

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN STACKS

Alte .

#### **CENTRAL CIRCULATION BOOKSTACKS**

The person charging this material is responsible for its renewal or its return to the library from which it was borrowed on or before the Latest Date stamped below. You may be charged a minimum fee of \$75.00 for each lost book.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

TO RENEW CALL TELEPHONE CENTER, 333-8400
UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

FEB 1 7 1999

DEC 3 0 1998

JUL 02 2001

JUL 0 5 2001 AUG 2 9 ZUUT

JAN 2 7 2005 MAY 1 4 2005

When renewing by phone, write new due date below previous due date.



## Л. Н. ТОЛСТОЙ.

# AHHA KAPEHIHA

томъ і.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ И СЪ ПРИМЪЧАНІЯМИ

П. И. БИРЮКОВА

Изданіе Книжнаго магазина М. Н. Майзеля Нью-Іоркъ, 1918.



Jo deor Edie from mama & papa March 8, 1944

89173 T58 Oa 1918

### АННА КАРЕНИНА.

(1873—1876 года).

**РОМАНЪ** 

ВЪ ВОСЬМИ ЧАСТЯХЪ.

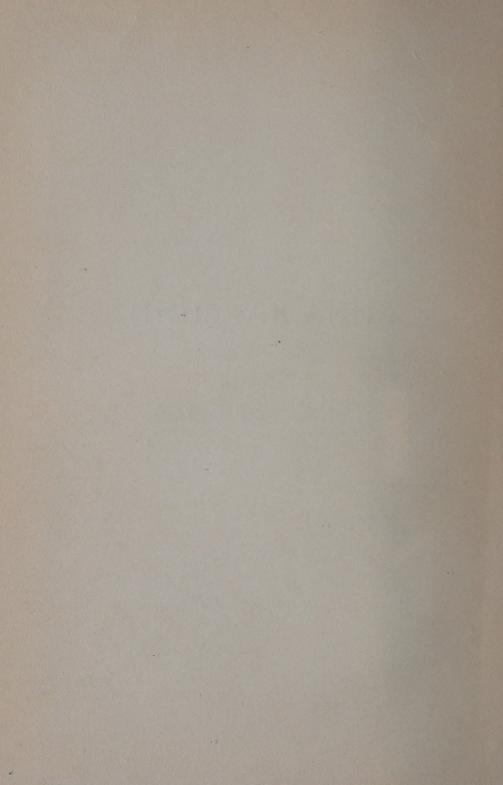

#### АННА КАРЕНИНА.

Мнъ отмщеніе, и Азъ воздамъ.

#### ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

I.

Всв счастливыя семьи похожи другь на друга, каждая не-

счастливая семья несчастлива по-своему.

Все смѣшалось въ домѣ Облонскихъ. Жена узнала, что мужъ быль въ связи съ бывшею въ ихъ домъ француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не можеть жить съ нимъ въ одномъ домъ. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всёми членами семьи, и домочадцами. Всв члены семьи и домочадцы чувствовали, что нътъ смысла въ ихъ сожительствъ и что на каждомъ постояломъ дворъ случайно сошедшіеся люди болье связаны между собой, чёмъ они, члены семьи и домочадцы Облонскихъ. Жена не выходила изъ своихъ комнать; мужа третій день не было дома; дъти бъгали по всему дому какъ потерянныя; англичанка поссорилась съ экономкой и написала записку пріятельницъ, прося пріискать ей новое мъсто; поваръ ушель еще вчера со двора, во время объда, черная кухарка и кучеръ просили расчета:

На третій день посл'є ссоры князь Степанъ Аркадьевичь Облонскій-Стива, какъ его звали въ свётё-въ обычный часъ, то-есть въ 8 часовъ утра, проснулся не въ спальнъ жены, а въ своемъ кабинетъ, на сафьянномъ диванъ. Онъ повернулъ свое полное, выхоленное тёло на пружинахъ дивана, какъ бы желая опять заснуть надолго, съ другой стороны крепко обняль подушку и прижался къ ней щекой; по вдругъ вскочилъ, свлъ

на диванъ и открылъ глаза.

«Да, да, какъ это было? —думалъ онъ, вспоминан сонъ. — Да, какъ это было? Да! Алабинъ давалъ обёдъ въ Дармштадтъ; нътъ, не въ Дармштадтъ, а что-то американское. Да, но тамъ Дармштадтъ былъ въ Америкъ. Да, Алабинъ давалъ обёдъ на стеклянныхъ столахъ, да, —и столы пъли: Il mio tesoro, и не Il mio tesoro, а что-то лучше, и какіе-то маленькіе графинчики,

они же женщины», вспоминаль онъ.

Глаза Стецана Аркадьевича весело заблествли, и онъ задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще тамь было отличнаго, да не скажешь словами и мыслями, даже наяву не выразишь». И, замѣтивъ полосу свѣта, пробившуюся съ боку одной изъ суконныхъ сторь, онъ весело скинулъ ноги съ дивана, отыскалъ ими шитыя женой (подарокъ ко дню рожденія въ прошломъ году), обдѣланныя въ золотистый сафьянъ туфли и по старой, девятилѣтней привычкѣ, не вставая, потянулся рукой къ тому мѣсту, гдѣ въ спальнѣ у него висѣлъ халатъ. И тутъ онъ вспомнилъ вдругъ, какъ и почему онъ спитъ не въ спальнѣ жены, а въ кабинетѣ; улыбка исчезла съ его лица, онъ сморщилъ лобъ.

«Ахъ, ахъ, ахъ! Аа!..» замычалъ онъ, вспоминая все, что было. И его воображенію представились опять всѣ подробности ссоры съ женой, вся безвыходность его положенія, и мучитель-

нъе всего собственная вина его.

«Да! она не простить и не можеть простить. И всего ужаснъе то, что виной всему я, — виной я, а не виновать. Въ этомъто вся драма, — думаль онъ.—Ахъ, ахъ, ахъ!» приговариваль онъ съ отчаяніемъ, вспоминая самыя тяжелыя для себя впечатлънія изъ этой ссоры.

Негріятиве всего была та первая минута, когда онъ, вернувшись изъ театра, веселый и довольный, съ огромною грушей для жены въ рукв, не нашелъ жены въ гостиной, къ удивлению не нашелъ ея и въ кабинетъ и, наконецъ, увидалъ ее въ спальвъ съ несчастною, открывшею все, запиской въ рукв.

Она, эта въчно озабоченная и хлопотливая, и недалекая, какою онъ счеталь ее, Долли, неполвижно сидъла съ запиской въ рукъ и съ выраженіемъ ужаса отчаяній и гитеа смотръла на

Hero.

— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.

И при этомъ воспоминаніи, какъ это часто бываеть, мучило Степана Аркадьєвича не столько самое событіе, сколько то, какъ онь отв'єтиль на эти слова жены.

Съ нимъ случилось въ эту минуту то, что случается съ людьми, когда они неожиданно уличены въ чемъ-нибудь слишкомъ

постыдномъ. Онъ не сумъль приготовить свое лицо къ тому положенію, въ которое онъ становился передъ женой послѣ открытія его вины. Вмѣсто того, чтобъ оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощенія, оставаться даже равнодушнымъ—все было бы лучше того, что онъ сдѣлалъ—его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», подумалъ Степанъ Аркадьевичъ, который любилъ физіологію), совершенно невольно вдругъ улыбнулось привычною, доброю и потому глушою улыбкой.

Эту глупую улыбку онъ не могъ простить себъ. Увидавъ эту улыбку, Долли вздрогнула какъ отъ физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потокомъ жестокихъ словъ и выбъжала изъ компаты. Съ тъхъ поръ она не хотъла

видъть мужа.

«Всему виной эта глупая улыбка», думаль Степанъ Арка-

«Но что же дёлать? что дёлать?» съ отчанніемъ говориль онъ себе и не находиль отвёта.

#### II.

Степанъ Аркадьевичь быль человъкъ правдивый въ отношенія къ себъ самому. Онъ не могь обманывать себя и увърять себя. что онъ раскаивается въ своемь поступкъ. Онъ не могъ теперь раскаиваться въ томъ, что онъ, тридцати-четырехлътній, красивый, влюбчивый человъкъ, не былъ влюбленъ въ жену, мать пяти живыхъ и двухъ умершихъ дътей, бывшую только годомъ моложе его. Онъ раскаивался только въ томъ, что не умълъ лучше скрыть отъ жены. Но онъ чувствовалъ всю тяжесть своего положенія и жалъль жену, дітей и себя. Можеть быть, онь сумёль бы лучие скрыть свои грёхи оть жены, если бы ожидалъ, что это извъстіе такъ на нее подъйствуетъ. Ясно онъ никогда не обдумываль этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что онъ невъренъ ей, и смотрить на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состаръвшаяся, уже пекрасивая женщина и ничъмъ незамечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости дожна быть снисходительна. Оказалосы совствы противное.

«Ахъ, ужасно! ай, ай! ужасно!—твердилъ себъ Степанъ Аркадьевичъ и ничего не могь придумать.—И какъ хорошо все это было до этого, какъ мы хорощо жили! Она была довольна, счастлива дътьми, я не мъщель ей пи въ чемъ, предоставляль

ей возиться съ детьми, съ хозяйствомъ, какъ она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у насъ въ домв. Нехорошо! Есть что-то тривіальное, пошлое въ ухаживаніи за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Онъ живо вспомниль черные плутовскіе глаза m-lle Roland и ея улыбку.) Но въдь пока она была у насъ въ домв, я не позволяль себъ ничего. И хуже всего то, что она уже... Надо же это все какъ нарочно! Ай, ай, ай! Но что же, что же дёлать?»

Отвъта не было, кромъ того общаго отвъта, который даетъ жизнь на всъ самые сложные и неразръшимые вопросы. Отвътъ этотъ: надо жить потребностями дня, то-есть забыться. Забыться сномь уже нельзя, по крайней мъръ до ночи; нельзя уже вернуться къ той музыкъ, которую пъли графинчики - женщины;

стало быть, надо забыться сномъ жизни.

«Тамъ видно будеть», сказалъ себѣ Степанъ Аркадьевичъ и, вставъ, надѣлъ сѣрый халатъ на голубой шелковой подклад-кѣ, закинулъ кисти узломъ и, вдоволь забравъ воздуха въ свой широкій грудной ящикъ, привычнымъ бодрымъ шагомъ вывернутыхъ ногъ, такъ легко носившихъ его полное тѣло, подошелъ къ окну, поднялъ стору и громко позвонилъ. На звонокъ тотчасъ же вошелъ старый другъ, камердинеръ Матвѣй, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслѣдъ за Матвѣемъ вошелъ и цырюльникъ съ припасами для бритья.

- Изъ присутствія есть бумаги?-спросиль Степанъ Арка-

дьевичь, взявь телеграмму и садясь къ зеркалу.

— На столъ, — отвъчалъ Матвъй, взглянувъ вопросительно, съ участиемъ на барина, и, подождавъ немного, прибавиль съ

хитрою улыбкой: — отъ хозяина-извозчика приходили...

Отепанъ Аркадьевичъ ничего не отвътилъ и только въ зеркало взглянулъ на Матвъя; во взглядъ, которымъ они встрътились въ зеркалъ, видно было, какъ они понимаютъ другъ друга. Взглядъ Степана Аркадьевича какъ будто спрашивалъ: это зачъмъ ты говоримъ? развъ ты не знаемъ?

Матвъй положиль руки въ карманы своей жакетки, отставиль ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмо-

трълъ на своего барина.

— Я приказалъ придти въ то воскресенье, а до тёхъ поръ чтобы не безпокоили васъ и себя понапрасну,—сказалъ онъ

видимо приготовленную фразу.

Степанъ Аркадьевичъ понялъ, что Матвъй хотълъ пошутить и обратить на себя вниманіе. Разорвавъ телеграмму, онъ прочель ее, догадкой поправляя перевранныя, какъ всегда, слова, и лицо его просіяло.

— Матвъй, сестра Анна Аркадьевна будеть завтра, -сказалъ онъ, остановивъ на минуту глянцевитую, пухлую руку цырюльника, расчищавшаго розовую дорогу между длинными кудрявыми

бакенбардами.

- Слава Богу, сказаль Матвей, этимь ответомъ показывая, что онъ понимаеть такъ же, какъ и баринъ, значение этого прівзда, то-есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьевича, можетъ содбиствовать примиренію мужа съ женой.

- Однъ или съ супругомъ? - спросилъ Матвъй.

Степанъ Аркадьевичъ не могь говорить, такъ какъ цырюльникъ занять быль верхнею губой, и подняль одинь палепъ. Матвый въ зеркало кивнуль головой.

- Однъ. Наверху приготовить?

- Дарьв Александровнв доложи, гдв прикажуть.

— Дарьъ Александровнъ? — какъ бы съ сомнъніемъ повториль Матвъй.

— Да, доложи. И воть возьми телеграмму, передай, что онъ скажутъ.

«Попробовать хотите», поняль Матвей, но онь сказаль толь-

ко: — Слушаю-съ.

Степанъ Аркадьевичъ уже быль умыть и расчесанъ и сбирался одъваться, когда Матвъй, медленно ступая поскрипывающими сапогами; съ телеграммой въ рук вернулся въ комнату.

Пырюльника уже не было.

- Дарья Александровна приказали доложить, что онв увзжають. Пускай дёлають, какъ имъ, вамъ то-есть, угодно, сказалъ онь, смёясь только глазами, и, положивь руки въ карманы и склонивъ голову на бокъ, уставился на барина. Степанъ Аркадьевичь помолчаль. Потомъ добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивомъ лицъ.
  - А? Матвъй? сказаль онь, покачивая головой.

— Ничего, сударь, образуется, —сказаль Матвъй.

- Образуется?

- Такъ точно-съ.

— Ты думаешь? Это кто тамъ? — спросилъ Степанъ Аркадье-

вичь, услыхавъ за дверью шумъ женскаго платья.

- Это я-съ, сказалъ твердый и пріятный женскій голось, и изъ-за двери высунулось строгое, рябое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки.

- Ну что, Матреша!-спросиль Степанъ Аркадьевить, выходя къ ней въ дверь.

Несмотря на то, что Степанъ Аркадьевичъ быль кругомъ виновать предъ женой и самъ чувствовалъ это, почти всё въ доме, даже нянюшка, главный другъ Дарьи Александровны, были на его стороне.

— Ну что?—сказаль онь уныло..

— Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось Богь дасть. Очень мучаются, и смотрёть жалости, да и все въ домё вынтараты пошло. Дётей, сударь, пожалёть надо. Повинитесь, сударь. Что дёлать! Люби кататься...

— Да въдь не приметъ...

- А вы свое сделайте. Богь милостивь, Богу молитесь, су-

дары! Богу молитесь.

— Ну, хорошо, ступай, — сказаль Стенань Аркадьевичь, вдругь покраснёвь. — Ну, такь давай одёваться, — обратился онь къ Матвею и решительно скинуль халать.

Матвъй уже держалъ, сдувая что-то невидимое, хомутомъ приготовленную рубашку и съ очевиднымъ удовольствемъ облекъ

въ нее холеное тъло барина.

#### III.

Одъвшись Степанъ Аркадьевичъ прыснулъ на себя духами, выправилъ рукава рубашки, привычнымъ движеніемъ разсовалъ по карманамъ папиросы, бумажникъ, спички, часы съ двойною цъпочкой и брелоками и, встряхнувъ платокъ, чувствуя себя чистымъ, душистымъ, здоровымъ и физически веселымъ, несмотря на свое несчастіе, вышелъ, слегка подрагивая на каждой ногъ въ столовую, гдъ уже ждалъ его кофе и, рядомъ съ кофеемъ, письма и бумаги изъ присутствія.

Онъ прочель письма. Одно было очень непріятное, отъ кунца, покунавшаго лёсь въ имёніи жены. Лёсь этоть необходимо было продать; но теперь, до примиренія съ женой, не могло быть о томъ рёчи. Всего же непріятнёе туть было то, что этимъ подмёшивался денежный интересъ въ предстоящее дёло его примиренія съ женой. И мысль, что онъ можетъ руководиться этимъ интересомъ, что онъ для продажи этого лёса будеть искать примиренія съ женой.—эта мысль оскорбляла его.

Окончивъ письма, Степанъ Аркадьевичъ придвинулъ къ себъ бумаги изъ присутствія, быстро перелистовалъ два дѣла, большимъ карандашомъ сдѣлалъ нѣсколько отмѣтокъ и, отодвинувъ дѣла, взялся за кофе; за кофеемъ онъ развернулъ еще сырую утреннюю газету и сталъ читать ее.

Отепанъ Аркадьевичъ получалъ и читалъ либеральную газету, не крайнюю, но того направленія, котораго держалось большинство. И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика собственно не интересовали его, онъ тьердо держался тъхъ взглядовъ на всъ эти предметы, какихъ держалось большинство и его тазета, и изменяль ихъ только тогда, когда большинство изменяло ихъ, или, лучше сказать, не изменяль ихъ, а они сами въ немъ незаметно изменялись.

Степанъ Аркадьевичь не избиралъ ни направленія, ни взглядовъ, а эти направленія и взгляды сами приходили къ нему. точно такъ же какъ онъ не выбиралъ формы шляпы или сюртука, а бралъ тъ, которые носятъ. А имъть взгляды ему, жившему въ извъстномъ обществъ, при потребности нъкоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно въ лета эрелости, было такъ же необходимо, какъ имъть шляну. Если н была причина, почему онъ предпочиталъ либеральное направленіе консервативному, какого держались тоже многіе изъ его круга, то это произошло не отъ того, чтобы онъ находилъ либеральное направление болбе разумнымъ, но потому, что оно подходило ближе къ его образу жизни. Либеральная партія говорила, что въ Россіи все дурно, и дъйствительно, у Степана Аркадьевича долговъ было много, а денегъ рушительно недоставало. Либеральная партія говорила, что бракъ есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и дъйствительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствія Степану Аркадьевичу и принуждала его лгать и притворяться, что было такъ противно его натуръ. Либеральная партія говорила, или лучше подразумъвала, что религія есть только узда для варварской части населенія, и действительно, Степанъ Аркадьевичь не могь вынести безь боли въ ногахъ даже короткаго молебна и не могь понять, къ чему всё эти стращныя и высокопарныя слова о томъ свътъ, когда и на этомъ жить было бы очень весело. Вмъстъ съ этимъ Степану Аркадьевичу, любившему веселую шутку, было пріятно иногда озадачить смирнаго человъка тъмъ, что если уже гордиться породой, то не слъдуеть останавливаться на Рюрикв и отрекаться отъ перваго родоначальника-обезьяны. Итакъ, либеральное направление сдълалось привычкой Степана Аркадьевича, и онъ любилъ свою газету, какъ сигару послъ объда, за легкій туманъ, который она производила въ его головъ. Онъ прочелъ руководящую статью, въ которой объяснялось, что въ наше время совершенно напрасно поднимается вопль о томъ, будто бы радикализмъ угрожаеть поглотить всё консервативные элементы и будго бы

правительство обязано принять меры для подавленія революціонной гидры, что, напротивъ, «по нашему мижнію, опасность лежить не въ мнимой революціонной гидрь, а въ упорствь традиціонности, тормозящей прогрессь», и т. д. Онъ прочель и другую статью, финансовую, въ которой упоминалось о Бентам'в и Миллъ и подпускались шпильки министерству. Со свойственною ему быстротой соображенія онъ понималь значеніе всякой шпильки: отъ кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, какъ всегда, доставляло ему некоторое удовольствіе. Но сегодня удовольствіе это отравлялось восноминаніемъ о сов'єтахъ Матрены Филимоновны и о томъ, что въ дом' такъ неблагополучно; онъ прочелъ и о томъ, что графъ Бейстъ, какъ слышно, пробхалъ въ Висбаденъ, и о томъ, что нътъ болъе съдыхъ волосъ, и о продажъ негкой кареты, и предложение молодой особы; но эти свёдёния не доставляли ему, какъ прежде, тихаго, ироническаго удовольствія.

Окончивъ газету, вторую чашку кофе и калачъ съ масломъ, онь всталь, стряхнуль крошки калача сь жилета и, расправивь широкую грудь, радостно улыбнулся, не отъ того, чтобы у него на душ'в было что-нибудь особенно пріятное, - радостную улыбку вызвало хорошее пищевареніе.

Но эта радостная улыбка сейчась же напомнила ему все, и

онь запумался.

Два дътские голоса (Степанъ Аркадьевичъ узналъ голоса Гриши, меньшого мальчика, и Тани, старшей девочки) послышались за дверьми. Они что-то везли и уронили.

- Я говорила, что на крышу нельзя сажать нассажировъ,-

кричала по-англійски дівочка;— вотъ подбирай! «Все сміталось,— подумаль Степань Аркадьевичь,— вонь дъти одни бъгаютъ». И, подойдя къ двери, онъ кликнулъ ихъ. Они бросили шкатулку, представлявшую повздь, и вошли къ отпу.

Дъвочка, любимица отца, вбъжала смело, обняла его и, см'вясь, повисла у него на шев, какъ всегда, радуясь на знакомый запахъ духовъ, распространявшійся отъ его бакенбардъ. Поцвловавь его наконець въ покраснввшее отъ наклоненнаго положенія и сіяющее нъжностью лицо, дъвочка разняла руки и хотвла бъжать назадъ, но отецъ удержалъ ее.

- Что мама?-спросиль онь, водя рукой по гладкой, нъжной шейкъ дочери. - Здравствуй, - сказалъ онъ, улыбаясь здо-

ровавшемуся мальчику.

Онъ сознавалъ, что меньше любитъ мальчика, и всегда старался быть ровень; но мальчикъ чувствоваль это и не отвътиль улыбкой на холодную улыбку отца.

- Мама? Встала, - отвѣчала дѣвочка.

Отепанъ Аркадьевичь вздохнулъ.

«Значить, опять не спала всю ночь», подумаль онъ.

— Что, она весела?

Дѣвочка знала, что между отцомъ и матерью была ссора, и что мать не могла быть весела, и что отець долженъ знать это, и что онъ притворяется, спрашивая объ этомъ такъ легко. И она покраснъла за отца. Онъ тотчасъ же понялъ это и также покраснълъ.

— Не знаю — сказала она. — Она не вельла учиться, а ве-

лела идти сулять съ миссъ Гуль къ бабушкъ.

— Ну, иди, Танчурочка моя. Ахъ да, постой, сказалъ онъ,

все-таки удерживая ее и гладя ея нъжную ручку.

Онъ досталь съ камина, гдё вчера поставиль, коробочку конфетъ и даль ей двё, выбравъ ея любимыя, шоколадную и помадную.

Гришѣ? — сказала дѣвочка, указывая на шоколадную.
 Да, да. — И еще погладивъ ея плечико, онъ поцѣловалъ

ее въ корни волосъ и шею и отпустиль ее.

— Карета готова, — сказалъ Матвъй. — Да просительница, — прибавиль онъ.

— Давно туть? — спросиль Степань Аркадьевичь.

- Сь полчасика.

— Сколько разъ тебъ приказано сейчасъ же докладывать!

— Надо же вамъ дать хоть кофею откушать, — сказаль Матвъй тъмъ дружески-грубымъ тономъ, на который нельзя было сердиться.

— Ну, проси же скорве, —сказаль Облонскій, морщась оть

досады.

Просительница, штабсъ-капитанша Калинина, просила о невозможномъ и безтолковомъ; но Степанъ Аркадьевичъ, по своему обыкновенію, усадилъ ее, внимательно, не перебивая, выслушалъ ее и далъ ей подробный совътъ, къ кому и какъ обратиться, и даже бойко и складно своимъ крупнымъ, растянутымъ, красивымъ и четкимъ почеркомъ написалъ ей записочку къ лицу, которое могло ей пособить. Отпустивъ штабсъ-капитаншу, Степанъ Аркадьевичъ взялъ шляпу и остановился, припоминая, не забылъ ли чего. Оказалось, что онъ ничего не забылъ, кромъ того, что хотълъ забыть, — жену.

«Ахъ да!» Онъ опустиль голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. «Пойти или не пойти?» говориль онъ себъ. И внутренний голось говориль ему, что ходить не надобно, что, кромъ фальши, тутъ ничего быть не можетъ, что поправить, починить ихъ отношеній невозможно, потому что невозможно сдёлать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сдёлать старикомъ, неспособнымъ любить. Кромѣ фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь

и ложь были противны его натуръ.

«Однако когда - нибудь же нужно; вёдь не можеть же это такь остаться», сказаль онь, стараясь придать себѣ смѣлости. Онь выпрямиль грудь, вынуль напироску, закуриль, пыхнуль два раза, бросиль ее въ перламутровую раковину-пепельницу, быстрыми шагами прошель гостиную и отвориль другую дверь въ спальню жены.

#### IV.

Дарья Александровна, въ кофточкъ и съ пришпиленными на затылкъ косами уже ръдкихъ, когда-то густыхъ и прекрасныхъ волось, съ осунувшимся, худымъ лицомъ и большими, выдававшимися отъ худобы лица, испуганными глазами, стояла среди разбросанныхъ по комнатъ вещей предъ открытою шифоньеркой, изъ которой она выбирала что-то. Услыхавъ шаги мужа, она остановилась, глядя на дверь и тщетно пытаясь придать своему лицу строгое и презрительное выражение. Она чувствовала, что боится его и боится предстоящаго свиданія. Она только что пыталась спёлать то, что пыталась спёлать уже песятый разъ въ эти три дня: отобрать дътскія и свои вещи, которыя она увезеть къ матери, и опять не могла на это ръшиться: но и теперь, какъ въ прежніе раза, она говорила себъ, что это не можеть такъ остаться, что она должна предпринять чтонибудь, наказать, осрамить его, отомстить ему хоть малою частью той боли, которую онъ ей сдёлаль. Она все еще говорила, что убдеть отъ него, но чувствовала, что это невозможно; это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своимъ мужемъ и любить его. Кромъ того, она чувствовала, что если здёсь, въ своемъ домё, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то имъ будеть еще хуже тамъ, куда она поъдетъ со всъми ими. И то въ эти три дня меньшой заболёль оть того, что его накормили дурнымь бульономь, а остальныя были вчера почти безь объда. Она чувствовала, что убхать невозможно; но, обманывая себя, она все-таки отбирала веши и притворялась, что увлеть.

Увидавъ мужа, она опустила руки въ ящикъ шифоньерки, будто отыскивая что-то, и оглянулась на него только, когда онъ совствиъ вплоть подошелъ къ ней. Но лицо ея, которому она хотвла придать строгое и решительное выражение, выража-

ло потерянность и страданіе.

- Долли!—сказаль онь тихимь, робкимь голосомь. Онь втянуль голову въ плечи и хотёль имёть жалкій и покорный видь, но онь все-таки сіяль свёжестью и здоровьемь. Она быстрымь взглядомь оглядёла съ головы до ногь его сіяющую свёжестью и здоровьемь фигуру. «Да, онъ счастливь и доволень,—подумала она,—а я?.. И эта доброта противная, за которую всё такь любять его и хвалять: я ненавижу эту его доброту», подумала она. Роть ея сжался, мускуль щеки затрясся на правой сторонё блёднаго, нервнаго лица.
- Что вамъ нужно?—сказала она быстрымъ, не своимъ, груднымъ голосомъ.

— Долли!-повториль онь съ дрожаніемъ въ голось,-Анна

прівдеть сегодня.

— Ну, что же миъ? Я не могу ее принять! — вскрикнуда она.

— Но надо же однако, Долли...

 Уйдите, уйдите, уйдите!—не глядя на него, вскрикнула она, какъ будто крикъ этотъ былъ вызванъ физическою болью.

Отепанъ Аркадьевичь могь быть спокоень, когда онъ думаль о женѣ, могь надѣяться, что все образуется, по выраженію Матвѣя, и могь спокойно читать газету и пить кофе; но когда онъ увидаль ея измученное, страдальческое лицо, услыхаль этотъ звукъ голоса, покорный судьбѣ и отчаянный, ему захватило дыханіе, что-то подступило къ горлу, и глаза его заблеотѣли слезами.

- Боже мой, что я сдёлаль! Долли! Ради Бога!.. Вёдь... онъ не могь продолжать, рыданіе остановилось у него въ горлів. Она захлопнула шифоньерку и взгляпула на него.
- Долли, что я могу сказать?.. Одно: прости... Вспомни, развъ девять лътъ жизни не могутъ искупить минуты, минуты...

Она опустила глаза и слушала, ожидая, что онъ скажеть, какъ будто умоляя его о томъ, чтобъ онъ какъ-нибудь разувърилъ ее.

— Минуты увлеченія...—выговориль онь и хотёль продолжать, но при этомъ словѣ будто оть физической боли опять поджались ея губы и опять запрыгаль мускуль щеки на правой сторонѣ лица.

 Уйдите, уйдите отсюда!—закричала она еще произительнъе,—и не говорите миъ про ваши увлечения и про ваши

мерзости.

Она хотъла уйти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтобъ опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами.

— Долли!—проговориль онъ, уже всхлипыван.—Ради Вога, подумай о дётяхъ, они не виноваты! Я виноватъ, и накажи меня, вели мнё искупить свою вину. Чёмъ я могу, я все готовъ! Я виноватъ, нётъ словъ сказать, какъ я виноватъ. Но, Долли, прости!

Она съла. Онъ слышаль ен тяжелое, громкое дыханіе, и ему было невыразимо жалко ее: Она нъсколько разъ хотъла начать

говорить, но не могла. Онъ ждалъ.

— Ты помнишь дътей, чтобъ играть съ ними, а я помню и знаю, что они погибли теперь,—сказала она видимо одну изъ фразъ, которыя она за эти три дня не разъ говорила себъ.

Она сказала ему «ты», и онъ съ благодарностью взглянулъ на нее и тронулся, чтобы взять ея руку, но она съ отвраще-

ніемъ отстранилась отъ него.

— Я помню про дётей и поэтому все въ мірѣ сдѣлала бы, чтобы спасти ихъ; но я сама не знаю, чёмъ я спасу ихъ: тѣмъ ли, что увезу отъ отца, или тѣмъ, что оставлю съ развратнымъ отцомъ, — да, съ развратнымъ отцомъ... Ну, скажите, послѣ того... что было, развѣ возможно намъ жить вмѣстѣ? Развѣ это возможно? Скажите же, развѣ это возможно? — повторяла она, возвышая голосъ. — Послѣ того какъ мой мужъ, отецъ моихъ дѣтей, входитъ въ любовную связь съ гувернанткой своихъ дѣтей...

 Но что же дѣлать? Что дѣлать?—говорилъ онъ жалкимъ голосомъ, самъ не зная, что онъ говоритъ, и все ниже и ниже

опуская голову.

— Вы мнѣ гадки, отвратительны!—закричала она, горячась все болье и болье.—Ваши слезы—вода! Вы никогда не любили меня; въ васъ нѣтъ ни сердца, ни благородства! Вы мнѣ мерзки, гадки, чужой, да, чужой совсѣмъ!—съ болью и злобой произнесла она это ужасное для себя слово чужой.

Опъ поглядълъ на нее, и злоба, выразившаяся на ея лицъ, испугала и удивила его. Онъ не понималъ того, что его жалость къ ней раздражала ее. Она видъла въ немъ къ себъ сожалъніе, но не любовь. «Нътъ, она ненавидитъ меня. Она не

простить», подумаль онъ.

— Это ужасно, ужасно! проговориль онъ.

Въ это время въ другой комнатъ, въроятно упавши, закричалъ ребенокъ; Дарья Александровна прислушалась, и лицо ея вдругъ смягчилось.

Она, видимо, опоминалась несколько секундь, какь бы не вная, где она и что ей делать, и, быстро вставши, тронулась къ лвери.

«Въдь любить же она моего ребенка, подумаль онъ, замътивъ измънение ея лица при крикъ ребенка, моего ребенка;

какъ же она можетъ ненавидъть меня?»

— Долли, еще одно слово, —проговориль онь, идя за нею. — Если вы пойдете за мной, я позову людей, дътей! Пускай всё знають, что вы подлець! Я увзжаю нынче, а вы живите

здёсь со своею любовнипей!

И она вышла, хлопнувъ дверью.

Степанъ Аркадьевичь вздохнуль, отеръ лицо и тихими шагами пошель изъ комнаты. «Матвъй говоритъ: образуется; но какъ? Я не вижу даже возможности. Ахъ, ахъ, какой ужасъ! И какъ тривіально она кричала,—говорилъ онъ самъ себъ, вспоминая ея крикъ и слова: подлецъ и любовница.—И можетъ быть, дъвушки слышали! Ужасно тривіально, ужасно». Степанъ Аркадьевичъ постоялъ нъсколько секундъ одинъ, отеръ глаза, вздохнулъ и, выпрямивъ грудь, вышелъ изъ комнаты.

Была пятница, и въ столовой часовщикъ-нъмецъ заводилъ часы. Степанъ Аркадьевичъ вспомнилъ свою шутку объ этомъ аккуратномъ плъшивомъ часовщикъ, что нъмецъ «самъ былъ заведенъ на всю жизнь, чтобы заводить часы», и улыбнулся. Степанъ Аркадьевичъ любилъ хорошую шутку. «А можетъ быть, и образуется! Хорошо словечко: образуется, —подумалъ онъ.—

Это надо разсказать».

— Матвъй!—крикнуль онъ, такъ устрой же все тамъ съ Марьей, въ диванной, для Анны Аркадьевны, сказалъ онъ явившемуся Матвъю.

— Слушаю-съ.

Степанъ Аркадьевичъ надълъ шубу и вышелъ на крыльцо. — Кушать дома не будете? — сказалъ провожавшій Матвъй.

— Какъ придется. Да вотъ возьми на расходы, — сказаль онъ, подавая десять рублей изъ бумажника. —Довольно будеть?

— Довольно ли, недовольно, видно обойтись надо, —сказаль

Матвъй, захлопывая дверку и отступая на крыльцо.

Дарья Александровна между тъмъ, успокоивъ ребенка и по звуку кареты понявъ, что онъ уъхалъ, вернулась опять въ спальню. Это было единственное убъжище ея отъ домашнихъ заботъ, которыя обступали ее, какъ только она выходила. Уже и теперь въ то короткое время, когда она выходила въ дътскую, англичанка и Матрена Филимоновна успъли сдълать ей нъсколько вопросовъ, не терпъвшихъ отлагательства и на кото-

рые она одна могла отвътить: что надъть дътямъ на гулянье?

давать ли молоко? не послать ли за другимъ поваромъ?

— Ахъ, оставьте, оставьте меня! — сказала она и, вернувшись въ спальню, сѣла на то же мѣсто, гдѣ она говорила съ мужемъ, сжавъ исхудавшія руки съ кольцами, спускавшимися съ костлявыхъ пальцевъ, и принялась перебирать въ восноминани весь бывшій разговоръ. «Уѣхалъ! Но чѣмъ же кончилъ онъ съ нею? — думала она. — Неужели онъ видаетъ ее? Зачѣмъ я не спросила его? Нѣтъ, нѣтъ, сойтись нельзя. Если мы и останемся въ одномъ домѣ — мы чужіе. Навсегда чужіе! — повторила она опять съ особеннымъ значеніемъ это страшное для нея слово. —А какъ я любила, Боже мой, какъ я любила его!. Какъ я любила! И теперь развѣ я не люблю его? Не больше ли, чѣмъ прежде, я люблю его? Ужасно главное то...» начала она, но не докончила своей мысли, потому что Матрена Филимоновна высунулась изъ двери.

— Ужь прикажите за братомъ послать, — сказала она, — все онъ изготовить объдь; а то, по-вчерашиему, до шести часовъ

дъти не ъвши.

— Ну, хорошо, я сейчась выйду и распоряжусь. Да послали ли за свъжимь молокомъ?

И Дарья Александровна погрузилась въ заботы дня и потопила въ нихъ на время свое горе.

#### V.

Степанъ Аркадьевичь въ школѣ учился хорошо, благодаря своимъ хорошимъ способностямъ, но былъ лѣнивъ и шалунъ и потому вышелъ изъ послѣднихъ; но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшіе чины и нестарые годы, онъ занималь почетное и съ хорошимъ жалованьемъ мѣсто начальника въ одномъ изъ московскихъ присутствій. Мѣсто это онъ получиль черезъ мужа сестры Анны, Алексѣя Александровича Каренина, занимавшаго одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ въ министерствѣ, къ которому принадлежало присутствіе; но если бы Каренинъ не назначилъ своего шурина на это мѣсто, то черезъ сотню другихъ лицъ, братьевъ, сестеръ, родныхъ, двоюродныхъ, дядей, тетокъ, Стива Облонскій получилъ бы это мѣсто или другое подобное, тысячъ въ шесть жалованья, которыя ему были нужны, такъ какъ дѣла его, несмотря на достаточное состояніе жены, были разстроены.

Половина Москвы и Петербурга были родня и пріятели Степана Аркадьевича. Онъ родился въ средѣ тѣхъ людей, которые

были и стали сильными міра сего. Одна треть государственныхъ людей, стариковъ, были пріятелями его отца и знали его въ рубашечкѣ; другая треть были съ нимъ на «ты», а третья — были хорошіе знакомые; слѣдовательно, раздаватели земныхъ благъ въ видѣ мѣстъ, арендъ, концессій и тому подобнаго были всѣ ему пріятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное мѣсто; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего онъ по свойственной ему добротѣ никогда и не дѣлалъ. Ему бы смѣшно показалось, если бы ему сказали, что онъ не получить мѣста съ тѣмъ жалованьемъ, которое ему нужно, тѣмъ болѣе что онъ и не требовалъ чего-нибудь чрезвычайнаго; онъ хотѣлъ только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность могь онъ не хуже всякаго другого.

Степана Аркадьевича не только любили всё знавшіе его за его добрый, веселый нравъ и несомпённую честность, но въ немъ въ его красивой, свётлой наружности, блестящихъ глазахъ, черныхъ бровяхъ, волосахъ, бёлизнё и румянцё лица было что-то физически дёйствовавшее дружелюбно и весело на людей, встрёчавшихся съ нимъ. «Ага! Стива! Облонскій! Вотъ и онъ!» почти всегда съ радостною улыбкой говорили, встрёчансь съ нимъ. Если и случалось иногда, что послё разговора съ нимъ оказывалось, что ничего особенно радостнаго не случилось, — на другой день, на третій опять точно такъ же всё

радовались при встръчъ съ нимъ.

Занимая третій годь мъсто начальника одного изъ присутственныхъ мъстъ въ Москвъ, Степанъ Аркадьевичъ пріобръль, кромъ любви, и уваженіе сослуживцевъ, подчиненныхъ, начальниковъ и встхъ, кто имълъ до него дъло. Главныя качества Степана Аркадьевича, заслужившія ему это общее уваженіе по службъ, состояли, во-первыхъ, въ чрезвычайной снисходительности къ людямъ, основанной въ немъ на сознаніи своихъ недостатковъ; во-вторыхъ, въ совершенной либеральности, не той, про которую онъ вычиталъ въ газетахъ, но той, которая у него была въ крови и съ которою онъ совершенно равно и одинаково относился ко встить людямъ, какого бы состоянія и званія они ни были; и въ-третьихъ — главное — въ совершенномъ равнодушіи къ тому дълу, которымъ онъ занимался, вслёдствіе чего онъ никогда не увлекался и не дълаль ошибокъ.

Прівхавъ къ мъсту своего служенія, Степанъ Аркадьевичъ, провожаемый почтительнымъ швейцаромъ съ портфелемъ, прошелъ въ свой маленькій кабинетъ, надълъ мундиръ и вошелъ

въ присутствіе. Писцы и служащіе всѣ встали, весело и почтительно кланяясь. Степанъ Аркадьевичъ поспѣшно, какъ всегда, прошель къ своему мѣсту, пожалъ руки членамъ и сѣлъ. Онъ пошутилъ и поговорилъ ровно, сколько это было прилично, и началъ занятія. Никто вѣрнѣе Степана Аркадьевича не умѣлъ найти ту границу свободы, простоты и офиціальности, которая нужна для пріятнаго занятія дѣлами. Секретарь весело и почтительно, какъ и всѣ въ присутствіи Степана Аркадьевича, подошелъ съ бумагами и проговорилъ тѣмъ фамильярно-либеральнымъ тономъ, который введенъ былъ Степаномъ Аркадьевичемъ:

— Мы-таки добились свъдънія изъ пензенскаго губернскаго

правленія. Вотъ, не угодно ли...

— Получили наконець?—проговорилъ Степанъ Аркадьевичъ, закладывая пальцемъ бумагу.—Ну-съ, господа...—И присутствіе началось.

«Если бы они знали, —думаль онь, съ значительнымъ видомъ склонивъ голову при слушаніи доклада, —какимъ виноватымъ мальчикомъ полчаса тому назадъ былъ ихъ предсъдатель!» И глаза его смъялись при чтеніи доклада. До двухъ часовъ занятія должны были идти не прерываясь, а въ два часа перерывъ и завтракъ.

Еще не было двухъ часовъ, когда большія стеклянныя двери залы присутствія вдругь отворились, и кто-то вошель. Всъ члены изъ-подъ портрета и изъ-за зерцала, обрадовавшись развлеченію, оглянулись на дверь; но сторожъ, стоявшій у двери, тотчась же изгналь вошедшаго и затвориль за нимъ стеклян-

ную дверв.

Когда дёло было прочтено, Степанъ Аркадьевичъ всталъ, потянувшись, и, отдавая дань либеральности времени, въ присутствіи досталъ папироску и пошелъ въ свой кабинетъ. Два товарища его, старый служака Никитинъ и камеръ-юнкеръ Гриневичъ, вышли съ нимъ.

— Послѣ завтрака успѣемъ кончить,—сказалъ Степанъ Аркадьевичъ.

— Какъ еще успъемъ! — сказалъ Никитинъ.

— А плутъ порядочный долженъ быть этотъ Ооминъ, сказалъ Гриневичъ объ одномъ изъ лицъ, участвовавшихъ въ дълъ, которое они разбирали.

Степанъ Аркадьевичъ поморщился на слова Гриневича, давая этимъ чувствовать, что неприлично преждевременно составлять

суждение, и ничего ему не отвътилъ.

— Кто это входиль? — спросиль онь у сторожа.

- Какой-то, ваше превосходительство, безъ спросу влёзъ, только я отвернулся. Вась спрашивали. Я говорю: когда выйдуть члены, тогда...
  - Глѣ онъ?
- Нешто вышель въ сви, а то все туть ходиль. Этоть самый, - сказаль сторожь, указывая на сильно сложеннаго широкоплечаго человъка съ курчавою бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбъгалъ наверхъ по стертымъ ступенькамъ каменной лестницы. Одинъ изъ сходившихъ внизь съ портфелемъ худощавый чиновникъ, пріостановившись, неодобрительно посмотрёль на ноги бёгущаго и потомъ вопросительно взглянуль на Облонскаго.

Степанъ Аркадьевить стояль надъ лестницей. Добродушно сіяющее лицо его изъ-подъ шитаго воротника мундира просіяло

еще болве, когда онъ узналъ вбъгавшаго.

— Такъ и есть! Левинъ, наконецъ! — проговорилъ онъ съ дружескою, насмъшливою улыбкой, оглядывая подходившаго къ нему Левина. - Какъ это ты не побрезгалъ найти меня въ этомъ вертель? -- сказаль Степань Аркадьевичь, не довольствуясь пожатіемъ руки и цёлуя своего пріятеля.—Давно ли? — Я сейчасъ прівхаль, и очень хотёлось тебя видёть,—от-

вечаль Левинь, застенчиво и вмёсте съ темъ сердито и без-

покойно оглядываясь вокругь.

 Ну, пойдемъ въ кабинетъ, —сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, знавшій самолюбивую и озлобленную застінчивость своего пріятеля, и, схвативъ его за руку, онъ повлекъ его за собой, какъ

будто проводя между онасностями.

Степанъ Аркадьевичь быль на «ты» почти со всеми своими знакомыми: со стариками щестидесяти лътъ, съ мальчиками двадпати лътъ, съ актерами, съ министрами, съ купцами и съ генераль-адъютантами, такъ что очень многіе изъ бывшихъ съ нимъ на «ты» находились на двухъ крайнихъ пунктахъ общественной лестницы и очень бы удивились, узнавъ, что имеютъ черезъ Облонскаго что-нибудь общее. Онъ быль на «ты» со всёми, съ кёмъ пилъ шампанское, а пилъ онъ шампанское со всёми, и поэтому, въ присутствіи своихъ подчиненныхъ встрёчаясь со своими постыдными «ты», какъ онъ называль шутя многихъ изъ своихъ пріятелей, онъ, со свойственнымъ ему тактомъ, умёль уменьшать непріятность этого впечатлёнія для подчиненныхъ. Левинъ не былъ постыдный «ты», но Облонскій со своимъ тактомъ почувствовалъ, что Левинъ думаетъ, что онъ предъ подчиненными можеть не желать выказать свою близость съ нимъ, и потому поторопился увести его въ кабинетъ.

Левинъ былъ почти однихъ лётъ съ Облонскимъ и съ нимъ на «ты» не по одному шампанскому. Левинъ былъ его товарищемъ и другомъ первой молодости. Они любили другъ друга несмотря на различіе характеровь и вкусовь, какь любять другь друга пріятели, сошедшіеся въ первой молодости. Но, несмотря на это, какъ часто бываеть между людьми, избравшими различные роды дъятельности, каждый изъ нихъ хотя, разсуждая, и оправдываль деятельность другого, въ душт презираль ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую онъ самъ ведеть, есть одна настоящая жизнь, а которую ведеть пріятель-есть только призракъ. Облонскій не могь удержать легкой, насмъщливой улыбки при видъ Левина. Ужь который разъ онъ виделъ его прівзжавшимъ въ Москву изъ деревни, где онъ что-то дълаль, но что именно, того Степанъ Аркадьевичъ никогда не могъ понять хорошенько, да и не интересовался. Левинъ пріважаль въ Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стъсненный и раздраженный этою стъсненностью и большею частью съ совершенно новымъ, неожиданнымъ взглядомъ на вещи. Степанъ Аркадьевичъ смѣялся надъ этимъ и любиль это. Точно такъ же и Левинъ въ душт презиралъ и городской образъ жизни своего пріятеля, и его службу, которую считалъ пустяками, и смѣялся надъ этимъ. Но разница была въ томъ, что Облонскій, дёлая, что всё дёлають, смёялся самоувъренно и добродушно, а Левинъ не самоувъренно и иногда сердито.

— Мы тебя давно ждали, — сказаль Степанъ Аркадьевичь, войдя въ кабинетъ и выпустивъ руку Левина, какъ бы этимъ показывая, что тутъ опасности кончились. — Очень, очень радъ тебя видёть, — продолжалъ онъ. — Ну, что ты? какъ? когда

прівхаль?

Левинъ молчалъ, поглядывая на незнакомыя ему лица двухъ товарищей Облонскаго и въ особенности на руку элегантнаго Гриневича, съ такими бълыми длинными пальцами, съ такими длинными желтыми, загибавшимися въ концѣ ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашкѣ, что эти руки видимо поглощали все его вниманіе и не давали ему свободы мысли. Облонскій тотчасъ замѣтилъ это и улыбнулся.

— Ахъ да, позвольте васъ познакомить, — сказаль онъ.— Мои товарищи: Филиппъ Ивановичъ Никитинъ, Михаилъ Станиславичъ Гриневичъ, — и, обративщись къ Левину: — земскій дъятель, новый земскій человъкъ, гимнастъ, поднимающій одною рукой пять пудовъ, скотоводъ и охотникъ и мой другъ, Константинъ Дмитріевичъ Левинъ, братъ Сергъя Ивановича Кознышева.

Очень пріятно, — сказаль старичокъ.

— Имѣю честь знать вашего брата, Сергъя Ивановича, — сказалъ Гриневичь, подавая свою тонкую руку съ длинными ногтями.

Левинъ нахмурился, холодно ножалъ руку и тотчасъ же обратился къ Облонскому. Хотя онъ имёлъ большое уважение къ своему, извёстному всей России, одноутробному брату писателю, однако онъ терпёть не могъ, когда къ нему обращались не какъ къ Константину Левину, а какъ къ брату знаменитаго Кознышева.

— Нътъ, я уже не земскій дъятель. Я со всьми разбранился и не ъзжу больше на собранія, — сказаль онъ, обращаясь къ Облонскому.

— Скоро же!-съ улыбкой сказалъ Облонскій.-Но какъ?

?отчего?

- Длинная исторія. Я разскажу когда-нибудь,—сказаль Левинь, но сейчась же сталь разсказывать.—Ну, коротко сказать, я убёдился, что никакой земской дёятельности нёть и быть не можеть,—заговориль онь, какъ будто кто-то сейчась обидёль его:—сь одной стороны, игрушка, играють въ парламенть, а я ни достаточно молодь, ни достаточно старь, чтобы забавляться игрушками; а съ другой стороны (онь заикнулся), это—средство для уёздной сотегіе наживать деньжонки. Преждебыли опеки, суды, а теперь земство, не въ видё взятокь, а въ видё незаслуженнаго жалованья,—говориль онъ такъ горячо, какъ будто кто-нибудь изъ присутствовавшихь оспариваль его мнёніе.
- Эге! Да ты, я вижу, опять въ новой фазъ, въ консервативной, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ. Но, впрочемъ, послъ объ этомъ.
- Да, послъ. Но мев нужно было тебя видъть,—сказаль Левинъ, съ ненавистью вглядываясь въ руку Гриневича.

Степанъ Аркадьевичь чуть заметно улыбнулся.

— Какъ же ты говорилъ, что никогда больше не надънешъ европейскаго платья? — сказалъ онъ, оглядывая его новое, очевидно отъ французскаго портного, платье. — Такъ! я вижу: новая фаза.

Левинъ вдругъ покраснѣлъ, но не такъ, какъ краснѣютъ взрослые люди, — слегка, сами того не замѣчая, но такъ, какъ краснѣютъ мальчики, чувствуя, что они смѣшны своею застѣнчивостью, и вслѣдствіе того стыдясь и краснѣя еще больше, почти до слезъ. И такъ странно быдо видѣть это умное, муже-

ственное дино въ такомъ петскомъ состояніи, что Облонскій пересталь смотръть на него.

- Ла. гав жъ увилимся? Въль мей очень, очень нужно по-

говорить съ тобой. — сказаль Левинъ.

Облонскій какь будто задумался.

- Вотъ что: побдемъ къ Гурину завтракать и тамъ поговоримъ. Ло трехъ я своболенъ.

- Нътъ, - подумавъ, отвъчалъ Левинъ, - мнъ еще надо

съвзлить

- Ну, хорощо, такъ объдать вместе.

- Объдать? Да мнъ въдь ничего особеннаго, только два слова сказать, спросить, а послё потолкуемь.

— Такъ сейчасъ и скажи два слова, а беседовать за объ-

HOMb.

— Лва слова воть какія, — сказаль Левинь, — впрочемь, ничего особеннаго.

Лино его виругь приняло влое выражение, происходившее отъ усилія преодоліть свою застінчивость.

— Что Шербанкіе дѣлають? Все по-старому? — сказаль онь. Степанъ Аркальевичь, знавшій уже давно, что Левинъ быль влюбленъ въ его свояченицу Кити, чуть замътно улыбнулся, и глаза его весело заблестъли.

- Ты сказаль два слова, а я въ двухъ словахъ отвътить

не могу, потому что... Извини на минутку...

Вошелъ секретарь, съ фамильярною почтительностью и нъкоторымъ, общимъ встмъ секретарямъ, скромнымъ сознаніемъ своего превосходства надъ начальникомъ въ знаніи дель, нопошель съ бумагами къ Облонскому и сталь, подъ видомъ вопроса, объяснять какое-то затруднение. Степанъ Аркальевичь. не дослушавь, положиль ласково свою руку на рукавь секретаря.

- Неть, вы ужь такь сделайте, какь и говориль, - сказаль онь, улыбкой смягчая замёчаніе, и, кратко объяснивь, какъ онъ понимаетъ дъло, отодвинулъ бумаги и сказалъ: -

Такъ и сдълайте, пожалуйста такъ, Захаръ Никитичъ.

Сконфуженный секретарь удалился. Левинъ, во время совъщанія съ секретаремъ совершенно оправившись отъ своего смущенія, стояль, облокотившись объими руками на стуль, и на лиць его было насмышливое внимание.

— Не понимаю, не понимаю, — сказаль онь. — Чего ты не понимаещь? — такъ же весело улыбаясь и доставая напироску, сказаль Облонскій. Онь ждаль оть Левина какой-нибудь странной выходки.

— Не понимаю, что вы дълаете, — сказалъ Левинъ, пожимал плечами. — Какъ ты можешь это серьезно дълать?

- Отчего?

— Да оттого, что... нечего дълать.

- Ты такъ думаешь, но мы завалены дъломъ.

— Бумажнымъ. Ну да, у тебя даръ къ этому. — прибавилъ Левинъ.

— То-есть ты думаешь, что у меня есть недостатокъ чего-то?

— Можетъ быть и да, — сказалъ Левинъ. — Но все-таки я любуюсь на твое величіе и горжусь, что у меня другъ такой великій человъкъ. Однако ты мнѣ не отвътилъ на мой вопросъ, —прибавилъ онъ, съ отчаяннымъ усиліемъ прямо глядя въ глаза Облонскому.

— Ну, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь къ этому. Хорошо, какъ у тебя три тысячи десятинъ въ Каразинскомъ уёздё, да такіе мускулы, да свёжесть, какъ у двёнадиатилётней дёвочки,—а придешь и ты къ намъ. Да, такъ о томъ, что ты спрашивалъ: перемёны нётъ, но жаль, что ты такъ

давно не быль.

— А что? — испуганно спросилъ Левинъ.

— Да ничего, — отвъчалъ Облонскій. — Мы поговоримъ: Да ты зачъмъ собственно пріъхаль?

— Ахъ, объ этомъ тоже поговоримъ послъ, — опять до ушей

покраснъвъ, сказалъ Левинъ.

— Ну, хорошо. Понято, — сказаль Степань Аркадьевичь. — Такъ видишь ли: я бы позваль тебя къ себъ, ко жена не совствъ здорова. А вотъ что: если хочешь ихъ видът онъ навърное нынче въ Зоологическомъ саду отъ четырехъ о пяти. Кити на конькахъ катается. Ты поъзжай туда, а я забду, и вмъстъ куда-нибудь объдать.

- Прекрасно, до свиданія же.

— Смотри же, ты въдь, я тебя знаю, забудешь или вдругь уъдешь въ деревню!—смъясь прокричалъ Степанъ Аркадьевичь.

— Нътъ, върно.

И, вспомнивь о томъ, что онъ забыль поклониться товарищамъ Облонскаго, только когда онъ быль уже въ дверяхъ, Левинъ вышелъ изъ кабинета.

— Должно быть, очень энергическій господинъ, — сказаль

Гриневичь, когда Левинъ вышелъ.

— Да, батюшка, — сказалъ Степанъ Аркадьевить, покачивая головой, — вотъ счастливець! Три тысячи десятинь въ Каразинскомъ убздъ, все впереди, и свъжести сколько! Не то, что нашъ братъ.

- Что жъ вы-то жалуетесь, Степанъ Аркальевичь?
- Да скверно, плохо, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, тяжело вздохнувъ.

#### VI.

Когда Облонскій спросиль у Левина, зачёмь онъ собственно пріёхаль, Левинь покраснёль и разсердился на себя за то. что покраснёль, потому что онь не могь отвётить ему: «я пріёхаль сдёлать предложеніе твоей свояченицё», хотя онъ пріёхаль только за этимь.

Пома Левиныхъ и Щербацкихъ были старые дворянские московскіе дома и всегда были между собой въ близкихъ и пружескихъ отношеніяхъ. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Онъ вмёсть готовился и вмёсть поступиль въ университеть съ молодымъ княземъ Щербацкимъ, братомъ Лолли и Кити. Въ это время Левинъ часто бывалъ въ домъ Шербацкихъ и влюбился въ домъ Шербанкихъ. Какъ это ни странно можетъ показаться, но Константивъ Левинъ быль влюблень именно въ домъ, въ семью, въ особенности въ женскую половину семьи Шербанкихъ. Самъ Левинъ не помнилъ своей матери, и единственная сестра его была старше его, такъ что въ домъ Шербапкихъ онъ въ первый разъ увидалъ ту самую среду стараго дворянскаго, образованнаго и честнаго семейства, которой онъ быль лишень смертью отца и матери. Всъ члены этой семьи, въ особенности женская половина, прелставлялись ему покрытыми какою-то таинственною, поэтическою завъсой, и онъ не только не видълъ въ нихъ никакихъ недостатковъ, но подъ этою поэтическою, покрывавшею ихъ завъсой предполагалъ самыя возвышенныя чувства и всевозможныя совершенства. Для чего этимъ тремъ барышнямъ нужно было говорить черезъ день по-французски и по-англійски: для чего онъ въ извъстные часы играли поперемънкамъ на фортепіано, звуки котораго слышались у брата наверху, гдъ занимались студенты; для чего вздили эти учителя французской литературы, музыки, рисованія, танцевь; для чего въ изв'єстные часы всь три барышни съ m-lle Linon подъезжали въ коляскъ къ Тверскому бульвару въ своихъ атласныхъ шубкахъ — Долли въ длинной, Натали въ полудлинной, Кити въ совершенно короткой, такъ что статныя ножки ея въ туго натянутыхъ красныхъ чулкахъ были на всемъ виду; для чего имъ, въ сопровожденіи лакея съ золотою кокардой на шляпѣ, нужно было холить по Тверскому бульвару, - всего этого и многаго другого, что дълалось въ ихъ таинственномъ міръ, онъ не понималь, но зналь, что все, что тамь дёлалось, было прекрасно, н быль влюблень именно въ эту таинственность совершавшагося.

Во время своего студенчества онъ чуть было не влюбился въ старшую, Долли, но ее вскорт выдали замужь за Облонскаго. Потомъ онъ началъ влюбляться во вторую. Онъ какъ будто чувствоваль, что ему надо влюбиться въ одну изъ сестеръ, только не могъ разобрать въ какую именно. Но и Натали, только что показалась въ свътъ, вышла замужъ за дипломата Львова. Кити еще была ребенокъ, когда Левинъ вышелъ изъ университета. Молодой Щербацкій, поступивъ во флотъ, утонуль въ Балтійскомъ морть, и сношенія Левина съ Щербацкими, несмотря на дружбу его съ Облонскимъ, стали болте ръдки. Но когда въ нынтшемъ году, въ началт зимы, Левинъ прітхаль въ Москву послт года въ деревнт и увидалъ Щербацкихъ, онъ поняль, въ кого изъ трехъ ему дъйствительно суждено было влюбиться.

Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорте богатому, чтот бедному человтку, тридцати двухъ летъ, сделать предложение княжне Щербацкой; по всемъ втроятностямъ, его тотчасъ признали бы хорошею партией. Но Левинъ былъ влюбленъ и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во встхъ отношенияхъ, такое существо превыше всего земного, а онъ такое земное, низменное существо, что не могло быть и мысли о томъ, чтобы другие и она сама признали его достойнымъ ен.

Пробывъ въ Москвѣ, какъ въ чаду, два мѣсяца; почти каждый день видансь съ Кити въ свѣтѣ, куда онъ сталъ ѣздить, чтобы встрѣчаться съ ней, онъ внезапно рѣшилъ, что этого не

можеть быть, и ужхаль въ деревню.

Убъждение Левина въ томъ, что этого не можетъ быть, основывалось на томъ, что въ глазахъ родныхъ онъ — невыгодная, недостойная партія для прелестной Кити, а сама Кити не можетъ любить его. Въ глазахъ родныхъ онъ не имълъ никакой привычной, опредъленной дъятельности и положения въ свътъ, тогда какъ его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже который полковникъ и флигель-адъютантъ, который профессоръ, который директоръ банка и желъзныхъ дорогъ или предсъдатель присутствія, какъ Облонскій; онъ же (онъ зналъ очень хорошо, какимъ онъ долженъ быль казаться для другихъ) былъ номъщикъ, занимающійся разведеніемъ коровъ, стръляніемъ дупелей и постройками, то-есть бездарный малый, изъ котораго ничего не вышло, и дълающій, по понятінять общества, то самое, что дълаютъ никуда негодившіеся люди.

Сама же таинственная, прелестная Кити не могла любить такого некрасиваго, какимы оны считалы себя, человёка и главное — такого простого, ничёмы невыдающагося человёка. Крэмё того, его прежнія отношенія кы Кити — отношенія взрослаго кы ребенку, вслёдствіе дружбы сы ен братомы — казались ему еще новою преградой для любви. Некрасиваго, добраго человёка, какимы оны себя считаль, можно, полагаль оны, любить какы пріятеля, но чтобы быть любимымы тою любовью, какой оны самы любиль Кити, нужно было быть красавцемы, а главное— особеннымы человёкомы.

Слыхаль онь, что женщины часто любять некрасивыхь, простыхь людей, но не віриль этому, потому что судиль по себъ, такъ какъ самъ онъ могь любить только красивыхъ таинственныхъ и особенныхъ женщинъ

Но, пробывъ два мъсяца одинъ въ деревнъ, онъ убъдился, что это не было одно изъ тъхъ влюбленій, которыя онъ испытывалъ въ первой молодости, что чувство это не давало ему минуты покоя, что онъ не могъ жить, не ръшивъ вопроса: будетъ или не будетъ она его женой и что его отчаяніе происходило только отъ его воображенія, что онъ не имъетъ никакихъ доказательствъ того, что ему будетъ отказано. И онъ пріъхалъ теперь въ Москву съ твердымъ ръшеніемъ сдълать предложеніе и жениться. если его примутъ. Или... онъ не могъ думать о томъ, что съ нимъ будетъ, если откажутъ.

#### VII.

Прівхавъ съ утреннимъ повздомъ въ Москву, Левинъ остановился у своего старшаго брата по матери, Кознышева, и. переодъвшись, вошель къ нему въ кабинеть, намъреваясь тотчась же разсказать ему, для чего онь прівхаль, и просить его совъта: но брать быль не одинь. У него сидъль извъстный профессоръ философіи, прівхавшій изъ Харькова собственно за темь, чтобы разъяснить недоразумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу. Профессоръ велъ жаркую полемику противъ матеріалистовъ, а Сергъй Кознышевъ съ интересомъ слъдиль за этою полемикой и, прочтя посланною статью профессора, написаль ему въ письма свои возраженія; онъ упрекаль профессора за слишкомь большія уступки матеріалистамъ. И профессоръ тотчасъ же прівхаль, чтобы столковаться. Ръчь шла о модномъ вопросъ: есть ли граница между психическими и физіологическими явленіями въ дъятельности человъка и гдъ она?

Сергъй Ивановичь встрътилъ брата своею обычною для всъхъ, ласково-холодною улыбкой и, познакомивъ его съ профессоромъ,

продолжаль разговорь.

Маленькій челов'єкь въ очкахъ, съ узкимъ лбомъ на мгно веніе отвлекся отъ разговора, чтобы поздороваться, и продолжаль річь, не обращая вниманія на Левина. Левинъ сталь въ ожиданіи, когда утдеть профессорь, но скоро заинтересовался

предметомъ разговора.

Левинъ встръчалъ въ журналахъ статьи, о которыхъ шла ръчь, и читалъ ихъ, интересуясь ими, какъ развитіемъ знакомыхъ ему—какъ естественнику по университету—основъ естествознанія, но никогда не сближалъ этихъ научныхъ выводовъ о происхожденіи человъка какъ животнаго, о рефлексахъ, о біологіи и соціологіи съ тъми вопросами о значеніи жизни и смерти для него самого, которые въ послъднее время чаще и чаще приходили ему на умъ.

Слушая разговоръ брата съ профессоромъ, онъ замѣчалъ, что они связывали научные вопросы съ задушевными, нѣсколько разъ почти подходили къ этимъ вопросамъ, но каждый разъ, какъ только они подходили близко къ самому главному, какъ ему казалось, они тотчасъ же поспѣшно отдалялись и опять углублялись въ область тонкихъ подраздѣленій, оговорокъ, цитатъ, намековъ, ссылокъ на авторитеты, и онъ съ трудомъ понималъ, о чемъ рѣчь.

— Я не могу допустить, — сказаль Сергей Ивановичь съ обычною ему ясностью и отчетливостью выражения и изяществомь дикціп, — я не могу ни въ какомъ случай согласиться съ Кейсомъ, чтобы все мое представление о внешнемъ міра вытекало изъ впечатленій. Самое основное понятие бытыя нолучено мною не черезь ощущение, ибо нать и спеціальнаго органа для

передачи этого понятія.

— Да, но они—Вурсть, и Кнаусть, и Припасовь—отвътять вамь, что ваше сознаніе бытія вытекаеть изъ совокупности всъхь ощущеній, что это сознаніе бытія есть результать ощущеній. Вурсть даже прямо говорить, что коль скоро нъть ощущенія, нъть и понятія бытія.

- Я скажу наобороть, - началь Сергый Ивановичь.

Но туть Левину опять показалось, что они, подойдя къ самому главному, опять отходять, и онъ рѣшился предложить профессору вопросъ:

— Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тъло мое умреть, существованія никакого уже не можеть быть?—спро-

силь онъ.

Профессоръ съ досадою и какъ будто умственною болью отъ перерыва оглянулся на страннаго вопрошателя, похожаго болъе на бурлака, чъмъ на философа, и перенесъ глаза на Сертъя Ивановича, какъ бы спрашивая: что жъ тутъ говорить? Но Сертъй Ивановичъ, который далеко не съ тъмъ усиліемъ и односторонностью говорилъ, какъ профессоръ, и у котораго въ головъ оставался просторъ для того, чтобы и отвъчать профессору, и вмъстъ понимать ту простую и естественную точку зрънія, съ которой былъ сдъланъ вопросъ, улыбнулся и сказалъ.

— Этотъ вопросъ мы не имъемъ еще права ръшать...

— Не имѣемъ данныхъ, —подтвердилъ профессоръ и продолжалъ свои доводы. —Нѣтъ, —говорилъ онъ, —я указываю на то, что если, какъ прямо говоритъ Припасовъ, отущение и имѣетъ своимъ основаниемъ впечатлѣние, то мы должны строго различать эти два понятия.

Левинъ не слушалъ больше и ждалъ, когда уъдетъ профессоръ.

#### VIII.

Когда профессоръ убхалъ, Сергъй Ивановичъ обратился къ брату:

— Очень радъ, что ты прівхалъ. Надолго? Что хозяйство? Левинъ зналъ, что хозяйство мало интересуетъ старшаго брата и что онъ, только двлая ему уступку, спросиль его объ этомъ, и потому отвътилъ только о продажъ ишеницы и деньгахъ.

Левинъ хотълъ сказать брату о своемъ намъреніи жениться и спросить его совъта, онъ даже твердо ръшился на это; но когда онъ увидълъ брата, послушалъ его разговоръ съ профессоромъ, когда услыхалъ потомъ этотъ невольно покровительственный тонъ, съ которымъ братъ разспрашивалъ его о хозяйственныхъ дълахъ (материнское имъніе ихъ было недъленое и Левинъ завъдывалъ объими частями), Левинъ почувствовалъ, что не можетъ почему-то начать говорить съ братомъ о своемъ ръменіи жениться. Онъ чувствовалъ, что братъ его не такъ, какъ ему бы хотълось, посмотритъ на это.

— Ну, что у васъ земство какъ?—спросилъ Сергъй Ивано вичъ, который очень интересовался земствомъ и приписывалъ

ему большое значение.

— А право не знаю...

— Какъ?.. Въдь ты членъ управы?

— Нътъ, ужъ не членъ; я вышелъ,—отвъчалъ Левинъ, и не ъзжу больше на собранія. — Жалко!—проговорилъ Сергъй Ивановичь, нахмурившись. Левинъ въ оправдание сталь разсказывать, что дълалось на

собраніяхь въ его ужадь.

- Воть это всегда такъ!—перебиль его Сергъй Ивановичь.— Мы, русскіе, всегда такъ. Можеть быть, это и хорошая наша черта—способность видъть свои недостатки, но мы пересаливаемь, мы утъщаемся проніей, которая у насъ всегда готова на языкъ. Я скажу тебъ только, что дай эти же права, какъ наши земскія учрежденія, другому европейскому народу,—нъмцы и англичане выработали бы изъ нихъ свободу, а мы воть только смъемся.
- Но что же дълать?—виновато сказаль Левинь.—Это быль мой последний опыть. Д я отъ всей души пыталел. Не могу, неспособень.
- Не неспособенъ, сказалъ Сергъй Ивановичъ, ты не такъ смотришь на дъло.
  - Можетъ быть, уныло отвъчаль Левинъ.
     А ты знаешь, братъ Николай опять тутъ.

Братъ Николай былъ родной и старшій братъ Константина Левина и одноутробный братъ Сергѣя Ивановича, погибшій человѣкъ, промотавшій большую долю своего состоянія, вращавшійся въ самомъ странномъ и дурномъ обществѣ и поссорившійся съ братьями.

— Что ты говоришь? —сь ужасомъ вскрикнуль Левинъ. —По-

чему ты знаешь?

Прокофій видѣлъ его на улицѣ.

— Здъсь, въ Москвъ? гдъ онъ? ты знаешь?—Левинъ всталъ

со стула, какъ бы собираясь тотчасъ же идти.

— Я жалью, что сказаль тебь это,—сказаль Сергый Ивановичь, покачивая головой на волнение меньшого брата.—Я посылаль узнать, гдь онь живеть, и послаль ему вексель его Трубину, цо которому я заплатиль. Воть что онь мнь ответиль.

И Сергьй Ивановичь подаль брату записку изъ-подъ прессъ-

папье.

Левинъ прочедъ написанное страннымъ, роднымъ ему почеркомъ: «Прошу покорно оставить меня въ поков. Это одно, чего я требую отъ своихъ любезныхъ братцевъ. Николай Левинъ».

Левинъ прочелъ это и, не поднимая головы, съ запиской въ

рукахъ стоялъ передъ Сергъемъ Ивановичемъ.

Въ душъ его боролись желаніе забыть теперь о несчастномъ

братъ и сознаніе того, что это будеть дурно.

— Онъ, очевидно, хочеть оскорбить меня, —продолжаль Сергьй Ивановичь, — но оскорбить меня онъ не можеть, и я всей ду-

той желаль бы помочь ему, но знаю, что этого нельзя сдёлать.

- Да, да, -повториль Левинъ. - Я понимаю и ценю твое

отношение къ нему; но я поъду къ нему.

— Если тебъ хочется, съъзди, но я не совътую, —сказалъ Сергъй Ивановичъ. —То-есть, въ отношении ко мнъ, я этого не боюсь: онъ тебя не поссорить со мной; но для тебя, я совътую, тебъ лучше не ъздить. Помочь нельзя. Впрочемъ, дълай какъ хочешь.

- Можеть быть, и нельзя помочь, но я чувствую, особенно въ эту минуту—ну, да это другое—я чувствую, что я не могу быть спокоень.
- Ну, этого я не понимаю, —сказалъ Сергъй Ивановичъ. Одно я понимаю, —прибавилъ онъ, это урокъ смиренія. Я иначе и снисходительнъе сталъ смотръть на то, что называется подлостью, послъ того какъ братъ Николай сталъ тъмъ, что онъ есть... Ты знаешь, что онъ сдълалъ.

- Ахъ, это ужасно, ужасно!-повторяль Левинъ.

Получивь отъ лакел Сергъл Ивановича адресь брата, Левинъ тотчась же собрался вхать къ нему, но, обдумавъ, рвшилъ отложить свою повздку до вечера. Прежде всего, для того, чтобы имъть душевное спокойствіе, надо было ръшить то дъло, для котораго онъ прівхаль въ Москву. Отъ брата Левинъ повхаль въ присутствіе Облонскаго и, узнавъ о Щербацкихъ, повхаль туда, гдъ ему сказали, что онъ можеть застать Кити.

#### IX.

Въ 4 часа, чувствуя свое быошееся сердце, Левинъ слъзъ съ извозчика у Зоологическаго сада и пошелъ дорожкой къ горамъ и катку, навърное зная, что найдетъ ее тамъ, потому что видълъ карету Щербацкихъ у подъъзда.

Былъ ясный, морозный день. У подъвзда рядами стояли кареты, сани ваньки, жандармы. Чистый народъ, блестя на яркомъ солнцъ шляпами, кишълъ у входа и по расчищеннымъ дорожкамъ между русскими домиками съ ръзными князьками; старыя кудрявыя березы сада, обвисшія всъми вътвями отъ снъга, казалось, были разубраны въ новыя, торжественныя ризы.

Онь шель по дорожке къ катку и говориль себе: «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чемь ты? Чего ты? Молчи, глупое», обращался онъ къ своему сердцу. И чемь больще онъ старался себя успокоить, темъ все хуже захватывало ему дыжаніе. Знакомый встретился и окликнуль его, но Левинъ деже

не узналь, кто это быль. Онь подошель къ горамъ, на которыхъ гремъли цени спускаемыхъ и поднимаемыхъ салазокъ, грохотали катившинся салазки и звучали веселые голоса. Онъ прошелъ еще несколько шаговъ и передъ нимъ открылся катокъ, и тотчасъ же среди всёхъ катавшихся онъ узналь ее

Онъ узналь, что она туть, по радости и страху, охватившимь его сердце. Она стояла, разговаривая съ дамой, на противоположномъ концъ катка. Ничего, казалось, не было особеннаго ни въ ея одеждъ, ни въ ея позъ; но для Левина такъ же легко было узнать ее въ этой толиъ, какъ розанъ въ крапивъ. Все освъщалось ею. Она была улыбка, озарявщая все вокругъ. «Неужели я могу сойти туда на ледъ, подойти къ ней?» подумалъ онъ. Мъсто, гдъ она была, показалось ему недоступною святыней, и была минута, что онъ чуть не ущелъ: такъ стращно ему стало. Ему нужно было сдълать усиліе надъ собой и разсудить, что около нея ходятъ всякаго рода люди, что и самъ онъ могъ придти туда кататься на конькахъ. Онъ сощель внизъ, избъгая подолгу смотръть на нее, какъ на солнце, но онъ видълъ ее, какъ солнце, и не глядя.

На льду собирались въ этотъ день недёли и въ эту нору дня люди одного кружка, всё знакомые между собой. Были тутъ и мастера кататься, щеголявшіе искусствомъ, и учившіеся за креслами, съ робкими и неловкими движеніями, и мальчики, и старые люди, катавшіеся для гигіеническихъ цёлей; всё казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тутъ, вблизи отъ нея. Всё катавшіеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили съ ней и совершенно независимо отъ нея веселились, пользуясь отличнымъ

льдомъ и хорошею погодой.

Николай Щербацкій, двоюродный брать Кити, въ коротенькой жакетків и узкихъ панталонахъ, сидівль съ коньками на ногахъ на скамейків и, увидавъ Левина, закричаль ему:

- А, первый русскій конькоб'єжець! Давно ли? Отличный

ледь, надъвайте же коньки.

— У меня и коньковъ нътъ, —отвъчалъ Левинъ, удивляясь этой смълости и развязности въ ея присутствии и ни на секунду не теряя ея изъ вида, хотя и не глядълъ на нее. Онъ чувствовалъ, что солнце приближалось къ нему. Она была на углу и, тупо поставивъ узкія ножки въ высокихъ ботинкахъ, видимо робъя, катилась къ нему. Отчаянно махавшій руками и пригибавшійся къ землъ мальчикъ въ русскомъ платъъ обгонялъ ее. Она катилась не совсъмъ твердо; вынувъ руки изъ маленькой муфты, висъвшей на снуркъ, она держала ихъ наготовъ и,

глядя на Левина, котораго она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда повороть кончился, она дала себъ толчокъ упругою ножкой и подкатилась прямо къ Щербацкому и, ухватившись за него рукой, улыбаясь кивнула Левину. Она была пре-

краснве, чвит онъ воображаль ее.

Когда онъ думаль о ней, онъ могь себъ живо представить ее всю, въ особенности прелесть этой, съ выраженіемъ дѣтекой ясности и доброты, небольшой бѣлокурой головки, такъ свободно поставленной на статныхъ дѣвичьихъ илечахъ. Дѣтекость выраженія ея лица въ соединеніи съ тонкою красотой стана составляли ея особенную прелесть, которую онъ хорошо понималь; но что всегда, какъ неожиданность, поражало въ ней, это было выраженіе ея глазъ, кроткихъ, спокойныхъ и правдивыхъ, и въ особенности ея улыбка, всегда переносившая Левина въ волшебный міръ, гдѣ онъ чувствовалъ себя умиленнымъ и смягченнымъ, какимъ онъ могъ запомнить себя въ рѣдкіе дни своего ранняго дѣтства.

 Давно ли вы здѣсь?—сказала она, подавая ему руку.— Благодарствуйте,—прибавила она, когда онъ подняль платокъ.

выпавшій изъ ея муфты.

— Я? я недавно, вчера... нынче то-есть... прівхаль, — отвівчаль Левинь, не вдругь отъ волненія понявь ся вопрось. — Я хотбіль къ вамъ бхать, — сказаль онь и тотчась же, вспомнивь, съ какимъ намбреніемъ онъ искаль ее, смутился и покраснъль. — Я не зналь, что вы катаетесь на конькахъ, и прекрасно катаетесь.

Она внимательно посмотрела на него, какъ бы желая понять

причину его смущенія.

— Вашу похвалу надо ценить. Здёсь сохранились преданія, что вы лучшій конькоб'єжець, —сказала она, стряхивая маленькою ручкой въ черной перчатку иглы инся, упавшія на муфту.

— Да, я когда-то со страстью катался: мнъ хотълось дойти

до совершенства.

— Вы все, кажется, дълаете со страстью, — сказада она, улыбаясь. — Мнъ такъ хочется посмотръть, какъ вы катаетесь. Надъвайте же коньки и давайте кататься вмъстъ.

«Кататься вмъсть! Неужели это возможно?» думаль Левинъ.

глядя на нее.

— Сейчасъ надъну, сказалъ онъ. И онъ пошелъ надъвать коньки.

— Давно не бывали у насъ, сударь,—говорилъ катальщикъ, годдерживая ногу и навинчивая каблукъ.—Послѣ васъ никого изъ господъ мастеровъ нъту. Хорошо ли такъ булеть?-гово-

рилъ онъ, натягивая ремень.

— Хорошо, хорошо, поскоръе пожалуйста, отвъчаль Левинь, съ трудомъ удерживая улыбку счастія, выступавшую невольно на его лицъ. «Да, - думалъ онъ, - вотъ это жизнь, вотъ это счастіе! Вмпсть, сказала она, давайте кататься вмпсть. Сказать ей теперь? Но въдь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастливъ, счастливъ хоть надеждой... А тогда?.. Но надо же! надо, надо! прочь слабосты!

Левинъ сталъ на ноги, снялъ пальто и, разбъжавшись по шершавому у домика льду, выбъжалъ на гладкій ледъ и покатился безъ усилія, какъ будто одною своею волей убыстряя, укорачивая и направляя бъть. Онь приблизился къ ней съ ро-

бостью, но опять ея улыбка успокоила его.

Она подала ему руку, и они пошли рядомъ, прибавляя хода,

и чемъ быстрее, темъ крепче она сжимала его руку.

- Съ вами я бы скоръе выучилась, я почему-то увърена въ

васъ, -сказала, она ему:

- И я увъренъ въ себъ, когда вы эпираетесь на меня,сказаль онь, но тотчась же испугался того, что сказаль, и покраснълъ. И дъйствительно, какъ только онъ произнесъ эти слова, вдругь, какъ солнце зашло за тучи, лицо ея утратило всю свою ласковость, и Левинъ узналъ знакомую игру ея лица, означавшую усиліе мысли: на гладкомъ лбу ей вспухла моршинка.

— У васъ нътъ ничего непріятнаго? Впрочемъ, я не имъю

права спращивать, быстро проговориль онъ.
— Отчего же?.. Нътъ, у меня ничего нътъ непріятнаго, отвъчала она холодно и тотчасъ же прибавила:-Вы не видъли m-lle Linon?

— Нътъ еще.

- Подите къ ней, она такъ васъ любитъ.

«Что это? Я огорчиль ее. Господи, помоги мнъ!» подумаль Левинъ и побъжалъ къ старой француженкъ съ съдыми букольками, сидъвшей на скамейкъ. Улыбаясь и выставляя свои фаль-

шивые зубы, она встрътила его какъ стараго друга.

Да, вотъ растемъ, сказала она ему, указывая глазами на Кити, —и старъемъ. Tiny bear уже сталъ большой! —продолжала француженка смъясь и напомнила ему его шутку о трехъ барышняхъ, которыхъ онъ называлъ тремя медвъдями, изъ англійской сказки.-Помните, вы, бывало, такъ говорили?

Онь ръшительно не помниль этого, но она уже лъть лесять

смъялась этой шуткъ и любила ее.

— Ну, идите, идите кататься. А хорошо стала кататься

наша Кити, не правда ли?

Когда Левинъ подбъжаль къ Кити, липо ея уже было не строго, глаза смотръли также правдиво и ласково, но Левину показалось, что въ ласковости ея былъ особенный, умышленно-спокойный тонъ. И ему стало грустно. Поговоривъ о своей старой гувернанткъ, о ея странностяхъ, она спросила его о его жизни.

— Неужели вамъ не скучно зимою въ деревнъ? - ска-

вада она.

— Нѣтъ, не скучно, я очень занятъ,—сказалъ онъ, чувствуя, что она подчиняетъ его своему спокойному тону, изъ котораго онъ не въ силахъ будетъ выйти, такъ же какъ это было въ началѣ зимы.

— Вы надолго прівхали?—спросила его Кити.

— Я не знаю, отвъчаль онъ, не думая о томъ, что говорить. Мысль о томъ, что если онъ поддастся этому ея тону спокойной дружбы, то онъ опять убдеть, ничего не ръшивъ, пришла ему, и онъ ръшился возмутиться.

— Какъ не знаете?

- Не знаю. Это отъ вась зависить, сказаль онь и тот-

чась же ужаснулся своимь словамь.

Не слыхала ли она его словь, или не хотвла слышать, но она какъ бы споткнулась, два раза стукнувъ ножкой, и поспъшно покатилась прочь отъ него. Она подкатилась къ m-lle Linon, что-то сказала ей и направилась къ домику, гдъ дамы снимали коньки.

«Боже мой, что я сдёлаль! Господи Боже мой! помоги мив, научи меня!» говориль Левинь, молясь и вмёстё съ тёмъ чувствуя потребность сильнаго движенія, разбёгаясь и выписывая

внъшніе и внутренніе круги.

Въ это время одинъ изъ молодыхъ людей, лучшій изъ новыхъ конькобъжцевъ, съ напироской во рту, въ конькахъ, вышелъ изъ кофейной и, разбъжавшись, пустился на конькахъ влизъ по ступенямъ, громыхая и подпрыгивая. Онъ влетълъ внизъ и, не измънивъ даже свободнаго положенія рукъ, покатился по льду.

— Ахъ, это новая штука!—сказаль Левинь и тотчась же

побъжаль наверхъ, чтобы сдълать эту новую штуку.

— Не убейтесь, надо привычку! - крикнуль ему Николай

Щербацкій.

Левинъ вошелъ на приступки, разбежался сверху сколько могъ и пустился внизъ, удерживая въ непривычномъ движении равновъсіе руками. На последней ступени онъ зацепился, но.

чуть дотронувшись до льда рукой, сдёлаль сильное движеніе,

справился и смѣясь покатился дальше.

«Славный, милый, —подумала Кити въ это время, выходя изъ домика съ m-lle Linon и глядя на него съ улыбкою тихой ласки, какъ на любимаго брата. — И неужели я виновата, неужели я сдълала что-нибудь дурное? Они говорятъ: кокетство. Я знаю, что я люблю не его; но мнъ все-таки весело съ нимъ, и онъ такой славный. Только зачъмъ онъ это сказалъ?..» думала она.

Увидавъ уходившую Кити и мать, встръчавшую ее на ступенькахъ, Левинъ, раскраснъвшійся послъ быстраго движенія, остановился и задумался. Онъ снялъ коньки и догналъ у вы-

хода сада мать съ дочерью.

 Очень рада васъ видеть, сказала княгиня. Четверги, какъ всегда, мы принимаемъ.

- Стало быть, нынче?

— Очень рады будемъ видёть васъ, сухо сказала княгиня. Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удержаться отъ желанія загладить холодность матери. Она повернула голову и съ улыбкой проговорила:

— До свиданія.

Въ это время Степанъ Аркадьевичъ, со шляпой на боку, блестя лицомъ и глазами, веселымъ побъдителемъ входилъ въ садъ. Но, подойдя къ тещъ, онъ съ грустнымъ, виноватымъ лицомъ отвъчалъ на ея вопросъ о здоровьъ Долли. Поговоривъ тихо и уныло съ тещей, онъ выпрямилъ грудъ и взялъ подъ руку Левина.

— Ну, что жъ, вдемъ?—спросилъ онъ.—Я все о тебв думалъ, и я очень, очень радъ, что ты прівхалъ,—сказаль онъ,

сь значительнымъ видомъ глядя ему въ глаза,

— Бдемъ, ъдемъ, — отвъчалъ счастливый Левинъ, не перестававшій слышать звукъ голоса, сказавшій: до свиданія, и видеть улыбку, съ которою это было сказано.

— Въ «Англію» или въ «Эрмитажъ»?

- Мнъ все равно.

— Ну, въ «Англію», —сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, выбравъ «Англію» потому, что онъ въ «Англіи» былъ болѣе долженъ, чѣмъ въ «Эрмитажъ». Онъ потому считалъ нехорошимъ избъгать этой гостиницы. — У тебя есть извозчикъ? Ну и прежрасно, а то я отпустилъ карету.

Всю дорогу пріятели молчали. Левинъ думалъ о томъ, что означала эта перем'єна выраженія на лиців Кити, и то ув'єрялъ себя, что есть надежда, то приходилъ въ отчаяніе и ясно виділь, что его надежда безумна, а между тімь чувствоваць

себя совсёмъ другимъ человёкомъ, не похожимъ на того, ка кимъ онъ былъ до ея улыбки и словъ: до свиданія.

Степанъ Аркадьевичъ дорогой сочинялъ меню объда.

— Ты въдь любить тюрбо?—сказалъ онъ Левину, нодъвзжая.
— Что?—переспросилъ Левинъ.—Тюрбо? Да, я ужасно люблю тюрбо.

#### X.

Когда Левинъ вошелъ съ Облонскимъ въ гостиницу, онъ не могь не замътить нъкоторой особенности выраженія, какъ бы сдержаннаго сіянія на лиць и во всей фигурь Степана Аркадьевича. Облонскій сняль пальто и со шляпой набекрень прощель въ столовую, отдавая приказанія липнувшимъ къ нему татарамъ во фракахъ и съ салфетками. Кланяясь направо и налъво нашедшимся и тутъ, какъ вездъ, радостно встръчавшимъ его знакомымъ, онъ подошелъ къ буфету, закусилъ водку рыбкой и что-то такое сказаль раскрашенной, въ ленточкахъ, кружевахъ и завитушкахъ француженкъ, сидъвшей за конторкой, что даже эта француженка искренно засмъялась. Левинъ же только оттого не выпиль водки, что ему оскорбительна была эта француженка, вся составленная, казалось, изъ чужихъ волосъ, poudre de riz и vinaigre de toilette. Онъ, какъ отъ грязнаго мъста, поспъшно отошелъ отъ нея. Вся душа его была переполнена воспоминаніемъ о Кити, и въ глазахъ его свътилась улыбка торжества и счастія.

— Сюда, ваше сіятельство, пожалуйте, здѣсь не обезпокоять ваше сіятельство,—говорилъ особенно липнувшій старый, бѣлесый татаринъ съ широкимъ тазомъ и расходившимися надънимъ фалдами фрака.—Пожалуйте, ваше сіятельство,—говорилъ онъ Левину, въ знакъ почтенія къ Степану Аркадьевичу

ухаживая и за его гостемъ.

Мгновенно разостлавъ свъжую скатерть на покрытый уже скатертью круглый столь подъ бронзовымъ бра, онъ пододвинуль бархатные стулья и остановился передъ Степаномъ Аркадьевичемъ съ салфеткой и карточкой въ рукахъ, ожидая приказаній.

— Если прикажете, ваше сіятельство, отдѣльный кабинеть, сейчась опростается: князь Голицынь сь дамой. Устрицы свѣжія получены.

- А! устрицы.

Степанъ Аркадьевичь задумался.

— Не изм'внить ли плань, Левинь?—сказаль онь, остановивь палець на картв. И лицо его выражало серьезное недоум'вніе.—Хороши ли устрицы? Ты смотри. - Фленсбургскія, ваше сіятельство, остендскихь нъть-

— Фленсбургскія-то фленсбургскія, да св'єжи ли?

— Вчера получены-съ.

- Такъ что жъ, не начать ли съ устриць, а потомъ ужъ и весь планъ изменить? А?
- Мит все равно. Мит лучше всего щи и каша; но втдъ здтсь этого итть.

— Каша а-ла рюссь, прикажете?—сказаль татаринь, какъ

няня надъ ребенкомъ, нагибаясь надъ Левинымъ.

— Нътъ, безъ шутокъ, что ты выберешь, то и хорошо. Я побъгалъ на конькахъ, и ъсть хочется. И не думай, прибавиль онъ, замътивъ на лицъ Облонскаго недовольное выраженіе, чтобы я не оцънилъ твоего выбора. Я съ удовольствіемъ поъмъ хорошо.

— Еще бы! Что ни говори, это одно изъ удовольствій жизни, сказаль Степанъ Аркадьевичь.—Ну, такъ дай ты намъ, братецъ ты мой, устрицъ два, или мало — три десятка; супъ съ

кореньями...

— Прентаньеръ, — подхватиль татаринъ. Но Степанъ Аркадьевичь, видно, не хотъль ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.

— Съ корепьями, знаешь? Потомъ тюрбо подъ густымъ соусомъ, потомъ... ростбифу; да смотри, чтобы хорошъ былъ. Да

каплуновъ, что ли, ну и консервовъ.

Татаринъ, вспомнивъ манеру Степана Аркадьевича не назмевать кушанья по французской картъ, не повторялъ за нимъ, но доставилъ себъ удовольстве повторить весь заказъ по картъ: «супъ прентаньеръ, тюрбо сосъ Бомарше, пулардъ а лестратонъ, маседуанъ де фрюм...» и тотчасъ, какъ на пружинахъ, положивъ одну переплетенную карту и подхвативъ другую, карту винъ, поднесъ ее Степану Аркадьевичу.

— Что же пить будемъ?

- Я—что хочешь, только не много... шампанское,—сказалъ Левинъ.
- Какъ? сначала? А впрочемъ, правда, пожалуй. Ты любишь съ бълою печатью?

— Каше бланъ, подхватилъ татаринъ:

— Ну, такъ этой марки къ устрицамъ подай, а тамъ видно будетъ.

— Слушаю-съ. Столоваго какого прикажете?

- Нюи подай. Нътъ, ужъ лучше классическій Шабли.

— Слушаю-съ. Сыру вашего прикажете?

— Ну-да, пармезану. Или ты другой любишь?

- Нътъ, мнъ все равно, - не въ силахъ удерживать улыбки,

говориль Левинь.

И татаринъ съ развъвающимися фалдами побъжаль и черезъ пять минутъ влетълъ съ блюдомъ открытыхъ на перламутровыхъ раковинахъ устрицъ и съ бутылкой между пальцами.

Отепанъ Аркадьевичь смяль накрахмаленную салфетку, засунуль ее себв за жилеть и, положивъ покойно руки, взялся

за устрицы.

— А не дурны, — говориль онъ, сдирая серебряною вилочкой съ перламутровой раковины шлюпающихъ устрицъ и протлатывая ихъ одну за другой. — Не дурны, — повторялъ онъ, вскидывая влажные и блестящіе глаза то на Левина, то на татарина.

Левинъ вль и устрицы, хотя бвлый хлвов съ сыромъ быль ему пріятиве. Но онъ любовался на Облонскаго. Даже татаринъ, отвинтившій пробку и разливавшій игристое вино по разлатымъ тонкимъ рюмкамъ, съ замётною улыбкой удовольствія, поправляя свой бвлый галстукъ, поглядывалъ на Степана Аркадьевича.

— А ты не очень любишь устрицы? — сказалъ Степанъ Аркадьевичь, выпивая свой бокаль, — или ты озабочень? А?

Ему хотёлось, чтобы Левинъ былъ веселъ. Но Левинъ не то что быль не веселъ, онъ былъ стёсненъ. Съ тёмъ, что было у него въ душё, ему жутко и неловко было въ трактирѣ, между кабинетами, гдѣ обѣдали съ дамами, среди этой бътотни и суетни; эта обстановка бронзъ, зеркалъ, газа, татаръ — все это было ему оскорбительно. Онъ боялся запачкать то, что переполняло его душу.

— Я? Да, я озабочень; но, кромъ того, меня это все стъсняеть, — сказаль онъ. — Ты не можешь представить себъ, какъ для меня, деревенскаго жителя, все это дико, какъ ногти того

господина: котораго я видълъ у тебя...

. Да, я видълъ, что ногти бъднаго Гриневича тебя очень

заинтересовали, — смъясь сказалъ Степанъ Аркадьевичъ. — Не могу, — отвъчалъ Левинъ. — Ты постарайся, войди

— Не могу, — отвъчалъ Левинъ. — Ты постарайся, войди въ меня, стань на точку зрънія деревенскаго жителя. Мы въ деревнъ стараемся привести свои руки въ такое положеніе, чтобь удобно было ими работать; для этого обстриваемъ ногти, засучиваемъ иногда рукава. А тутъ люди нарочно стпускаютъ ногти, насколько они могутъ держаться, и прицъпляютъ въ видъ запонокъ блюдечки, чтобъ ужъ ничего нельзя было дълать руками.

Степанъ Аркадьевичь весело улыбался.

- Да это признакъ того, что грубый трудъ ему не нуженъ.

У него работаеть умъ...

— Можеть быть. Но все-таки мнѣ дико, такъ же какъ мнѣ дико теперь то, что мы, деревенскіе жители, стараемся поскорѣе наъсться, чтобы быть въ состояніи дълать свое дѣло, а мы съ тобой стараемся какъ можно дольше не наъсться и для этого ъдимъ устрицы...

— Ну, разумъется, — подхватилъ Степанъ Аркадьевичъ. — Но въ этомъ-то и цъль образованія: изъ всего сдълать насла-

жденіе.

- Ну, если это цель, то я желаль бы быть дикимь.

— Ты и такъ дикъ. Всъ вы Левины дики.

Левинъ вздохнулъ. Онъ вспомпилъ о братѣ Николаѣ и ему стало совъстно и больно, и онъ нахмурился; но Облонскій заговориль о такомъ предметѣ, который тотчасъ же отвлекъ его.

— Ну, что жъ, повдешь нынче вечеромъ къ нашимъ, къ Щербацкимъ то-есть? — сказалъ онъ, отодеигая пустыя шершавыя раковины, придвигая сыръ и значительно блестя глазами.

Да, я непремънно поъду, — отвъчалъ Левинъ. — Хотя

мнъ показалось, что княгиня неохотно звала меня.

- Что ты! Вздоръ какой! Это ея манера... Ну, давай же, братецъ, супъ!.. Это ея манера, grande dame, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ. Я тоже прівду, но мив на спввку къ графинъ Бониной надо. Ну, какъ же ты не дикъ? Чвмъ же объяснить то, что ты вдругъ исчезъ изъ Москвы? Щербацкіе меня спрашивали о тебъ безпрестанно, какъ будто я долженъ знать. А я знаю только одно: ты двлаешь всегда то, чего никто не двлаетъ.
- Да, сказалъ Левинъ медленно и взволнованно. Ты правъ, я дикъ. Но только дикость моя не въ томъ, что я увхалъ, а въ томъ, что я теперь прівхалъ. Теперь я прівхалъ...

— О, какой ты счастливець! — подхватиль Степанъ Аркадье-

вичь, глядя въ глаза Левину.

— Отчего?

— Узнаю коней ретивыхъ по какимъ-то ихъ таврамъ, юношей влюбленныхъ узнаю по ихъ глазамъ, — продекламировалъ Степанъ Аркадьевичъ. — У тебя все впереди.

- А у тебя развѣ ужъ назади?

— Нътъ, хоть не назади, но у тебя будущее, а у меня настоящее, и настоящее — такъ въ пересыпочку.

— A что?

— Да не хорошо. Ну, да я о себѣ не хочу говорить, и къ тому же объяснить всего нельзя, — сказалъ Степанъ Аркадьевичь. — Такъ ты зачъмъ же прівхаль въ Москву?.. Эй, принимай! — крикнуль онъ татарину.

— Ты догадываешься? — отв'вчалъ Левинъ, не снуская со Степана Аркадьевича своихъ въ глубинъ св'втящихся глазъ.

- Догадываюсь, но не могу начать говорить объ этомъ. Ужъ поэтому ты можешь видъть, върно или не върно я догадываюсь, сказалъ Степанъ Аркадьевичь, съ тонкою улыбкой гляля на Левина.
- Ну, что же ты скажешь мнъ? сказалъ Левинъ дрожащимъ голосомъ и чувствуя, что на лицъ его дрожатъ всъ мускулы. — Какъ ты смотрищь на это?

Степанъ Аркадьевичъ медленно выпиль свой стаканъ Шабли,

не спуская глазъ съ Левина.

— Я?.. — сказаль Степань Аркадьевичь, — ничего такъ не желаль бы, какъ этого, ничего! Это лучшее, что могло бы быть.

— Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чемъ мы говоримъ? — проговорилъ Левинъ, впиваясь глазами въ своего собесъдника. — Ты думаешь, это возможно?

— Думаю, что возможно. Отчего же невозможно?

— Нътъ, ты точно думаешь, что это возможно? Нътъ, ты скажи все, что ты думаешь! Ну, а если, если меня ждетъ отказъ!.. И я даже увърепъ...

— Отчего же ты это думаеть? — улыбаясь на его волненіе,

сказалъ Степанъ Аркадьевичь.

- Такъ мнъ иногда кажется. Въдь это будетъ ужасно и для меня, и для нея.
- Ну, во всякомъ случав для дввушки тутъ ничего ужаснаго нътъ. Всякая дввушка гордится предложеніемъ.

- Да, всякая дъвушка, но не она.

Степанъ Аркадьевичъ улыбнулся. Онъ такъ зналъ это чувство Левина, зналъ, что для него всё дёвушки въ мірё раздёляются на два сорта: одинъ сорть — это всё дёвушки вь міре, кроме нея, и эти дёвушки имёютъ всё человеческія слабости, и девушки очень обыкновенныя; другой сорть — она одна, не имёющая никакихъ слабостей и превыше всего человеческаго.

— Постой, соуса возьми, — сказаль онь, удерживая руку

Левина, который отталкиваль отъ себя соусъ.

Левинъ покорно положилъ себъ соуса, но не далъ ъсть Сте-

пану Аркадьевичу.

— Нътъ, ты постой, постой, — сказалъ онъ. — Ты пойми, что это для меня вопросъ жизни и смерти. Я никогда ни съ къмъ не говорилъ объ этомъ. И ни съ къмъ я не могу говорить объ этомъ, какъ съ тобой. Въдь вотъ мы съ тобой по всему чужіе:

другіе вкусы, взгляды, все; но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и отъ этого я тебя ужасно люблю. Но ради Бога,

будь вполнъ откровененъ.

— Я тебѣ говорю, что я думаю, — сказалъ Степанъ Аркадьевичь, улыбаясь. — Но я тебѣ больше скажу: моя жена — удивительнъйшая женщина... — Степанъ Аркадьевичъ вздохнулъ, вспомнивъ о своихъ отношеніяхъ съ женой, и, помолчавъ св минуту, продолжалъ: — У нея есть даръ предвидънія. Она насквозь видитъ людей; но этого мало, — она знаетъ, что будетъ, особенно по части браковъ. Она, напримъръ, предсказала, что Шаховская выйдетъ за Брентельна. Никто этому върнть не хотълъ, а такъ вышло. И она на твоей сторонъ.

— То-есть какъ?

— Такъ, что она мало того, что любитъ тебя, она говоритъ, что Кити будетъ твоею женой непремънно.

При этихъ словахъ лицо Левина вдругь просіяло улыбкой,

тою, которая близка къ слезамъ умиленія.

— Она это говорить! — вскрикнуль Левинъ. — Я всегда говориль, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно, довольно объ этомъ говорить, — сказалъ онъ, вставая съ мъста.

- Хорошо, но садись же.

Но Левинъ не могъ сидътъ. Онъ прошелся два раза своими твердыми шагами по клъточкъ-комнатъ, помигалъ глазами, чтобы не видно было слезъ, и тогда только сълъ опять за столъ.

— Ты пойми, — сказалъ онъ, — что это не любовь. Я быль влюблень, но это не то. Это не мое чувство, а какая-то сила внѣшняя завладѣла мной. Вѣдь я уѣхалъ, потому что рѣшилъ, что этого не можетъ быть, понимаешь, какъ счастія, котораго не бываетъ на землѣ; но я бился съ собой и вижу, что безъ этого нѣтъ жизни. И надо рѣшить...

— Для чего же ты увзжаль?

- Ахъ, постой! Ахъ, сколько мыслей! сколько надо спросить! Послушай. Ты въдь не можешь представить себъ, что ты сдълаль для меня тъмъ, что сказалъ. Я такъ счастливъ, что даже гадокъ сталъ; я все забылъ. Я нынче узналъ, что братъ Николай... знаешь, онъ тутъ... я и про него забылъ. Мнъ кажется, что и онъ счастливъ. Это въ родъ сумасшествія. Но одно ужасно... вотъ ты женился, ты знаешь это чувство... ужасно то, что мы старые, уже съ прошедшимъ... не любви, а гръховъ... вдругъ сближаемся съ существомъ чистымъ, невиннымъ; это отвратительно и поэтому нельзя не чувствовать себя педостойнымъ.
  - Ну, у тебя грвховъ немного.

— Ахъ, все-таки, — сказалъ Левинъ, — все-таки, съ отвращеніемъ читая жизнь мою, я тренещу и проклинаю и горько жалуюсь... Да.

— Что же дълать, такъ міръ устроенъ, — сказаль Степанъ

Аркадьевичь.

— Одно утъшеніе, какъ въ этой молитвъ, которую я всегда любиль, что не по заслугамъ прости меня, а по милосердію. Такъ и она только простить можетъ.

#### XI.

Левинъ выпилъ свой бокалъ, и они помолчали.

— Одно еще я тебъ долженъ сказать. Ты знаешь Вронскаго? — спросилъ Степанъ Аркадьевичъ Левина.

— Нътъ, не знаю. Зачъмъ ты спрашиваещь?

— Подай другую, — обратился Степанъ Аркадьевичъ къ татарину, доливавшему бокалы и вертъвшемуся около нихъ, именно когда его не нужно было.

— Затемь тебе знать Вронскаго, что это одинь изъ твоихъ

конкурентовъ.

— Что такое Вронскій? — сказалъ Левинъ, и лицо его изътого дътски-восторженнаго выраженія, которымъ только что любовался Облонскій, вдругъ перешло въ злое и непріятное.

— Вронскій — это одинъ изъ сыновей графа Кирилла Ивановича Вронскаго и одинъ изъ самыхъ лучшихъ образцовъ золоченой молодежи петербургской. Я его узналъ въ Твери, когда я тамъ служилъ, а онъ прівзжалъ на рекрутскій наборъ. Страшно богатъ, красивъ, большія связи, флигель-адъютантъ и вмъстъ съ тъмъ очень милый, добрый малый. Но болъе чъмъ просто добрый малый. Какъ я его узналъ здъсь, онъ и образованъ, и очень уменъ; это человъкъ, который далеко пойдетъ.

Левинъ хмурился и молчалъ.

— Ну-съ, онъ появился здёсь вскорё послё тебя, и, какъ я понимаю, онъ по уши влюбленъ въ Кити, и ты понимаешь, что мать...

— Извини меня, но я не понимаю ничего, — сказалъ Левинъ, мрачно насупливалсь. И тотчасъ же онъ вспомнилъ о братъ Николаъ и о томъ, какъ онъ гадокъ, что могъ забыть о немъ.

Николав и о томъ, какъ онъ гадокъ, что могъ забыть о немъ.
— Ты постой, постой, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, улыбаясь и трогая его руку. — Я тебе сказалъ то, что я знаю, и повторяю, что въ этомъ тонкомъ и нежномъ деле, сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей сторонъ.

Левинъ откинулся назадъ на стулъ, лицо его было блѣдно.
 Но я бы совѣтовалъ тебъ ръшить дъло какъ можно ско-

ръе, - продолжалъ Облонскій, доливая ему бокалъ.

— Нѣтъ, благодарствуй, я больше не могу пить, — сказалъ Левинъ, отодвигая свой бокалъ. — Я буду пьянъ... Ну, ты какъ поживаешь? — продолжалъ онъ, видимо желая перемѣнить разговоръ.

— Еще слово: во всякомъ случав соввтую решить вопросъ скорве. Ныиче не соввтую говорить, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ. — Повзжай завтра утромъ классически делать пред-

ложение, и да благословить тебя Богь...

— Что же ты все хотвлъ на охоту ко мнв прівхать? Вотъ

прівзжай весной, — сказаль Левинь.

Теперь онъ всею душой раскаивался, что началь этотъ разговоръ со Степаномъ Аркадьевичемъ. Его особенное чувство было осквернено разговоромъ о конкуренціи какого-то петербургскаго офицера, предположеніями и совътами Степана Аркадьевича.

Степанъ Аркадьевичъ улыбнулся. Онъ понималъ, что дъла-

лось въ душъ Левина.

- Прівду когда-нибудь, сказаль онь. Да, брать, женщинь это винть, на которомь все вертится. Воть и мое двло илохо, очень плохо. И все оть женщинь. Ты мив скажи откровенно, продолжаль онь, доставь сигару и держась одною рукой за бокаль, ты мив дай советь.
  - Но въ чемъ же?

— Воть въ чемъ. Положимъ, ты женатъ, ты любишь жену,

но ты увлекся другою женщиной...

— Извини, но я ръшительно не понимаю этого, какъ бы... все равно, какъ не понимаю, какъ бы я теперь, натвинсь, тутъ же пошенъ мимо калачной и укралъ бы калачъ.

Глаза Степана Аркадьевича блестъли больше обыкновеннаго.

— Отчего же? Калачь иногда такъ пахнеть, что не удержишься.

Himmlisch ist's, wenn ich bezvungen Meine irdische Begier; Aber doch wenn's nicht gelungen, Hatt'ich auch recht hübsch Plaisir!

Говоря это, Степанъ Аркадьевичъ тонко улыбался. Левинъ

тоже не могь не улыбнуться.

— Да, но безъ шутокъ, — продолжалъ Облонскій. — Ты пойми, что женщина — милое, кроткое, любящее существо, бъдная, одинокая и всъмъ пожертвовала. Теперь, когда уже

дъло сдълано, ты нойми, неужели бросить ее? Положимъ: раз статься, чтобы не разрушить семейную жизнь, но неужели не

пожальть ее, не устроить, не смягчить?

Ну, ужъ извини меня. Ты знаешь, для меня всё женщины дёлятся на два сорта... то-есть нёть... вёрнёе: есть женщины, и есть... Я прелестныхъ падшихъ созданій не видаль и не увижу, а такія, какъ та крашеная француженка у конторки, съ завитками, это для меня гадины, и всё падшія—такія же.

- А евангельская?

— Ахъ, перестань! Христосъ никогда бы не сказаль этихъ словъ, если бы зналъ, какъ будутъ злоупотреблять ими. Изъ всего Евангелія только и помнятъ эти слова. Впрочемъ, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имъю отвращеніе къ падшимъ женщинамъ. Ты пауковъ боишься, а я этихъ гадинъ. Ты въдь навърно не изучалъ пауковъ и не знаешь ихъ

правовъ, такъ и я.

— Хорошо тебѣ такъ говорить; это все равно, какъ этотъ Диккенсовскій господинъ, который перебрасываеть лѣвою рукой черезъ правое плечо всѣ затруднительные вопросы. Но отрицаніе факта не отвѣтъ. Что жъ дѣлать, ты мнѣ скажи, что дѣлать? Жена старѣется, а ты полонъ жизни. Ты не успѣешь оглянуться, какъ уже чувствуещь, что ты не можешь любить любовью жену, какъ бы ты ни уважалъ ее. А тутъ вдругъ подвернется любовь, и пропалъ, пропалъ! — съ унылымъ отчаяніемъ проговорилъ Степанъ Аркадьевичъ.

Левинъ усмъхнулся.

— Да, и пропаль, — продолжаль Облонскій. — Но что же дълать?

— Не красть калачей.

Степанъ Аркадьевичъ разсмъялся.

— О, моралисть! Но ты пойми, есть двъ женщины: одна настаиваеть только на своихъ правахъ, и права эти — твоя любовь, которой ты не можешь ей дать; а другая жертвуеть тебъ всъмъ и ничего не требуетъ. Что тебъ дълать? какъ по-

ступить? Туть страшная драма.

— Если ты хочешь мою исповъдь относительно этого, то я скажу тебъ, что не върю, чтобы тутъ была драма. И вотъ почему. По-моему, любовь... объ любви, которыя, помнишь, Платонъ опредъляеть въ своемъ Пиръ, — объ любви служатъ пробнымъ камнемъ для людей. Одни люди понимаютъ только одну, другіе — другую. И тъ, которые понимаютъ только неплатоническую любовь, напрасно говорятъ о драмъ. При такой любви

не можеть быть никакой драмы. Покорно вась благодарю за удовольствіе, мое почтеніе, — воть и вся драма. А для платонической любви не можеть быть драмы, потому что въ такой любви все яспо и чисто, потому что...

Въ эту минуту Левинъ вспомнилъ о своихъ грѣхахъ и о внутренней борьбъ, которую онъ пережилъ. И онъ неожиданно

прибавиль:

- А впрочемъ, можетъ быть, ты и правъ. Очень можетъ

быть... Но я не знаю, ръшительно не знаю.

— Вотъ видишь ли, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, — ты очень правный человъкъ. Это — твое качество и твой недостатокъ. Ты самъ правный характеръ и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась изъ правныхъ явленій, а этого не бываетъ. Ты вотъ презираешь общественную служебную дъятельность, потому что тебъ хочется, чтобы дъло постоянно соотвътствовало прави, а этого не бываетъ. Ты хочешь тоже, чтобы дъятельность одного человъка всегда имъла прав, чтобы любовь и семейная жизнь всегда были одно, — этого не бываетъ. Все разнообразіе, вся прелесть, вся красота жизни слагается изъ тъни и свъта.

Левинъ вздохнулъ и ничего не отвътилъ. Онъ думалъ о сво-

емъ и не слушалъ Облонскаго.

И вдругъ они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они объдали вмъстъ и пили вино, которое должно было бы еще болъе сблизить ихъ, но что каждый думаетъ только о своемъ и одному до другого нътъ дъла. Облонскій уже не разъ испытывалъ это, случающееся послъ объда, крайнее раздвоеніе вмъсто сближенія и зналъ, что надо дълать въ этихъ случаяхъ.

— Счеть! — крикнуль онь и вышель въ сосёднюю залу, гдё тотчась же встрётиль знакомаго адъютанта и вступиль съ нимъ въ разговорь объ актрисё и ея содержатель. И тотчась же въ разговорь съ адъютантомъ Облонскій почувствоваль облегченіе и отдохновеніе отъ разговора съ Левинымъ, который вызываль его всегда на слишкомъ большое умственное

и душевное напряжение.

Когда татаринъ явился со счетомъ въ двадцать шесть рублей съ копейками и съ дополненіемъ на водку, Левинъ, котораго въ другое время, какъ деревенскаго жителя, привелъ бы въ ужасъ счетъ на его долю въ четырнадцать рублей, теперъ не обратилъ вниманія на это, расплатился и отправился домой, чтобы переодёться и тать къ Щербацкимъ, гдт ръшится его судьба.

# XII.

Княжнъ Кити Щербацкой было восемнадцать лътъ. Она вытажала первую зиму. Успъхи ея въ свътъ были больше, чъмъ объихъ ея старшихъ сестеръ, и больше, чъмъ даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующіе на московскихъ балахъ, почти всъ были влюблены въ Кити, уже въ первую зиму представились двъ серьезныя партіи: Левинъ и тотчасъ

же послъ его отъъзда графъ Вронскій.

Появленіе Левина въ начал'в зимы, его частыя пос'вщенія и явная любовь къ Кити были поводомъ къ первымъ серьезнымъ разговорамъ между родителями Кити о ея будущности и къ спорамъ между княземъ и княгинею. Князь былъ на сторонъ Левина, говорилъ, что онъ ничего не желаетъ лучшаго для Кити. Киягиня же, со свойственною женщинамъ привычкою обходить вопросъ, говорила, что Кити слишкомъ моледа, что Левинъ ничты не показываеть, что имбеть серьезныя намбренія, что Кити не имъетъ къ нему привязанности и другіе доводы; но не говорила главнаго — того, что она ждеть лучшей партіи для дочери, и что Левинъ не симпатиченъ ей, и что она не понимаеть его. Когда же Левинъ внезапно убхалъ, княгиня была рада и съ торжествомъ говорила мужу: «видишь, я была права». Когда же появился Вронскій, она еще болье была рада, утвердившись въ своемъ мнѣніи, что Кити должна сдѣлать не просто хорошую, но блестящую партію.

Для матери не могло быть никакого сравненія между Вронскимь и Левинымь. Матери не нравились въ Левинъ и его странныя и ръзкія сужденія, и его неловкость въ свътъ, основанная, какъ она полагала, на гордости, и его, по ея понятіямъ, дикая какая - то жизнь въ деревнъ съ занятіями скотиной и мужиками; не нравилось очень и то, что онъ, влюбленный въ ея дочь, ъздиль въ домъ полтора мъсяца, чего - то какъ будто ждалъ, высматривалъ, какъ будто боялся, не велика ли будетъ честь, если онъ сдълаетъ предложеніе, и не понималъ, что, ъздя въ домъ, гдъ дъвушка невъста, надо было объясниться. И вдругъ, не объяснившись, уъхалъ. «Хорошо, что онъ такъ непривлекателенъ, что Кити не влюбилась въ него», думала

мать.

Вронскій удовлетворяль всёмь желаніямь матери: очень богать, умень, знатень, на пути блестящей, военно-придворной карьеры и обворожительный человёкь. Нельзя было ничего лучшаго желать.

Вронскій на балахъ явно ухаживаль за Кити, танцоваль ст нею и вздиль въ домъ, стало быть, нельзя было сомнъваться въ серьезности его намъреній. Но, несмотря на то, мать всю эту зиму находилась въ страшномъ безпокойствъ и волненіи.

Сама княгиня вышла замужь тридцать лъть тому назадь по сватовству тетушки. Женихъ, о которомъ было все уже впередъ извъстно, прівхаль, увидаль невъсту, и его увидали; сваха тетка узнала и передала взаимно произведенное впечативніе; впечативніе было хорошее; потомъ въ назначенный день было сделано родителямъ и принято ожидаемое предложение. Все произошло очень легко и просто. По крайней мъръ, такъ казалось княгинъ. Но на своихъ дочеряхъ она испытала, какъ не легко и не просто это, кажущееся обыкновеннымъ, дъло выдавать дочерей замужь. Сколько страховь было пережито. сколько мыслей передумано, сколько денегь потрачено, сколько столкновеній съ мужемъ при выдачь замужь старшихъ двухъ, Дарьи и Натальи! Теперь, при вывозъ меньшой, переживались тв же страхи, тв же сомнвнія и еще большія, чвит изъ-за старшихъ, ссоры съ мужемъ. Старый князь, какъ и всв отцы, быль особенно шепетиленъ насчетъ чести и чистоты своихъ дочерей; онъ быль неблагоразумно ревнивъ къ дочерямъ, и особенно къ Кити которая была его любимица, и на каждомъ шагу делаль сцены княгине за то, что она компрометируеть дочь. Княгиня привыкла къ этому еще съ первыми дочерьми, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имъетъ больше основаній. Она вид'єла, что въ посл'єднее время многое измънилось въ пріемахъ общества, что обязанности матери стали еще труднье. Она видъла, что сверстницы Кити составляли какія-то общества, отправлялись на какіе-то курсы, свободно обращались съ мужчинами, вздили однв по улицамъ, многія не присъдали и, главное, были всъ твердо увърены, что выбрать себъ мужа есть ихъ дъло, а не родителей. «Нынче ужъ такъ не выдають замужь, какъ прежде», думали и говорили всв эти молодыя девушки и всё даже старые люди. Но какъ же нынче выдають замужь, княгиня ни оть кого не могла узнать. Французскій обычай — родителямъ решать судьбу детей — быль не принять, осуждался. Англійскій обычай — совершенной свободы дъвушки — быль тоже не принять и невозможень въ русскомъ обществъ. Русскій обычай сватовства считался чъмъ-то безобразнымъ, надъ нимъ смъялись всъ и сама княгиня. Но какъ надо выходить и выдавать замужъ, никто не зналъ. Всъ, съ къмъ княгинъ случалось толковать объ этомъ, говорили ей одно: «помилуйте, въ наше время уже пора оставить эту старину. Въдь молодымъ людямъ въ бракъ вступать, а не родителямъ; стало быть, и надо оставить молодыхъ людей устраиваться, какъ они знаютъ». Но хорошо было говорить такъ тъмъ, у кого не было дочерей, а княгиня понимала, что при сближени дочь могла влюбиться и влюбиться въ того, кто не захочетъ жениться, или въ того, кто не годится въ мужья. И сколько бы ни внушали княгинъ, что въ наше время молодые люди сами должны устраивать свою сульбу, она не могла върить этому, какъ не могла бы върить тому, что въ какое бы то ни было время для пятилътнихъ дътей самыми лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты. И потому княгиня безпокоилась съ Кити

больше, чёмъ со старшими дочерьми.

Теперь опа боялась, чтобы Вропскій не ограничился однимъ ухаживаньемъ за ея дочерью. Она видѣла, что дочь уже влюблена въ него, но утѣшала себя тѣмъ, что онъ честный человѣкъ и потому не сдѣлаетъ этого. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она знала, какъ съ нынѣшнею свободой обращенія легко вскружить голову дѣвушки и какъ вообще мужчины легко смотрятъ на эту вину. На прошлой недѣлѣ Кити разсказала матери свой равговоръ во время мазурки съ Вропскимъ. Разговоръ этотъ отчасти успокоилъ княгипю; во совершенно спокойною она не могла быть. Вронскій сказалъ Кити, что они, оба брата, такъ привыкли во всемъ подчиняться своей матери, что никогда не рѣшаются предпринять что-нибудь важное, не посовѣтовавшись съ нею. «И теперь я жду, какъ особеннаго счастія, пріѣзда матушки изъ Петербурга», сказалъ онъ.

Кити разсказала это, не придавая никакого значенія этимъ словамъ. Но мать поняла это иначе. Она знала, что старуху ждуть со дня на день, знала, что старуха будеть рада выбору сына, и ей странно было, что онъ, боясь оскорбить мать, не дѣлаетъ предложенія; одпако ей такъ хотѣлось и самаго брака и болѣе всего успокоенія отъ своихъ тревогъ, что она вѣрила этому. Какъ ни горько было теперь крягипѣ видѣть несчастіе старшей дочери Долли, сбиравшейся оставить мужа, волненіе о рѣшаршейся судьбѣ меньшой дочери поглощало всѣ ея чувства. Нынѣшый день съ появленіемъ Левина прибавилось еще новое безпокойство: опа боялась, чтобы дочь, имѣршая, какъ ей казалось, одно время чурство къ Левину, изъ излишней честности не отказала бы Вронскому и вообще чтобы пріѣздъ Левина не запуталъ, не задержалъ дѣла, столь близкаго къ окончанію,

— Что онъ, давно ли прівхаль?—сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой.

- Нынче, maman.

— Я одно хочу сказать...—начала княгиня, и по серьезнооживленному лицу ся Кити угадала, о чемъ будетъ ръчь.

— Мама, сказала она, вспыхнувъ и быстро поворачиваясь къ ней, пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю.

Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы жела-

нія матери оскорбляли ее.

- Я только хочу сказать, что, подавъ надежду одному...

- Мама, голубчикъ, ради Бога не говорите. Такъ страшно говорить про это.

— Не буду, — сказала мать, увидавъ слезы на глазахъ дочери; — но одно, моя душа: ты миъ объщала, что у тебя не бу-

деть отъ меня тайны. Не будеть?

— Никогда, мама, никакой, — отвъчала Кити, покраснъвъ и взглянувъ прямо въ лицо матери. — Но мнъ нечего говорить теперь. Я... я... если бы хотъла, я не знаю, что сказать и качъ... я не знаю...

«Нѣтъ, неправду не можетъ она сказать съ этими глазами», подумала мать, улыбаясь на ея волненіе и счастье. Княгиня улыбалась тому, какъ огромно и значительно кажется ей, бѣдняжкѣ, то, что происходитъ теперь въ ея душѣ.

# XIII.

Кити испытывала послъ объда и до начала вечера чувство, подобное тому, какое испытываеть юноша передъ битвой. Сердце ея билось сильно, и мысли не могли ни на чемъ остановиться. Она чувствовала, что нынъшній вечерь, когда они оба въ первый разъ встръчаются, долженъ быть ръшительный въ ея судьбъ. И она безпрестанно представляла себъ ихъ, то каждаго порознь, то вмъстъ обоихъ. Когда она думала о прошедшемъ, она съ удовольствіемъ, съ нѣжностью останавливалась на воспоминаніяхъ своихъ отношеній къ Левину. Воспоминанія дътства и воспоминанія о дружбъ Левина съ ея умершимъ братомъ придавали особенную, поэтическую прелесть ея отношеніямъ къ нему. Его любовь къ ней, въ которой она была увърена, была лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левинъ. Въ воспоминанія же о Вронскомъ примъшивалось что-то неловкое, хотя онъ былъ въ высшей степени свътскій и спокойный человькь; какь будто фальшь какая-то была, не въ немъ, - онъ быль очень простъ и милъ, но въ ней самой, тогда какъ съ Левинымъ она чувствовала себя

совершенно простою и ясною. Но зато какъ только она думала о будущемъ съ Вронскимъ, передъ ней вставала перспектива блестяще-счастливая; съ Левинымъ же будущность представлялась туманною.

Взойдя наверхъ одъться для вечера и взглянувъ въ зеркало она съ радостью замътила, что она въ одномъ изъ своихъ хорошихъ дней и въ полномъ обладании всъми своими силами, а это ей такъ нужно было для предстоящаго; она чувствовала въ себъ внъшнюю тишину и свободную грацию движеній.

Въ половинъ восьмого, только что она сошла въ гостиную, лакей доложилъ: «Константинъ Дмитричъ Левинъ». Княгиня была еще въ своей комнатъ, и князь не выходилъ. «Такъ и естъ», подумала Кити, и вся кровь прилила ей къ сердцу. Она ужас-

нулась своей бледности, взглянувь въ зеркало.

Теперь она върно знала, что онъ за тъмъ и прівхаль раньше, чтобы застать ее одну и сдълать предложеніе. И туть только въ первый разъ все дъло представилось ей совсъмъ съ другой, новой стороны. Тутъ только она поняла, что вопросъ касается не ен одной, —съ къмъ она будетъ счастлива и кого она любитъ, — но что сію минуту она должна оскорбить человъка, котораго она любитъ. И оскорбить жестоко... За что? За то, что онъ, милый, любитъ ее, влюбленъ въ нее. Но дълать нечего, такъ нужно, такъ должно.

«Боже мой, неужели это я сама должна сказать ему?— подумала она.—Неужели я скажу ему, что я его не люблю? Это будеть неправда. Что жь я скажу ему? Скажу, что люблю дру-

гого? Нътъ, это невозможно. Я уйду, уйду».

Она уже подходила къ дверямъ, когда услыхала его шаги. Нътъ, нечестно. Чего мнъ бояться? Я ничего дурного не сдълала. Что будетъ, то будетъ! Скажу правду. Да съ нимъ не можетъ быть неловко. Вотъ онъ», сказала она себъ, увидавъ всю его сильную и робкую фигуру съ блестящими, устремленными на себя глазами. Она прямо взглянула ему въ лицо, какъ бы умоляя его о пощадъ, и подала руку.

— Я не во-время, кажется, слишкомъ рано, — сказалъ онъ, оглянувъ пустую гостиную. Когда онъ увидалъ, что его ожиданія сбылись, что ничто не мѣшаетъ ему высказаться, липо его

сдѣлалось мрачно.

- О, нътъ, - сказала Кити и съла къ столу.

— Но я только того и хотёль, чтобы застать вась одну, началь онь, не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смёлости.

— Мама сейчась выйдеть. Она вчера очень устала: Вчера...

Она говорила, сама не зная, что говорять ея губы, и не спуская съ него умоляющаго и ласкающаго взгляда.

Онъ взглянулъ на нее; она покраснъла и замолчала.

— Я сказаль вамь, что не знаю, надолго ли я прітхаль... что это отъ вась зависить.

Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама; что бу-

деть отвъчать на приближавшееся.

— Что это отъ васъ зависить, — повториль онъ. — Я хотѣль сказать... я хотѣль сказать... Я за этимъ пріѣхаль... что... Быть моей женой! — проговориль онъ, не зная самъ, что говориль; но, почувствоваль, что самое страшное сказано, остано-

вился и посмотрълъ на нее.

Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторгъ. Душа ея была переполнена счастіемъ. Она никакъ не ожидала, что высказанная любовь его произведетъ на пее такое сильное впечатлъніе. Но это продолжалось только одно мгновеніе. Она вспомнила Вронскаго. Она подняла на Левина свои свътлые, правдивые глаза и, увидавъ его отчаянное лицо, посившно отвътила:

- Этого не можетъ быть... простите меня.

Какъ за минуту тому назадъ она была близка ему, какъ важна для его жизни! И какъ теперь она стала чужда и далека ему!

— Это не могло быть иначе,—сказаль онъ, не глядя на нее. Онъ поклонился и хотъль уйти.

## XIV.

Но въ это самое время вышла княгиня. На лицѣ ел изобразился ужасъ, когда она увидѣла ихъ однихъ и ихъ разстроенныя лица. Левинъ поклонился ей и ничего не сказалъ. Кити молчала, не поднимая глазъ. «Слава Богу, отказала», подумала мать, и лицо ея просіяло обычной улыбкой, съ которою она встрѣчала по четвергамъ гостей. Она сѣла и начала разспрашиватъ Левина о его жизни въ деревнѣ. Онъ сѣлъ опять, ожидая пріѣзда гостей, чтобы уѣхать незамѣтно.

Черезъ пять минутъ вошла подруга Кити, прошлую зиму

вышедшая замужъ, графиня Нордстонъ.

Это была сухая, желтая, съ черными блестящими глазами, болъзненная и нервная женщина. Она любила Кити, и любовь ея къ ней, какъ и всегда любовь замужнихъ къ дъвушкамъ, выражалась въ желаніи выдать Кити по своему идеалу счастья замужъ; она желала выдать ее за Вронскаго. Левинъ, кото-

раго она въ началъ зимы часто у нихъ встръчала, быть всегда непріятень ей. Ея постоянное и любимое занятіе при встръчъ

сь нимъ состояло въ томъ, чтобы шутить надъ нимъ.

- Я люблю, когда онъ съ высоты своего величія смотрить на меня или прекращаеть свой умный разговорь со мной, потому что я глупа, или снисходить до меня. Я это очень люблю: снисходить! Я очень рада, что онъ меня терпъть не можеть, говорила она о немъ.

Она была права, потому что дъйствительно Левинъ терпъть ея не могь и презираль за то, чъмъ она гордилась и что ставила себъ въ достоинство, - за ея нервность, за ея утонченное презръніе и равнодушіе ко всему грубому и житейскому.

Между Нордстонъ и Левинымъ установилось то, неръдко встръчающееся въ свътъ, отношение, что два человъка, оставаясь по внъшности въ дружелюбныхъ отношеніяхъ, презирають другь друга до такой степени, что не могуть даже серьезно обращаться другь съ другомъ и не могуть даже быть оскорблены одинъ другимъ.

Графиня Нордстонъ тотчасъ же накинулась на Левина.

- A! Константинъ Дмитричъ! Опять прівхали въ нашь развратный Вавилонъ, сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанныя какъ-то въ началъ зимы, что Москва есть Вавилонъ. - Что, Вавилонъ исправился или вы испортились?-прибавила она, съ усмъщкой оглядываясь на Кити.
- Мев очень лестно, графиня, что вы такъ помните мои слова, - отвъчалъ Левинъ, успъвшій оправиться и сейчась же по привычкъ входя въ свое шуточно-враждебное отношение къ графинъ Нордстонъ. Върно, они на васъ очень сильно дъй-CTBVЮTЪ.
- Ахъ, какъ же! Я все записываю. Ну что, Кити, ты опять каталась на конькахъ?..

И она стала говорить съ Кити. Какъ ни неловко было Левину уйти теперь, ему все-таки легче было сдёлать эту неловкость, чёмъ остаться весь вечеръ и видёть Кити, которая изръдка взглядывала на него и избъгала его взгляда. Онъ хотълъ встать, но княгиня, замътивъ, что онъ молчитъ, обратилась къ нему:

- Вы надолго прівхали въ Москву? Вёдь вы, кажется, мировымъ земствомъ занимаетесь и вамъ нельзя надолго.
- Нътъ, княгиня, я не занимаюсь болъе земствомъ, скаваль онь.-Я прівхаль на несколько пней.

«Что-то съ нимъ особенное, подумала графиня Нордстонь, вглядываясь въ его строгое, серьезное лицо, тото онъ не втягивается въ свои разсужденія. Но я ужъ выведу его. Ужасно люблю сдёлать его дуракомъ передъ Кити, и сдёлаю».

— Констаптинъ Дмитричъ, — сказала она ему, — растолкуйте мив пожалуйста, что такое значитъ, — вы все это знаете, — у насъ въ калужской деревив всв мужики и всв бабы все пропили, что у нихъ было, и теперь ничего намъ не платятъ. Что это значитъ? Вы такъ хвалите всегда мужиковъ.

Въ это время еще дама вошла въ комнату, и Левинъ всталъ.

— Извините меня, графиня, но я, право, ничего этого не знаю и ничего не могу вамъ сказать,—сказалъ онъ и оглянулся

на входившаго вследъ за дамой военнаго.

«Это долженъ быть Вронскій», подумалъ Левинъ и, чтобъ убъдиться въ этомъ, взгляпулъ на Кити. Она уже усиъла взглянуть на Вронскаго и оглянулась на Левина. И по одному этому взгляду невольно просіявшихъ глазъ ея Левинъ понялъ, что она любила этого человъка, понялъ такъ же върпо, какъ если бы она сказала ему это словами. Но что же это за человъкъ?

Теперь—хорошо ли это, дурпо ли—Левинъ не могъ не остаться: ему нужно было узнать, что за человъкъ былъ тотъ, кого

она любила.

Есть люди, которые, встречая-своего счастливаго въ чемъ бы то ни было соперника, готовы сейчась же отвернуться отъ всего хорошаго, что есть въ немъ, и видъть въ немъ одно дурное: есть люди, которые, напротивъ, болъе всего желаютъ найти въ этомъ счастливомъ соперникъ тъ качества, которыми онь побъдиль ихъ, и ищуть въ немъ со щемящею болью въ сердцъ одного хорошаго. Левинъ причадлежалъ къ такимъ людямъ. Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронскомъ. Оно сразу бросилось ему въ глаза. Вронскій быль невысокій, плотно сложенный брюнеть, съ добродушно-красивымъ, чрезвычайно спокойнымъ и твердымъ лицомъ. Въ его лицъ и фигуръ, отъ коротко обстриженныхъ черныхъ волось и свъже-выбритато подбородка до широкаго, съ иголочки новаго мундира, все было просто и вмъстъ изящно. Павъ дорогу входившей дамъ, Вронскій подощель къ княгинъ и потомъ къ Кити.

Въ то время какъ онъ подходилъ къ ней, красивые глаза его особенно нъжно заблестъли, и съ чуть замътною, счастливою и скромною торжествующею учыбкой (такъ показалось Левину), почтительно и осторожно наклоняясь надъ нею, онъ протинулъ ей свою небольшую, но широкую руку.

Со вевми поздоровавшись и сказавь нѣсколько словь, онъ съль, ни разу не взглянувь на неспускавшаго съ него главъ Левина.

— Позвольте васъ познакомить,—сказала княгиня, указывая на Левина:—Константинъ Дмитріевичь Левинъ. Графъ Алексъй Кирилловичь Вронскій.

Вронскій всталь и, дружелюбно глядя въ глаза Левину,

пожаль ему руку.

— Я нынче зимой долженъ былъ, кажется, объдать съ вами, сказалъ онъ, улыбаясь своею простою и открытою улыбкой, но вы неожиданно уъхали въ деревню.

— Константинъ Дмитричъ презираетъ и ненавидитъ городъ

и насъ горожанъ, сказала графиня Нордстонъ.

— Должно быть, мои слова на васъ сильно дъйствують, что вы ихъ такъ помните,—сказалъ Левинъ и, вспомнивъ, что онъ уже сказалъ это прежде, покраснълъ.

Вронскій взглянуль на Левина и графиню Нордстонъ и

улыбнулся.

— А вы всегда въ деревнъ?—спросилъ онъ.—Я думаю, зимою скучно?

- Не скучно, если есть занятія, да и съ самимъ собой не

скучно, - ръзко отвъчалъ Левинъ.

— Я люблю деревню, — сказалъ Вронскій, замъчая и дёлая видь, что не замъчаеть тона Левина.

— Но надъюсь, графь, что вы бы не согласились жить

всегда въ деревнъ, сказала графиня Нордстонъ.

— Не знаю, я не пробовалъ подолгу. Я испыталъ странное чувство, — продолжалъ онъ. — Я нигдъ такъ не скучалъ по деревнъ, русской деревнъ, съ лаптями и мужиками, какъ проживъ съ матушкой зиму въ Ниццъ. Ницца сама по себъ скучна, вы знаете. Да и Неаполь, Сорренто хороши только на короткое время. И именно тамъ особенно живо вспоминается Россія, и именно деревня. Онъ точно какъ...

Онъ говорилъ, обращаясь и къ Кити, и къ Левину, и переводя съ одного на другого свой спокойный и дружелюбный взглядъ; говорилъ, очевидно, что приходило въ годову.

Заметивь, что графиня Нордстонь хотела что-то сказать, онъ остановился, не досказавь начатаго, и сталь внимательно

слушать ее.

Разговоръ не умолкалъ ни на минуту, такъ что старой княгинъ, всегда имъвшей про запасъ, на случай неимънія темы, два тяжелыя орудія: классическое и реальное образованіе и общую воинскую повинность, не пришлось выдвигать ихь, а графинъ Нордстонъ не пришлось подразнить Левина.

Левинъ хотълъ и не могъ вступить въ общій разговоръ; ежеминутно говоря себъ: «теперь уйти», онъ не уходилъ, чего-то дожидаясь.

Разговоръ зашелъ о вертящихся столахъ и духахъ, и графиня Нордстонъ, върнвшая въ спиритизмъ, стала разсказывать чудеса, которыя она витъла.

— Ахъ, графиня, непремънно свезите, ради Бога свезите меня къ нимъ. Я никогда ничего не видалъ необыкновеннаго,

хотя вездъ отыскиваю, - улыбаясь сказаль Вронскій.

— Хорошо, въ будущую субботу, — отвъчала графиня Нордстонъ. — Но вы, Константинъ Дмитричъ, върите? — спросила она Левина.

— Зачъмъ вы меня спрашиваете? Въдь вы знаете, что я скажу.

— Но я хочу слышать ваше мнѣніе.

— Мое мивніе только то, — отввиаль Левинь, — что эти вертящіеся стелы доказывають, что такъ называемое образованное общество не выше мужиковь. Они вврять въ глазъ, и въ порчу, и въ привороты, а мы...

— Что жъ, вы не върите?

- Не могу върить, графиня. — Но если я сама вилъла?
- И бабы разсказывають, какь онъ сами видъли домовыхъ.

— Такъ вы думаете, что я говорю неправду?

И онг не весело засмъялась.

— Да нътъ, Маша, Константинъ Дмитричъ говоритъ, что онъ не можетъ върить, — сказала Кити, краснъя за Левина, и Левинъ понялъ это и, еще болъе раздражившись, хотълъ отвъчать, но Вронскій со своею открытою, веселою улыбкой сейчасъ же пришелъ на помощь разговору, угрожавшему сдълаться непріятнымъ.

— Вы совсвиъ не допускаете возможности? — спросиль онъ. — Почему же? Мы допускаемъ существование электричества, котораго мы не знаемъ; почему же не можеть быть новая

сила, еще намъ неизвъстная, которая...

— Когда найдено было электричество, — быстро перебиль Левинъ, — то было только открыто явленіе, и неизвъстно было, откуда оно происходить и что оно производить, и въка прошли, прежде чъмъ подумали о приложеніи его. Спириты же, напротивъ, начали съ того, что столики имъ пишутъ и духи къ нимъ приходять, а потомъ уже стали говорить, что это есть сила неизвъстная.

Вронскій внимательно слушаль Левина, какъ онъ всегда

слушаль, очевидно интересуясь его словами.

— Да, но спириты говорять теперь: мы не знаемъ, что это за сила, но сила есть, и воть при какихъ условіяхъ она дѣйствуеть. А ученые пускай раскроють, въ чемъ состоить эта сила. Нѣть, я не вижу, почему это не можеть быть новая сила, если она...

— А потому, — опять перебиль Левинь, — что при электричеств в каждый разь, какъ вы потрете смолу о шерсть, обнаруживается извъстное явленіе, а здъсь не каждый разь, стало быть, это, — не природное явленіе.

Въроятно, чувствуя, что разговоръ принимаетъ слишкомъ серьезный для гостиной характеръ, Вронскій не возражалъ, а, стараясь перемънить предметъ разговора, весело улыбнулся и поверпулся къ дамамъ.

— Давайте сейчась попробуемь, графиня, — началь онъ:

но Левинъ хотель досказать то, что онь думаль.

— Я думаю, — продолжаль онь, — что эта попытка спиритовь объяснить свои чудеса какою-то новой силой — самая неудачная. Опи прямо говорять о силъ духовной и хотять ее подвергать матеріальному опыту.

Всь ждали, когда онъ окончить, и онъ чувствоваль это.

— А я думаю, что вы будете отличный медіумь, — сказала графиня Нордстонь, — въ вась есть что-то восторженное.

Левинъ открыль роть, хотъль сказать что-то, покраснъль

и ничего не сказалъ.

— Давайте сейчась, княжна, испытаемъ столы, пожалуйста, — сказаль Вронскій. — Княгиня, вы позволите?

И Вронскій всталь, отыскивая глазами столикъ.

Кити встала за столикомъ и, проходя мимо, встрътилась глазами съ Левинымъ. Ей всею душой было жалко его, тъмъ болъе, что она жалъла его въ несчастии, котораго сама была причиною. «Если можно меня простить, то простите, — сказалъ ея взглядъ, — я такъ счастлива»

«Всѣхъ ненавижу, и васъ, и себя», отвѣчалъ его взглядъ, и онъ взялся за шляпу. Но ему не судьба была уйти. Только что хотѣли устраиваться около столика, а Левинъ уйти, какъ вошелъ старый князь и, поздоровавшись съ дамами, обратился къ Левину.

— A! — началъ онъ радостно. — Давно ли? Я и не вналъ,

что ты туть. Очень радъ васъ видъть.

Старый князь иногда ты, иногда сы говориль Левину. Онъ обняль Левина и, говоря съ нимъ, не замъчаль Вронскаго.

который всталь и спокойно дожидался, когда князь обратится къ нему.

Кити чувствовала, какъ, послѣ того, что произошло, любевность отца была тяжела Левину. Она видѣла также, какъ холодно отецъ ея наконецъ отвѣтилъ на поклонъ Вронскаго, и какъ Вронскій съ дружелюбнымъ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на ея отца, стараясь понять и не понимая, какъ и за что можно было быть къ нему недружелюбно расположеннымъ, и она покраснѣла.

— Князь, отпустите намъ Константина Дмитрича, — ска-

зала графиня Нордстонъ. - Мы хотимъ опытъ дълать.

— Какой опыть? столы вертёть? Ну, извините меня, дамы и господа, но по-моему въ колечко веселёе играть, — сказаль старый князь, глядя на Вронскаго и догадываясь, что опъ затёяль это. — Въ колечкё есть еще смыслъ.

Вронскій посмотръль съ удивленіемъ на князя своими твердыми глазами и, чуть улыбнувшись, тотчасъ же заговориль съ графиней Нордстонъ о предстоящемъ на будущей недълъ большомъ балъ.

- Я надъюсь, что вы будете? - обратился онъ къ Кити.

Какъ только старый князь отвернулся отъ него, Левинъ незамътно вышелъ, и послъднее впечатлъніе, вынесенное имъ съ этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Кити, отвъчавшей Вронскому на его вопросъ о балъ.

## XV.

Когда вечеръ кончился, Кити разсказала матери о своемъ разговорѣ съ Левинымъ, и, несмотря на всю жалость, которую она испытала къ Левину, ее радовала мысль, что ей было сдѣлано предложение. У нея не было сомнѣнія, что она поступила какъ слѣдовало. Но въ постели опа долго не могла заснуть. Одно впечатлѣніе неотступно преслѣдовало ее: это было лицо Левина съ насупленными бровями и мрачно-уныло смотрящими изъ-подъ нихъ добрыми глазами, какъ онъ стоялъ, слушая отца и взглядывая на нее и на Вронскаго. И ей такъ жалко стало его, что слезы навернулись на глаза. Но тотчасъ же она подумала о томъ, на кого она промѣняла его. Она живо вспомнила это мужественное, твердое лицо, это благородное спокойствіе и свѣтящуюся во всемъ доброту ко всѣмъ; вспомнила любовь къ себѣ того. кого она любила, и ей опять стало радостно на душѣ, и она съ улыбкой счастія легла на подушку. «Жалко».

жалко, но что же кълать? Я не виновата», говорила она себъно внутренній голось говориль ей другое. Въ томъ ли она раскаивалась, что завлекла Девина, или въ томъ, что отказала, она не знала. Но счастіе ея было отравлено сомнъніями. «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!» говорила она про себя, пока заснула.

Въ это время внизу, въ маленькомъ кабинетъ князя, происходила одна изъ часто повторявшихся между родителями сценъ

за любимую дочь.

— Что? Воть что! — кричаль князь, размахивая руками и тотчась же запахивая свой бъличій халать. — То, что въ вась нъть гордости, достоинства, что вы срамите, губите дочь этимъ сватовствомъ, подлымъ, дурапкимъ!

— Да помилуй, ради Самого Бога, князь, что я сдёлала? —

говорила княгиня, чуть не плача.

Она, счастливая, довольная нослё разговора съ дочерью, пришла къ князю проститься по обыкновенію, и хотя она не намерена была говорить ему о предложеніи Левина и отказе Кити, но намекнула мужу на то, что ей кажется дело съ Вронскимъ совсемъ конченнымъ, что оно решится, какъ только прівдеть его мать. И тутъ-то, на эти слова, князь вдругь вспых-

нуль и началь выкрикивать неприличныя слова.

— Что вы сдѣлали? А вотъ что: во-первыхъ, вы заманиваете жениха, и вся Москва будетъ говорить, и резонно. Если вы дѣлаете вечера, такъ зовите всѣхъ, а не избранныхъ женишковъ. Позовите всѣхъ этихъ томотькоет (такъ князъ называлъ московскихъ молодыхъ людей), позовите тапера, и пускай плящутъ, а не такъ, какъ нынче, — женишковъ, и сводитъ. Мнѣ видѣтъ мерзко, мерзко, и вы добились, вскружили голову дѣвчонкъ. Левинъ въ тысячу разъ лучше человѣкъ. А это франтикъ петербургскій, ихъ на машинъ дѣлаютъ, они всѣ на одну статъ и всѣ дрянъ. Да хотъ бы онъ принцъ крови былъ, моя дочь ни въ комъ не нуждается.

— Да что же я сдълала?

— A то... — съ гнъвомъ вскрикнулъ князь.

— Знаю я, что если тебя слушать, — перебила княгиня, — то мы никогда не отдадимь дочь замужь. Если такъ, то надо въ деревню увхать.

— И лучше увхать.

— Да постой. Развъ я заискиваю? Я нисколько не заискиваю. А молодой человъкъ, и очень хорошій, влюбился, и она, кажется...

— Да, вотъ вамъ кажется! А какъ она въ самомъ дълъ влюбится, а онъ столько же думаетъ жениться, какъ я?.. Охъ! не смотръли бы мои глаза!.. «Ахъ, спиритизмъ! ахъ, Ниппа! ахъ, на балъ...» — И князь, воображая, что онъ представляеть жену, присъдаль на каждомъ словъ. - А вотъ, какъ сдълаемъ несчастіе Катеньки, какъ она въ самомъ дёлё забереть въ голову...

— Да почему же ты думаешь? — Я не думаю, а знаю; на это глаза есть у насъ, а не у бабъ. Я вижу человъка, который имъетъ намъренія серьезныя: это Левинъ; и вижу перепела, какъ этотъ щелкоперъ, которому только повеселиться.

- Ну, ужъ ты заберешь въ голову...

- А вотъ вспомнишь, да поздно, какъ съ Дашенькой.

- Ну, хорошо, хорошо, не будемъ говорить, - остановила его княгиня, вспомнивъ про несчастную Долли.

— И прекрасно, и прощай!

И, перекрестивъ другъ друга и поцъловавшись, но чувствуя, что каждый остался при своемъ мненіи, супруги разошлись.

Княгиня была сперва твердо увърена, что нынъшній вечеръ ръшиль судьбу Кити и что не можеть быть сомивнія въ намъреніяхъ Вронскаго; но слова мужа смутили ее. И, вернувшись къ себъ, она, точно такъ же какъ и Кити, съ ужасомъ предъ неизвъстностью будущаго нъсколько разъ повторила въ душъ: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!»

# XVI.

Вронскій никогда не зналъ семейной жизни. Мать его была въ молодости блестящая свътская женщина, имъвшая во время замужества, и въ особенности послъ, много романовъ, извъстныхъ всему свъту. Отца своего онъ почти не помнилъ и былъ воспитанъ въ пажескомъ корпусв.

Выйдя очень молодымъ блестящимъ офицеромъ изъ школы, онъ сразу попалъ въ колею богатыхъ петербургскихъ военныхъ. Хотя онъ и вздилъ изредка въ петербургскій светь,

всв любовные интересы его были внв света.

Въ Москвъ въ первый разъ онъ испыталъ, послъ роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближенія со свътскою милою и невинною дъвушкой, которая полюбила его. Ему и въ голову не приходило, чтобы могло быть что-нибудь дурное и въ его отношеніяхъ къ Кити. На балахъ онъ танцоваль преимущественно съ нею; онъ вздиль къ нимъ въ домъ. Онъ говорилъ съ нею то, что обыкновенно говорять въ свътъ:

всякій вздоръ, но вздоръ, которому онъ невольно придавалъ особенный для нея смыслъ. Несмотря на то, что онъ ничего не сказалъ ей такого, чего не могъ бы сказать при всёхъ, онъ, чувствовалъ, что она все болѣе и болѣе становилась въ зависимость отъ него, и чѣмъ больше опъ это чувствовалъ, тѣмъ ему было пріятнѣе, и его чувство къ ней становилось нѣжнѣе. Онъ не зналъ, что его образъ дѣйствій относительно Кити имѣетъ опредѣленное назканіе, что это есть заманиваніе барышень безъ намѣренія жениться и что это заманиваніе есть одинъ изъ дурныхъ поступковъ, обыкновенныхъ между блестящими молодыми людьми, какъ онъ. Ему казалось, что онъ первый открыль это удовольствіе, и онъ наслаждался своимъ открытіемъ.

Если бы онъ могъ слышать, что говорили ея родители въ этотъ вечеръ, если бы онъ могъ перенестись на точку зрѣнія семьи и узнать, что Кити будетъ несчастна, если онъ не женится на ней, онъ бы очень удивился и не повѣрилъ бы этому. Онъ не могъ повфрить тому, чтобы то, что доставлялотакое большое и хорошее удовольствіе ему, а главное ей, могло быть дурно. Еще меньше онъ могъ бы повѣрить тому,

что онъ долженъ жениться.

Женитьба для него никогда не представлялась возможностью. Онь не только не любиль семейной жизни, но въ семью, и въ особенности въ мужю, по общему взгляду холостого міра, въ которомь онь жиль, онь представляль нечто чуждое, враждебное, а всего болюе—смышное. Но хотя Вронскій и не подозрюваль того, что говорили родители, онь, выйля въ этотъ вечерь отъ Щербацкихь, почувствоваль, что та духовная тайная связь, которая существовала между нимъ и Кити, утвердилась нынышній вечеръ такъ сильно, что надо предпринять что-то. Но что можно и что должно было предпринять, онь не могь при-

думать.

«То и прелестно, —думалъ онъ, возвращаяс отъ Щербацкихъ и вынося отъ нихъ, какъ и всегда, пріятное чувство чистоты и свѣжести, происходившее отчасти и отъ того, что онъ не курилъ цѣлый вечеръ, и вмѣстѣ новое чувство умиленія предъ ея къ себѣ любовью, —то и прелестно, что ничего не сказано ни мною, ни ею, но мы такъ понимали другъ друга въ этомъ невидимомъ разговорѣ взглядовъ и интонацій, что ныиче яснѣе, чѣмъ когда-нибудь, она сказала мнѣ, что любитъ. И какъ мило, просто и, главное, довѣрчиво! Я самъ себя чувствую лучше, чище. Я чувствую, что у меня есть сердце и что есть во мнѣ много хорошаго. Эти милые влюбленные глаза! Когда она сказала: и оченъ...» «Ну такъ что жъ? Ну и ничего. Миъ хорошо, и ей хорошо». И онъ задумался о томъ, гдъ ему кончить ныпъшній вечеръ.

Онъ прикинулъ воображениемъ мъста, куда онъ могъ бы ъхать. «Клубъ? партия безика, шампанское съ Игнатовымъ? Нътъ, не поъду. Château des fleurs, тамъ найду Облонскаго, куплеты, cancan? Нитъ надовло. Вотъ именно за то я люблю Щербацкихъ, что самъ лучше дълаюсь. Повду домой». Онъ прошелъ прямо въ свой немеръ у Дюссо, велълъ подать себъ ужинать и потомъ, раздъвшись, только усивль положить голобу на подушку, заснулъ крвикимъ сномъ.

### XVII.

На другой день въ 11 часовъ утра Вронскій выйхаль на станцію петербургской желізной дороги встрічать мать, и первое лицо, попавшееся ему на ступенькахъ большой лістницы, быль Облонскій, ожидавшій съ этимъ же поіздомъ сестру.

— А! ваше сіятельство!-крикнуль Облонскій.-Ты за къмь?

— Я за матушкой, — улыбаясь, какъ и всё, кто встрёчался съ Облонскимъ, отвёчалъ Вронскій, пожимая ему руку, и вмёстё съ нимъ взошелъ на лёстницу. — Она нынче должна быть изъ Петербурга.

- А я тебя ждаль до двухъ часовъ. Куда же ты повхаль

отъ Щербацкихъ?

— Домой, — отвъчалъ Вропскій. — Признаться, мит такъ было пріятно вчера послъ Щербацкихъ, что никуда не хотълось.

— Узнаю коней ретивыхъ по какимъ-то ихъ таврамъ, юношей влюбленныхъ узнаю по ихъ глазамъ, — продекламировалъ Степанъ Аркадьевичъ точно такъ же, какъ прежде Левину.

Вронскій улыбнулся съ такимъ видомъ, что онъ не отрекается

отъ этого, но тотчасъ! же перемънилъ разговоръ.

— А ты кого встрѣчаешь? — спросиль онь. — Я? я хорошенькую женщину, — сказаль Облонскій.

— Вотъ какъ!

— Honni soit qui mal y pense! Сестру Анну. — Ахъ, это Каренину! — сказалъ Вропскій.

— Ты ее върпо знаешь?

— Кажется, знаю! Или иттъ... Право, не помию, — разстянпо отвъчалъ Вронскій, смутно представляя себъ при имени Карениной что-то чопорное и скучное.

- Но Алексъл Александровича, моего знаменитаго зятя

върно знаешь. Его весь міръ знаеть.

— То-есть знаю по репутаціи и по виду. Знаю, что онъ умный, ученый, божественный что-то... Но ты знаешь, это не въмоей... not in my line, — сказалъ Вронскій.

— Да, онъ очень замъчательный человъкъ; немножко консерваторъ, но славный человъкъ, — замътилъ Степанъ Ар-

кадьевичь, - славный человъкъ.

— Ну, и тъмъ лучше для него, — сказалъ Вронскій, улыбаясь. — А, ты здъсь, — обратился онъ къ высокому старому

лакею матери, стоявшему у двери; - войди сюда.

Вронскій въ это посл'єднее время, кром'є общей для всёхъ пріятности Степана Аркадьевича, чувствоваль себя привязаннымъ къ нему еще тёмъ, что онъ въ его воображеніи соединялся съ Кити.

— Ну, что жъ, въ воскресенье сдълаемъ ужинъ для дивы?-

сказаль онь ему, сь улыбкой взявь его подъ руку.

— Непремънно. Я соберу подписку. Ахъ, познакомился ты вчера съ моимъ пріятелемъ Левинымъ? — спросилъ Степанъ Аркадьевичъ.

- Какъ же. Но онъ что-то скоро увхалъ.

— Онъ славный малый, — продолжаль Облонскій. — Не правла ли?

- Я не знаю, отвъчаль Вронскій, отчего это во всёхъ москвичахъ, разумъется, исключая тъхъ, съ къмъ говорю, шутливо вставилъ онъ, есть что-то ръзкое. Что-то они все на дыбы становятся, сердятся, какъ будто все хотятъ дать почувствовать что-то.
  - Есть это, правда, есть... весело смѣясь, сказалъ Степанъ

Аркадьевичь.

— Что, скоро ли? — обратился Вронскій къ служащему.

— Повздъ вышель, — отвъчаль служитель.

Приближеніе поъзда все болье и болье обозначалось движеніемь приготовленій на станціи, бъганьемь артельщиковь, понвленіемь жандармовь и служащихь и нодъвздомь встръчающихь. Сквозь морозный парь виднълись рабочіе въ полушубкахь, въ мягкихь валеныхь сапогахь, переходившіе черезърельсы загибающихся путей. Слышался свисть паровика на дальнихъ рельсахъ и передвиженіе чего-то тяжелаго.

— Нътъ, — сказалъ Степанъ Аркадьевичь, которому очень хотълось разсказать Вронскому о намъреніяхъ Левина относительно Кити. — Нътъ! ты не върно оцънилъ моего Левина. Опъ очень нервный человъкъ и бываетъ непріятенъ, правда, но зато иногда онъ бываетъ очень милъ. Это такая честная, правдивая натура и сердце золотое. Но вчера были особенныя причины, —

съ вначительною улыбкой продолжаль Степанъ Аркадьевичь, совершенно забывая то искреннее сочувствие, которое онъ вчера испытываль къ своему приятелю, и теперь испытывая такое же, только къ Вронскому. — Да, была причина, почему онъ могъ быть или особенно счастливъ, или особенно несчастливъ.

Вронскій остановился и прямо спросиль:

— То-есть что же? Или онъ вчера сдвлаль предложение твоей belle soeur?..

- Можетъ быть, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ. Что-то мив показалось такое вчера. Да, если онъ рано увхалъ и былъ еще не въ духъ, то это такъ... Онъ такъ давно влюбленъ, и миъ его очень жаль.
- Вотъ какъ!.. Я думаю, впрочемъ, что она можетъ разсчитывать на лучшую партію, сказалъ Вронскій и, выпрямивъ грудь, опять принялся ходить. Впрочемъ, я его не знаю, прибавилъ онъ. Да, это тяжелое положеніе! Отъ этого-то большинство и предпочитаетъ знаться съ Кларами. Тамъ неудача доказываетъ только, что у тебя недостало денегъ, а здёсь твое достоинство на въсахъ: Однако вотъ и поёздъ.

Дъйствительно, вдали уже свистълъ наровозъ. Черезъ нъсколько минутъ платформа задрожала, и, пыхая сбиваемымъ книзу отъ мороза наромъ, прокатился наровозъ съ медленно и мърно нагибающимся и растягивающимся рычагомъ средняго колеса и съ кланяющимся, обвязаннымъ, заиндевълымъ машинестомъ; а за тендеромъ, все медленнъе и болъе потрясая платформу, сталъ подходить вагонъ съ багажомъ и съ визжавшею собакой; наконецъ, подрагивая передъ остановкой, подошли пассажирскіе вагоны.

Молодцеватый кондукторъ, на ходу давая свистокъ, соскочилъ, и вслъдъ за нимъ стали по одному сходить нетеривливые нассажиры: гвардейскій офицеръ, держась прямо и строго оглядываясь; вертлявый купчикъ съ сумкой, весело улыбаясь;

мужикъ съ мъшкомъ черезъ плечо.

Вронскій, стоя рядомь съ Облонскимь, оглядываль вагоны и выходившихь и совершенно забыль о матери. То, что онъ сейчась узналь про Кити, возбуждало и радовало его. Грудь его невольно выпрямлялась, и глаза блестъли. Онъ чувствоваль себя побълнтелемь.

- Графиня Вронская въ этомъ отделеніи, - сказаль молод-

цеватый кондукторь, подходя къ Вронскому.

Слова кондуктора разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящемъ свидании съ ней. Онъ въ душъ своей не уважалъ матери и, не отдавая себъ въ томъ отчета, не любилъ,

ел, хогя по понятіямь того круга, въ которомь жиль, по воспитанію своему, не могь себъ представить другихъ къ матери отношеній, какъ въ высшей степени покорныхъ и почтительныхъ, и тъмъ болъе внъшне покорныхъ и почтительныхъ, чъмъ менъе въ душъ онъ уважалъ и любилъ ее.

# XVIII.

Вронскій пошель за кондукторомь въ вагонъ и при входѣ въ отдѣленіе остановился, чтобы дать дорогу выходившей дамѣ.

Съ привычнымъ тактомъ свътскаго человъка, по одному взгляду на внъшность этой дамы Вронскій опредълиль ея принадлежность къ высшему свъту. Онъ извинился и пошелъ было въ вагонъ, но почувствовалъ необходимость еще разъ взглянуть на нее — не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной граціи, которыя видны были во всей ея фигуръ, но потому, что въ выражении миловиднаго лина, когла она прощла мимо него, было что-то особенно ласковое и нъжное. Когла онъ оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящіе, казавшіеся темными отъ густыхъ рёсниць, сёрые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лиць, какъ будто она признавала его, и тотчасъ же перенеслись на проходившую толну, какъ бы ища кого-то. Въ этомъ короткомъ взглядъ Вронскій успѣль замѣтить сдержанную оживленность, которая играла въ ея лицъ и порхала между блестящими глазами и чуть зам'тною улыбкой, изгибавшею ея румяныя губы. Какь будто избытокъ чего-то такъ переполнялъ ея существо, что мимо ея воли выражался то въ блескъ взгляда, то въ улыбкъ. Она потушила умышленно свъть въ глазахъ, но онъ свътился противъ ея воли въ чуть замътной улыбкъ.

Вронскій вошель въ вагонь. Мать его, сухая старушка съ черными глазами и букольками, щурилась, вглядываясь въ сына, и слегка улыбалась тонкими губами. Поднявшись съ диванчика и нередавъ горничной мѣшочекъ, ена подала маленькую сухую руку сыну, и, поднявъ его голову отъ руки, поцѣловала его въ лино.

— Получилъ телеграмму? Здоровъ? Слава Богу.

— Хорошо добхали? — сказаль сынъ, садясь подлѣ нея и невольно прислушиваясь къ женскому голосу изъ-за двери. Онъ зналъ, что это былъ голосъ той дамы, которая встрѣтилась ему при входѣ.

— Я все-таки съ вами несогласна — говорилъ голосъ дамы

- Петербургскій взглядь, сударыня.

— Не петербургскій, а просто женскій, — отв'язала опа.

- Ну-съ, позвольте попъловать вашу ручку.

— До свиданія, Иванъ Петровичь. Да посмотрите, не туть ли брать, и пошлите его ко мив, — сказала дама у самой двери и снова вошла въ отделеніе.

— Что жъ нашли брата? — сказала Вронская, обращаясь къ

дамѣ.

Вронскій вспомниль теперь, что это была Карепина.

- Вашь брать здёсь, сказаль онь, вставая. Извините меня, я не узналь вась, да и наше знакомство было такъ коротко, сказаль Вронскій, кланяясь, что вы, вёрно, не помните меня.
- О, нътъ! сказалъ она, я бы узнала васъ, потому что мы съ вашею матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о васъ, сказала она, позволяя, наконецъ, просившемуся наружу оживленію выразиться въ улыбкъ. А брата моего всетаки нътъ.
  - Позови же его, Алеша, сказала старая графиня.

Вронскій вышель на платформу и крикнуль:

— Облонскій! здёсь!

Но Каренина не дождалась ората, а увидёвъ его, рёшительнымъ легкимъ шагомъ вышла изъ вагона. И какъ только братт подошелъ къ ней, она движеніемъ, поразившимъ Вронскаго своей рёшительностью и граціей, обхватила брата лёвою рукой за шею, быстро притянула къ себё и крёпко попёловала. Вронскій, не спуская глазъ, смотрёлъ на нее и, самъ не зная чему, улыбался. Но, вспомнивъ, что мать ждала его, онъ опять вошель въ вагонъ.

— Не правда ли, очень мила? — сказала графиня про Каренину. — Ее мужъ со мной посадилъ, и я очень рада была. Всю дорогу мы съ ней проговорили. Ну, а ты, говорятъ... vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant miex.

— Я не знаю, на что вы намекаете, татап, — отвъчаль сынъ

холодно. — Что жъ, татап, идемъ.

Каренина опять вошла въ вагонъ, чтобы проститься съ графиней.

— Ну воть, графиня, вы встрътили сына, а я брата, — весело сказала она. — И всъ исторіи мои истощились, дальше не-

чего было бы разсказывать.

— Ну, нътъ, — сказала графиня, взявъ ее за руку, — я бы съ вами объбхала вокругъ свъта и не соскучилась бы. Вы — одна изъ тъхъ милыхъ женщинъ, съ которыми и поговорить,

и помолчать пріятно. А о сын'в вашемъ, пожалуйста, не думайте: пельзя же никогда не разлучаться.

Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо,

и глаза ея улыбались.

- У Анны Аркадьевны, сказала графиня, объясняя сыну, есть сынокъ, восьми лётъ кажется, и она никогда съ нимъ не разлучалась, и все мучается, что оставила его.
- Да, мы все время съ графиней говорили: я о своемъ сынъ, она о своемъ сынъ, сказала Каренина, и опять улыбка освътила ея лицо, улыбка ласковая, относившаяся къ нему.
- Въроятно, это вамъ очень наскучило, сказалъ онъ, сейчасъ, на лету подхватывая этотъ мячъ кокетства, который она бросила ему. Но она видимо не хотъла продолжать разговора въ этомъ тонъ и обратилась къ старой графинъ:

— Очень благодарю васъ. Я и не видала, какъ провела вче-

рашній день. До свиданія, графиня.

— Прощайте, мой дружокъ, — отвъчала графиня — Дайте поцъловать ваше хорошенькое личико. Я просто, по-старушечьи, прямо говорю, что полюбила васъ.

Какъ ни казенна была эта фраза, Каренина, видимо, отъ души повърила и порадовалась этому. Она покрасиъла, слегка нагнулась, подставила свое лицо губамъ графини, опять выпрямилась и съ тою же улыбкой, волновавшеюся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Онъ пожалъ маленькую ему поданную руку и, какъ чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатію, съ которымъ она кръпко и смъло тряхнула его руку. Она вышла быстрою походкой, такъ странно легко носившею ея довольно полное тъло.

— Очень мила, — сказала старушка.

То же самое думаль ея сынь. Онь провожаль ее глазами до тъхь порь, пока не скрылась ея граціозная фигура, и улыбка остановилась на его лицъ. Въ окно онъ видъль, какъ она подошла къ брату, положила ему руку на руку и что-то оживленно начала говорить ему, очевидно о чемъ-то не имъющемъ ничего общаго съ нимъ, съ Вронскимъ, и ему это показалось досаднымъ.

- Ну, что, maman, вы совершенно здоровы?—повториль онъ, обращаясь къ матери.
- Все хорошо, прекрасно. Alexandre очень быль миль. И Магіе очень хороша стала. Она очень интересна.

И опять она начала разсказывать о томъ, что болъе всего интересовало ее: о крестинахъ внука, для которыхъ она ъздила

въ Петербургъ, и про особенную милостъ государя нъ старшему сыну.

— Воть и Лаврентій, — сказаль Вропскій, глядя въ окно, —

теперь пойдемте, если угодно.

Старый дворецкій, ѣхавшій съ графиней, явился въ вагонъ доложить, что все готово, и графиня поднялась, чтобъ идти.

- Пойдемте, теперь мало народа, - сказалъ Вронскій.

Дѣвушка взяла мѣшокъ и собачку, дворецкій и артельщикь другіе мѣшки. Вронскій взяль подъ руку мать; но когда они уже выходили изъ вагона, вдругъ нѣсколько человѣкъ съ испуганными лицами пробѣжали мимо. Пробѣжалъ и начальникъ станціи въ своей необыкновеннаго цвѣта фуражкѣ. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Народъ отъ поѣзда бѣжалъ назадъ.

«Что?.. что?.. гдъ?.. бросился!.. задавило!..» слышалось между проходившими.

Степанъ Аркадьевить съ сестрой подъ руку, тоже съ испуганными лицами, вернулись и остановились, избътая народа, у входа въ вагонъ.

Дамы вошли въ вагонъ, а Вронскій со Степаномъ Аркадьевичемъ пошли за народомъ узнавать подробности несчастія.

Сторожъ, былъ ли онъ пьянъ, или слишкомъ закутанъ отъ сильнаго мороза, не слыхалъ отодвигаемаго задомъ повзда, и его раздавили.

Еще прежде, чъмъ вернулись Вронскій и Облонскій, дамы

узпали эти подробности отъ дворецкаго.

Облонскій и Вронскій оба вид'вли обезображенный трупъ. Облонскій, видимо, страдаль. Онъ морщился и, казалось, готовъбыль илакать.

— Ахъ, какой ужасъ! Ахъ, Анна, если бы ты видѣла! Ахъ, какой ужасъ! — приговаривалъ онъ.

Вронскій молчаль, и красивое лицо его было серьезно, но

совершенно спокойно.

- Ахъ, если бы вы видъли, графиня, говорилъ Степанъ Аркадьевичъ. И жена его тутъ... Ужасно видъть ее... Она бросилась на тъло. Говорять, онъ одинъ кормилъ огромное семейство. Вотъ ужасъ.
- Нельзя ли что-нибудь сдълать для нея? взволнованнымъ шопотомъ сказала Каренина.

Вронскій взглянуль на нее и тотчась же вышель изъ вагона.

— Я сейчасъ приду, maman, — прибавиль онъ, оборачиваясь въ дверяхъ.

Когда онъ возвратился черезъ нъсколько минутъ, Отепанъ Аркадьевичъ уже разговариваль съ графиней о новой пъвицъ, а графиня нетериъливо оглядывалась на дверь, ожидая сына.

— Теперь пойдемте, — сказалъ Вронскій, входя.

Они вмъстъ вышли. Вронскій шелъ впереди съ матерью. Сзади шла Каренина съ братомъ. У выхода къ Вронскому подошелъ догнавщій его начальникъ станціи.

— Вы передали моему помощнику двъсти рублей. Потруди-

тесь обозначить, кому вы назначаете ихъ?

— Вдовъ. — сказалъ Вронскій, пожимая илечами. — Я не по-

нимаю, о чемъ спрашивать.

— Вы дали? — крикнулъ сзади Облонскій и, прижавъ руку сестры, прибавилъ: — Очень мило, очень мило! Не правда ли, славный малый? Мое почтеніе, графиня.

И онъ съ сестрой остановился, отыскивая ея дъвушку.

Когда они вышли, карета Вронскихъ уже отъбхала. Входивтіє люди все еще переговаривались о томъ, что случилось.

- Воть смерть-то ужасная, - сказаль какой-то господинъ,

проходя мимо. — Говорять, на два куска.

— Я думаю, напротивъ, самая легкая, мгновенная, — замътиль другой.

- Какъ это не примуть мъръ, - говориль третій.

Каренина съла въ карету, и Степанъ Аркадьевичъ съ удивлениемъ увидалъ, что губы ен дрожатъ, и она съ трудомъ удерживаетъ слезы.

— Что съ тобой, Анна? — спросиль онъ, когда они отъбхали ибсколько сотъ саженъ.

- Дурное предзнаменование, - сказала она.

— Какіе пустяки, — сказаль Степанъ Аркадьевичь. — Ты прівхала, это главное. Ты не можешь представить себъ, какъ я надъюсь на тебя.

— А ты давно знаешь Вронскаго? — спросила она.

- Да. Ты знаешь, мы надъемся, что онъ женится на Кити. — Да? — тихо сказала Анна. — Ну! теперь давай говорить о
- Да? тихо сказала Анна. Ну! теперь давай говорить о тебъ, прибавила она, встряхивая головой, какъ будто хотъла физически отогнать что-то лишнее и мъщавшее ей. Давай говорить о твоихъ дълахъ. Я получила твое письмо и вотъ пріъхала.
  - Да, вся надежда на тебя, сказалъ Степанъ Аркадъевичъ.

— Ну, разскажи мнъ все.

И Степанъ Аркадьевичь сталь разсказывать.

Подъежавъ къ дому, Облонскій высадиль сестру, вздожнувъ, пожаль ся руку и отправился въ присутствіс.

### XIX.

Когда Анна вопіла въ комнату, Долли сидѣла въ маленькой гостиной съ бѣлоголовымъ нухлымъ мальчикомъ, уже теперь похожимъ на отца, и слушала его урокъ изъ французскаго чтенія. Мальчикъ читалъ, вертя въ рукѣ и стараясь оторвать чуть державшуюся пуговицу курточки. Мать нѣсколько разъ отнимала руку, но пухлая ручонка опять бралась за пуговицу. Мать оторвала пуговицу и положила ее въ карманъ.

— Успокой руки, Гриша, — сказала она и опять взялась за свое одёнло, давнишнюю работу, за которую она всегда бралась въ тяжелыя минуты и теперь вязала нервно, закидывая нальцемъ и считая петли. Хотя она и велёла вчера сказать мужу, что ей дёла нётъ до того, пріёдеть или не пріёдеть его сестра, она все приготовила къ ея пріёзлу и съ волненіемъ ждала

золовку.

Долли была убита своимъ горемъ, вся поглощена имъ. Однако она помнила, что Анна, золовка, была жена одного изъ важнъйшихъ лицъ въ Петербургъ и петербургская grande dame. И, благодаря этому обстоятельству, она не исполнила сказаннаго мужу, то-есть не забыла, что прівдеть золовка. «Да, наконецъ, Анна ни въ чемъ не виновата, —думала Долли. — Я о ней инчего, кромъ самаго хорошаго, не знаю, и въ отношеніи къ себъ я видъла отъ нея только ласку и дружбу». Правда, сколько она могла запомнить свое впечатльніе въ Петербургъ у Карениныхъ, ей не нравился самый домъ ихъ: что-то было фальшивое во всемъ складъ ихъ семейнаго быта. «Но за что же я не приму ее? Только бы не вздумала она утъшать меня! — думала Долли. — Всъ утъшенія, и увъщанія, и прощенія христіанскія все это я ужъ тысячу разъ передумала, и все это не годится».

Всё эти дни Долли была одна съ дътьми. Говорить о своемъ горё она не хотёла, а съ этимъ горемъ на душт говорить о постороннемъ она не могла. Она знала, что такъ или иначе она Аннъ выскажетъ все, и то ее радовало мысль о томъ, какъ она выскажетъ, то злила необходимость говорить о своемъ унижения съ ней, его сестрой, и слышать отъ нея готовыя фразы увъщанія и

утъшенія.

Она, какъ часто бываетъ, глядя на часы, ждала ее каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостья прівхала, такъ что не слыхала звонка.

Услыхавъ шумъ платья и легкихъ шаговъ уже въ дверяхъ, она оглянулась и на измученномъ лицъ ея невольно выразилось не радость, а удивленіе. Она встала и обияла золовку. - Какъ, ужь прівхала? - сказала она, пвлуя ее.

- Долли, какъ я рада тебя видъть!

— И я рада, — слабо улыбаясь и стараясь по выраженію лица Анны узнать, знаетъ ли она, сказала Долли. «Върно, знаетъ», подумала она, замътивъ соболъзнованіе на лицъ Анны.— Ну, пойдемъ, я тебя проведу въ твою комнату, — продолжала она, стараясь отдалить сколько возможно, минуту объясненія.

— Это Гриша? Боже мой, какъ онъ выросъ! — сказала Анна и, поцъловавъ его, не спуская глазъ съ Долли, остановилась

и покраснъла. — Нътъ, позволь никуда не ходить.

Она сняла платокъ, шляпу и, зацъпивъ ею за прядь своихъ черныхъ, вездъ вьющихся волосъ, мотая головой, отцъпляла волосы.

— А ты сіяешь счастьемъ и здоровьемъ! — сказала Долли

почти съ завистью.

— Я?.. Да, — сказала Анна. — Боже мой, Таня! Ровесница Сережъ моему, — прибавила она, обращаясь ко вбъжавшей дъвочкъ. Она взяла ее на руки и поцъловала. — Прелестная дъвочка, прелесть! Покажи же мнъ всъхъ.

Она называла ихъ и припоминала не только имена, но годы, мъсяцы, характеры, болъзни всъхъ дътей, и Долли не могла

не оцънить этого.

— Ну, такъ пойдемъ къ нимъ, — сказала она. — Вася спитъ теперь, жалко.

Осмотръвъ дътей, онъ съли, уже однъ, въ гостиной предъ кофеемъ. Анна взялась за подносъ и потомъ отодвинула его.

— Долли, — сказала она, — онъ говорилъ мнъ.

Долли холодно посмотрѣла на Анну. Она ждала теперь притворно сочувственныхъ фразъ; но Анна ничего такого не сказала.

— Долли, милая! — сказала она, — я не хочу ни говорить тебъ за него, ни утъщать; это нельзя. Но, душенька, мнъ про-

сто жалко, жалко тебя всею душой!

Изъ-за густыхъ ръсницъ ея блестящихъ глазъ вдругъ покавались слезы. Она пересъла ближе къ невъсткъ и взяла ея руку своею энергическою маленькою рукой. Долли не отстранилась, но лицо ея не измъняло своего сухого выраженія. Она сказала:

— Утѣшить меня нельзя. Все потеряно послѣтого, что было, все пропало!

И, какъ только она сказала это, выраженіе лица ея вдругь смягчилось. Анна подняла сухую, худую руку Долли, поцьловала ее и сказала:

- Но, Долли, что же дълать, что же дълать? Какъ лучте поступить въ этомъ ужасномъ положение? вотъ о чемъ надо подумать.
- Все кончено, и больше ничего, сказала Долли. И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить: дъти, я связана. А съ нимъ жить я не могу, мнъ мука видъть его.

— Долли, голубчикъ, онъ говорилъ мнѣ, но я отъ тебя хочу

слышать, скажи мнѣ все.

Долли посмотръла на нее вопросительно.

Участіе и любовь непритворныя видны были на лицъ Анны.

— Изволь, — вдругь сказала она. — Но я скажу сначала. Ты знаешь, какъ я вышла замужъ. Я съ воспитаніемъ татап не только была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорять, я знаю, мужья разсказывають женамь свою прежнюю жизнь, но Стива... — она поправилась: — Степанъ Аркадьичъ ничего не сказалъ мнъ. Ты не повъришь, но я до сихъ поръ думала, что я одна женщина, которую онъ зналъ. Такъ я жила восемь лътъ. Ты пойми, что я не только не подозръвала невърности, но что я считала это невозможнымъ, и тутъ, представь себъ, съ такими понятіями узнать вдругь весь ужасъ всю галость... Ты пойми меня. Быть увъренной вполнъ въ своемъ счастіи, и вдругъ...-продолжала Долли, удерживая рыданія. — и получить письмо... письмо его къ своей любовниць, къ моей гувернанткъ. Нътъ, это слишкомъ ужасно!-Она посиъшно вынула платокъ и закрыла имъ лицо. – Я понимаю еще увлеченіе, — продолжала она, помолчавъ, —но обдуманно, хитро обманывать меня... съ къмъ же?.. Продолжать быть моимъ мужемъ вмъсть съ нею... это ужасно! Ты не можешь понять...

— О, нътъ, я понимаю! Понимаю, милая Долли, понимаю,—

говорила Анна, пожимая ея руку.

— И ты думаешь, что онъ понимаетъ весь ужасъ моего положения? — продолжала Долли. — Нисколько! Онъ счастливъ и доволенъ.

— О, нътъ! — быстро перебила Анна. — Онъ жалокъ, онъ убитъ раскаяніемъ...

— Способенъ ли онъ къ раскаянію? — перебила Долли, вни-

мательно вглядываясь въ лицо золовки.

— Да, я его знаю. Я не могла безъ жалости смотръть на него. Мы его объ знаемъ. Опъ добръ, но онъ гордъ, а теперь такъ униженъ. Главное, что меня тронуло... (и тутъ Анна угадала главное, что могло тронуть Долли) его мучаютъ двъ вещи: то, что ему стыдно дътей, и то, что онъ, любя тебя... да, да, любя больше всего на свътъ, — поспъшно перебила она хотъвшую

возражать Долли, — сдёлаль тебё больно, убиль тебя. «Неть,

вътъ, она пе простить», все говорить онъ.

Долли задумчиво смотрѣла мимо золовки, слушая ея слова. — Да, я понимаю, что положеніе его ужасно: виноватому хуже, чѣмъ невинному, — сказала она, — если онъ чувствуетъ, что отъ вины его все несчастіе. Но какъ же простить, какъ мнѣ оиять быть его женой послѣ нея. Мнѣ жить съ нимъ теперь будетъ мученіе, именно потому, что я люблю свою прошедшую любовь къ нему...

И рыданія прервали ся слова.

Но, какь будто нарочно, каждый разъ, какъ она смягчалась,

она начинала опять говорить о томъ, что раздражало ее.

— Она вёдь молода, еёдь она красива, — продолжала она. Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя молодость, красота взяты... кёмь? Имъ и его дётьми. Я отслужила ему, и на этой службё ушло все мое, и ему теперь, разумёется, свёжее, пошлое существо пріятнёе. Они, вёрно, говорили между собой обо мнё, или, еще хуже, умалчивали... ты понимаешь?

Опять ненавистью зажглись ея глаза.

— И послё этого онъ будеть говорить миё... Что жъ, я буду вёрить ему? Никогда. Нёть, ужь кончено все, все, что составляло утёшеніе, награду труда, мукъ... Ты повёришь ли? я сейчась учила Гришу: прежде это бывало радость, теперь мученіе. Зачёмъ я стараюсь, тружусь? Зачёмъ дёти? Ужасно то, что вдругь душа моя перевернулась, и вмёсто любви, нёжности у меня къ нему одна глоба, да, злоба. Я бы убила его и...

— Душенька, Долли, я понимаю, но не мучь себя. Ты такъ

оскорблена, такъ возбуждена, что ты многое видишь не такъ.

Долли затихла, и онъ минуты двъ помолчали.

— Что дѣлать, подумай, Анна, помоги. Я все передумала и ничего не вижу.

Аппа ничего не могла придумать, но сердце ея прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица нев'встки.

— Я одно скажу, — начала Анна: — я его сестра, я знаю его характеръ, эту способность все, все забыть (она сдѣлала жестъ передъ лбомъ), эту способность полнаго увлеченія, но зато и полнаго раскаянія. Онъ не вѣритъ, не понимаетъ теперь, какъ онъ могъ сдѣлать то, что сдѣлалъ.

— Нътъ, опъ понимаетъ, онъ понималъ! — перебила Долли. —

Но я... ты забываешь меня... разът мнт легче?

— Постой. Когда онъ говорилъ мнъ, признаюсь тебъ, я не понимала еще всего ужаса твоего положения. Я видъла только его и то, что семья разстроена; миъ его жалко было; но, по-

товоривъ съ тобой, я, какъ женщина, вижу другое; я вижу твои страданія, и миѣ, не могу тебѣ сказать, какъ жаль тебя! Но, Долли, душенька, я понимаю твои страданія вполнѣ, только одного я не знаю: я не знаю... я не знаю, насколько въ душѣ твоей есть еще любви къ нему. Это ты знаешь, — настолько ли есть, чтобы можно было простить. Если есть, то прости!

— Нътъ, — начала Долли; но Анна прервала ее, цълуя еще

разъ ея руку.

— Я больше тебя знаю свътъ, — сказала она. — Я знаю этихъ людей, какъ Стива, какъ они смотрятъ на это. Ты говоришь, что онъ съ ней говорилъ о тебъ. Этого не было. Эти люди дълаютъ невърности, но свой домашній очагъ и жена—это для нихъ святыня. Какъ-то у нихъ эти женщины остаются въ презрънии и не мъщаютъ семьъ. Они какую-то черту проводятъ непроходимую между семьей и этимъ. Я этого не понимаю, но это такъ.

— Да, но онъ цъловалъ ее...

- Долли, постой, душенька. Я видѣла Стиву, когда онъ быль влюблень въ тебя. Я помню это время, когда онъ пріѣзжаль ко мнѣ и плакаль, говоря о тебѣ, и какая поэзія и высота была ты для него, и я знаю, что чѣмъ больше онъ съ тобой жиль, тѣмъ выше ты для него становилась. Вѣдь мы смѣялись, бывало, надъ нимъ, что онъ къ каждому слову прибавляль: «Долли удивительная женщина». Ты для него божество всегда была и осталась, а это увлеченіе не души его....
  - Но если это увлечение повторится?Оно не можеть, какъ я понимаю...

- Да, но ты простила бы?

— Не знаю, не могу судить... Нёть, могу, — сказала Анна подумавь и, уловивь мыслью положеніе и свёсивь его на внутреннихь вёсахь, прибавила: — Нёть, могу, могу, могу. Да, я простила бы. Я не была бы тою же, да, но простила бы и такь простила бы, какъ будто этого не было, совсёмь не было...

— Ну, разумъется, — быстро прервала Долли, какъ будто она говорила то, что не разъ думала, — иначе бы это не было прощение. Если простить, то совсъмъ, совсъмъ. Ну, пойдемъ, и тебя проведу въ твою комнату, — сказала она, вставая, и по дорогъ обняла Анну. — Милая моя, какъ я рада, что ты прі-

**Буала**. Мнъ легче, гораздо легче стало.

# XX.

Весь день этотъ Анна провела дома, то-есть у Облонскихъ, в но принимала никого, такъ какъ уже некоторые изъ ея знакомыхъ, успъвъ узнать о ея прибытіи, прівзжали въ этотъ же день. Анна все утро провела съ Долли и съ дътьми. Она только послала записочку къ брату, чтобы онъ непременно объдаль дома. «Прівзжай, Богь милостивь», писала она.

Облонскій об'вдаль дома; разговорь быль общій, и жена говорила съ нимъ, называя его «ты», чего прежде не было. Въ отношеніяхъ мужа съ женой оставалась та же отчужденность, но уже не было ръчи о разлукъ. и Степанъ Аркальевичъ ви-

дъль возможность объясненія и примиренія.

Тотчасъ посят объла прівхала Кити. Она знала Анну Аркальевну, но очень мало, и фхала теперь къ сестръ не безъ страха передъ тъмъ, какъ ее приметь эта петербургская свътская дама, которую вев такъ хвалили. Но она поправилась Аннъ Аркадьевив. — это она увильла сейчась. Анна, очевилно, любовалась ея красотою и молодостью, и не успъла Кити опомниться, какъ она уже чувствовала себя не только подъ ея вліяніемъ, но чувствовала себя влюбленною въ нее, какъ способны влюбляться молодыя девушки въ замужнихъ и старшихъ дамъ. Анна непохожа была на свътскую даму или на мать восьмилътняго сына. но скорте походила бы на дваднатилтнюю итвушку по гибкости движеній, св'єжести и установившемуся на ея лиці оживленію, выбивавшемуся то въ улыбку, то во взглядъ, если бы не серьезное, иногда грустное выражение ея глазь, которое поражало и притягивало къ себъ Кити. Кити чувствовала, что Анна была совершенно проста и ничего не скрывала, но что въ ней быль другой какой-то, высшій мірь недоступныхъ для нея интересовъ, сложныхъ и поэтическихъ.

Послъ объда, когда Долли вышла въ свою комнату, Анна быстро встала и подошла къ брату, который закуривалъ си-

rapy.

— Стива, — сказала она ему, весело подмигивая, крестя его и указывая на дверь глазами, — иди, и помогай тебъ Богъ. Онъ бросилъ сигару, понявъ ее, и скрылся за дверью.

Когда Степанъ Аркадьевичъ ушелъ, она вернулась на диванъ, гдѣ сидѣла, окруженная дѣтьми. Оттого ли, что дѣти видѣли, что мама любила эту тетю, или оттого, что они сами чувствовали въ ней особенную прелесть, но старшія два, а за ними и меньшія, какъ это часто бываетъ съ дѣтьми, еще до обѣда прилипли къ новой тетѣ и не отходили отъ нея. И между ними составилось что-то въ родѣ игры, состоящей въ томъ, чтобы какъ можно ближе сидѣть подлѣ тети, дотрогиваться до нея, держать ея маленькую руку, цѣловать ее, играть съ ея кольцомъ или хоть дотрогиваться до оборки ен платья.

— Ну, ну, какъ мы прежде сидъли, — сказала Анна Аркадьевна, садясь на свое мъсто.

И опять Гриша подсунуль голову подъ ея руку и прислонился головой къ ея платью, и засіяль гордостью и счастіемь.

— Такъ теперь когда же баль? — обратилась она къ Кити.

— На будущей недёлё, и прекрасный баль. Одинъ изъ тёхъ баловъ, на которыхъ всегда весело.

— А есть такіе, гдв всегда весело?—сь нежною насмешкой

сказала Анна.

- Странно, но есть. У Бобрищевыхъ всегда весело, у Никитиныхъ тоже, а у Межковыхъ всегда скучно. Вы развъ не замъчали?
- Нътъ, душа моя, для меня ужъ нътъ такихъ баловъ, гдъ весело, сказала Анна, и Кити увидъла въ ея глазахъ тотъ особенный міръ, который ей не былъ открытъ. Для меня естъ такіе, на которыхъ менъе трудно и скучно...

— Какъ можетъ быть вамо скучно на балъ?

— Отчего же *мнъ* не можеть быть скучно на балѣ? — спросила Анна.

Кити замътила, что Анна знала, какой послъдуетъ отвътъ.

- Оттого, что вы всегда лучше всёхъ.

Анна имъла способность краснъть. Она покраснъла и сказала:

— Во-первыхъ, никогда; а во-вторыхъ, если бы это и было, то зачёмъ мит это?

— Вы поъдете на этотъ балъ? — спросила Кити.

— Я думаю, что нельзя будеть не вхать. Воть это возьми,— сказала она Танв, которая стаскивала легко сходившее кольцо съ ея бълаго, тонкаго въ концв пальца.

— Я очень рада буду, если вы поедете. Я бы такъ хотела

васъ видъть на балъ.

— По крайней мъръ, если придется ъхать, я буду утъшаться мыслью, что это вамъ сдълаетъ удовольствіе... Гриша, не тереби пожалуйста, они и такъ всъ растрепались, — сказала она, поправляя выбившуюся прядь волосъ, которою игралъ Гриша.

— Я васъ воображаю на балѣ въ лиловомъ.

— Отчего же непремънно въ лиловомъ? — улыбаясь, спросила Анна. — Ну, дъти, идите, идите. Слышите ли? Миссъ Гуль зоветь чай пить,—сказала она, отрывая отъ себя дътей и отправляя ихъ въ столовую.

— А я знаю, отчего вы зовете меня на балъ. Вы ждете много отъ этого бала, и вамъ хочется, чтобы всё тутъ были, всё при-

нимали участіе.

— Почемъ вы знаете? Да.

— О! какъ хорошо ваше время, —продолжала Анна. —Помню и знаю этотъ голубой туманъ, въ родъ того, что на горахъ въ Швейцаріи. Этотъ туманъ, который покрываетъ все въ блаженное то время, когда вотъ-вотъ кончится дътство, и изъ этого огромнаго круга, счастливаго, веселаго, дълается путь все уже и уже, и весело, и жутко входить въ эту анфиладу, котя она, кажется, и свътлая, и прекрасная... Кто не прошелъ черезъ это?

Кити молча улыбалась. «Но какъ же она прошла черезъ это? Какъ бы я желала знать весь ея романъ», подумала Кити, вспоминая непоэтическую наружность Алексъ́я Александровича, ея

мужа.

— Я знаю кое-что. Стива мнѣ говорилъ, и, поздравляю васъ, онъ мнѣ очень нравится, — продолжала Анна; — я встрѣтила Вронскаго на желѣзной дорогѣ.

— Ахъ, онъ быль тамъ? — спросила Кити, покрасиввъ.

Что же Стива сказалъ вамъ?

— Стива мив все разболталь. И я очень была бы рада... 1 вхала вчера съ матерью Вронскаго,—продолжала она,—и мать не умолкая говорила мив про него,—это ея любимець; я знаю, какъ матери пристрастны, но...

- Что же мать разсказала вамь?

— Ахъ, много! Й я знаю, что онъ ея любимецъ, но всстаки видно, что это рыцарь... Ну, напримъръ, она разсказывала, что онъ хотълъ отдать все состояние брату, что онъ въ дътствъ еще что-то необыкновенное сдълалъ, спасъ женщину изъ воды. Словомъ, герой, — сказала Анна, улыбаясь и вспоминая про эти двъсти рублей, которые онъ далъ на станции.

Но она не разсказала про эти двъсти рублей. Почему-то ей непріятно было вспоминать объ этомъ. Она чувствовала, что въ этомъ было что-то касающееся до нея и такое, чего не должно

было быть.

- Она очень просила меня повхать къ ней, —продолжала Анна, и я рада повидать старушку и завтра повду къ ней. Однако, слава Богу, Стива долго остается у Долли въ кабинетъ, —прибавила Анна, перемъняя разговоръ и вставая, какъ показалось Кити, чъмъ-то недовольная
- Нътъ, я прежде! нътъ, я! кричали дъти, окончивъ чай и выбътая къ тетъ Аннъ.
- Вев вивств! сказала Анна и, смвясь, побежала имъ навстрвчу и обняла и повалила всю эту кучу копошащихся и визжащихъ отъ восторга детей.

#### XXI.

Къ чаю большихъ Долли вышла изъ своей комнаты. Степанъ Аркадьевичъ не выходилъ. Онъ, должно быть, вышелъ изъ комнаты жены залнимъ ходомъ.

— Я боюсь, что тебъ будетъ холодно наверху, — замътила Долли, обращаясь къ Аннъ, — мнъ хочется перевести тебя

внизъ, и мы ближе будемъ.

— Ахъ, ужъ пожалуйста обо мнт не заботьтесь, — отвъчала Анна, вглядываясь въ лицо Долли и стараясь понять, было или не было примиренія.

— Тебъ свътло будеть здъсь, — отвъчала невъстка.

— Я теб'в говорю, что я силю везд'в и всегда какъ сурокъ.

— О чемъ это?—спросилъ Степанъ Аркадьевичь, выходя изъ кабинета и обращаясь къ женъ.

По тону его и Кити и Анна сейчасъ поняли, что примире-

ніе состоялось.

— Я Анну хочу перевести внизь, но надо гардины перевъсить. Никто не сумбеть сдблать, надо самой, —отвъчала Додли, обращаясь къ нему.

«Богъ знаетъ, вполнъ ли помирились», подумала Анна, услы-

шавъ ея тонъ, холодный и спокойный.

— Ахъ, полно, Долли, все дёлать трудности, — сказаль мужъ. — Ну, хочешь, я все сдёлаю...

«Да, должно быть, примирились», подумала Анна.

— Знаю, какъ ты все сдѣлаешь, — отвѣчала Долли: — скажешь Матвѣю сдѣлать то, чего нельзя сдѣлать, а самъ уѣдешь, а онъ все перепутаетъ, — и привычная насмѣшливая улыбка морщила конпы губъ Долли, когда она говорила это.

«Полное, полное примиреніе, полное, —подумала Аппа, —слава Богу!» и, радуясь тому, что она была причиной этого, она по-

дошла къ Долли и поцъловала ее.

— Совсѣмъ нѣтъ: отчего ты такъ презпраешь насъ съ Матвѣемъ?—сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, улыбаясь чуть замѣтно

и обращаясь къ женъ.

Весь вечеръ, какъ всегда, Долли была слегка насмъшлива по отношению къ мужу, а Степанъ Аркадьевичь доволенъ и веселъ, настолько, чтобы не показать, что онъ, будучи прощенъ, забылъ свою вину.

Въ половинъ десятаго особенно радостная и пріятная вечерняя, семейная бесъда за чайнымъ столомъ у Облонскихъ была нарушена самымъ, повидимому, простымъ событіемъ, но это про-

стое событіє почему-то всёмъ показалось страннымъ. Разговорившись объ общихъ петербургскихъ знакомыхъ, Анна быстро встала.

— Она у меня есть въ альбомъ,—сказала она,—да и кстати я покажу моего Сережу,—прибавила она съ гордою материн-

скою улыбкой.

Къ десяти часамъ, когда она обыкновенно прощалась съ сыномъ и часто сама предъ тѣмъ какъ ѣхать на балъ укладывала его, ей стало грустно, что она такъ далеко отъ него, и, о чемъ бы ни говорили, она нѣтъ-нѣтъ и возвращалась мыслью къ своему кудрявому Сережѣ. Ей захотѣлось посмотрѣть на его карточку и ноговорить о немъ. Воспользовавшись первымъ предлогомъ, она встала и своею легкою, рѣшительною походкой пошла за альбомомъ. Лѣстница наверхъ въ ея комнату выходила на площадку большой входной теплой лѣстницы.

Въ то время, какъ она выходила изъ гостиной, въ передней

послышался звонокъ.

— Кто это можеть быть? — сказала Долли.

— За мной рапо, а еще кому-нибудь поздно, — замътила Кити.

— Вѣрно съ бумагами, — прибавилъ Степанъ Аркадьевичъ, и, когда Анна проходила мимо лѣстницы, слуга взбѣгалъ наверхъ, чтобы доложить о пріѣхавшемъ, а самъ пріѣхавшій стоялъ у лампы; Анна, взглянувъ внизъ, узнала тотчасъ же Вронскаго, и странное чувство удовольствія и вмѣстѣ страха чего-то вдругъ шевельнулось у нея въ сердцѣ. Онъ стоялъ, не снимая пальто, и что-то доставалъ изъ кармана. Въ ту минуту, какъ она поровиялась съ серединой лѣстницы, онъ поднялъ глаза, увидалъ ее, и въ выраженіи его лица сдѣлалось что-то пристыженное и испуганное. Опа, слегка наклонивъ голову, прошла, а вслѣдъ за ней послышался громкій голосъ Степана Аркадьевича, звавшаго его войти, и негромкій, мягкій и спокойный голосъ отказывавшагося Вронскаго.

Когда Анна вернулась съ альбомомъ, его уже не было, и Степанъ Аркадьевичъ разсказывалъ, что онъ зайзжалъ узнать объ объдъ, который они завтра давали прійзжей знаменитости.— И ни за что не хотълъ войти. Какой-то онъ странный, —

прибавилъ Степанъ Аркадьевичь.

Кити покрасивла. Она думала, что она одна поняла, зачвивонь прівзжаль и отчего не вошель. «Онь быль у нась, — думала она,—и не засталь, и подумаль, я здёсь; но не вошель, оттого что думаль поздно и Анна здёсь».

Всв переглянулись, ничего не сказавъ, и стали смотръть

альбомъ Анны.

Ничего не было ни необыкновеннаго, ни страннаго въ томъ, что человѣкъ заѣхалъ къ пріятелю въ половинѣ десятаго узнать подробности затѣваемаго обѣда и не вошелъ; но всѣмъ это по-казалось странно. Болѣе всѣхъ странно и нехорошо это показалось Аннѣ.

#### XXII.

Баль только что начался, когда Кити съ матерью входила на большую, уставленную цвътами и лакеями въ пудръ и красныхъ кафтанахъ, залитую светомъ лестницу. Изъ залъ несся стоявшій въ нихъ равном рный, какъ въ ульь, шорохъ движенія, и пока онт на площадкт между деревьями оправляли передъ зеркаломъ прически и платья, изъ залы послышались осторожно отчетливые звуки скрипокъ оркестра, начавшаго первый вальсь. Штатскій старичокь, оправлявшій свои съдые височки у другого зеркала и изливавшій отъ себя запахъ духовъ, столкнулся съ ними на лъстницъ и посторонился, видимо любуясь незнакомою ему Кити. Безбородый юноша, одинъ изъ тыхь свытскихь юношей, которыхь старый князь Щербацкій называль тютьками, въ чрезвычайно открытомь жилеть, оправляя на ходу бълый галстукъ, поклонился имъ и, пробъжавь мимо, вернулся, приглашая Кити на кадриль. Первая кадриль была уже отдана Вронскому, она должна была отдать этому юношть вторую. Военный, застегивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, любовался на розовую Кити.

Несмотря на то, что туалеть, прическа и всё приготовленія къ балу стоили Кити большихъ трудовь и соображеній, она теперь, въ своемъ сложномъ тюлевомъ платьё на розовомъ чехлё, вступала на баль такъ свободно и просто, какъ будто всё эти розетки, кружева, всё подробности туалета не стоили ей и ея домашнимъ ни минуты вниманія, какъ будто она родилась въ этомъ тюлё, кружевахъ, съ этою высокою прической,

сь розой и двумя листками наверху ея.

Когда старая княгиня предъ входомъ въ залу, хотёла оправить на ней завернувшуюся ленту пояса, Кити слегка отклонилась: она чувствовала, что все само собой должно быть хорошо

и граціозно на ней и что оправлять ничего не нужно.

Кити была въ одномъ изъ своихъ счастливыхъ дней. Платье не тъснило нигдъ, нигдъ не спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались; розовыя туфли на высокихъ, выгнутыхъ каблукахъ не жали, а веселили ножку. Густыя бандо бълокурыхъ волосъ держались какъ свои на маленькой головкъ Пуговицы всъ три застегнулись не порвавшись на высокой пер-

чаткъ, которая обвила ея руку, не измънивъ ея формы. Черпая бархатка медальона особенно нъжно окружила шею. Бархатка эта была прелесть, и дома, глядя въ зеркало на свою шею. Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всемъ другомъ могло еще быть сомнъніе, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась и здёсь, на балё, взглянувъ на нее въ зеркало. Въ обнаженныхъ плечахъ и рукахъ Кити чувствовала холодную мраморность — чувство, которое она особенно любила. Глаза блестъли, и румяныя губы не могли не улыбаться отъ сознанія своей привлекательности. Не успѣла она войти въ залу и дойти до тюлево-ленто-кружевно-цевтной толпы дамъ, ожидасшихъ приглашенія танцовать (Кити никогда не стаивала въ этой толив), какъ ужъ ее пригласили на вальсъ, и пригласилъ лучшій кавалерь, главный кавалерь по бальной іерархіи, знаменитый дирижерь баловь, церемоніймейстерь, женатый, красивый и статный мужчина, Егорушка Корсунскій. Только что оставивъ графиню Бонину, съ которой онъ протанцовалъ первый турь вальса, онь, оглядывая свое хозяйство, то-есть нустившихся танцовать нъсколько паръ, увидъль входившую Кити и подбъжалъ къ пей тою особенною, свойственною только дирижерамъ баловъ, развязною иноходью и, поклонившись, даже не спрашивая, желаеть ли она, занесь руку, чтобь обнять ея тонкую талію. Она оглянулась, кому передать вферь, и, улыбаясь ей, хозяйка взяла его.

— Какъ хорошо, что вы пріфхали во-время, — сказаль онъ

ей, обнимая ея талію, —а то что за манера опаздывать.

Она положила, согнувши, лъвую руку на его плечо, и маленькія ножки въ розовыхъ башмакахъ быстро, легко и мърно задвигались въ тактъ музыки по скользкому паркету.

— Отдыхаешь, вальсируя съ вами, — сказаль онъ ей, пускаясь въ первые небыстрые шаги вальса. — Прелесть какая лег-кость, précision, — говориль онъ ей то, что говориль почти

всьмъ хорошимъ знакомымъ.

Она улыбнулась на его похвалу и черезъ его плечо продолжала разглядывать залу. Она была не вновь выбажающая, у которой на балъ всъ лица сливаются въ одно волшебное впечатлъніе; она и не была затасканная по баламъ дъвущка, которой всв лица были такъ знакомы, что наскучили; но она была на серединъ этихъ двухъ. — она была возбуждена, а вмъств съ темъ обладала собой настолько, что могла наблюдать. Въ лѣвомъ углу залы, она видёла, сгруппировался цвътъ общества. Тамъ была до невозможнаго обнаженная красавица Лиди, жена Корсунскаго, тамъ была хозяйка, тамъ сіялъ своей

лысиной Кривинъ, всегда бывшій тамъ, гдѣ цвѣтъ общества; туда смотрѣли юноши, не смѣя подойти, н тамъ она нашла глазами Стиву и потомъ увидала прелестную фигуру и голову Анны въ черномъ бархатномъ платьѣ. И оно былъ тутъ. Кити не видала его съ того вечера, когда она отказала Левину. Кити своими дальнозоркими глазами тотчасъ узнала его и даже замѣтила, что онъ смотрѣлъ на нее.

- Что жъ, еще туръ? Вы не устали?-сказалъ Корсунскій,

слегка запыхавшись.

Нѣтъ, благодарствуйте!Куда же отвести васъ?

- Каренина туть, кажется... отведите меня къ ней.

- Куда прикажете.

И Корсупскій завальсироваль, умеряя шагь, прямо на толну въ лѣвомъ углу залы, приговаривая: «pardon, mesdames, pardon, pardon, mesdames», и, давируя между моремъ кружевъ, тюля и лентъ и не запъпивъ ни за перышко, повернулъ круто свою даму, такъ что открылись ея тонкія ножки въ ажурныхъ чулкахъ, а шлейфъ разнесло опахаломъ и закрыло имъ колѣни Кривину. Корсунскій поклонился, выпрямиль открытую грудь и подалъ руку, чтобы провести ее къ Аннъ Аркадьевнъ. Кити. раскраснъвшись, сняла шлейфъ съ колънъ Кривина и, закруженная немного, оглянулась, отыскивая Анну. Анна была не въ лиловомъ, какъ того непремънно хотъла Кити, а въ черномъ, низко сръзанномъ бархатномъ платъв, открывавшемъ ел точеныя, какъ старой слоновой кости, полныя плечи и грудь и округлыя руки съ тонкою крошечною кистью. Все платье было общито венеціанскимъ гипюромъ. На головѣ у нея, въ черныхъ волосахъ, своихъ безъ примъси, была маленькая гирлянда анютиныхъ глазокъ, и такая же на черной лентъ пояса между бълыми кружевами. Прическа ея была незамътна. Замътны были только, украшая ее, эти своевольныя короткія колечки курчавыхъ волосъ, всегда выбивавшіяся на затылків и вискахъ. На точеной крынкой шев была нитка жемчуга.

Кити видѣла каждый день Анну, была влюблена въ нее и представляла себѣ ее непремѣнно въ лиловомъ. Но теперь, увидавъ ее въ черномъ, она почувствовала, что не понимали всей ея прелести. Она теперь увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть въ лиловомъ и что ея прелесть состояла именно въ томъ, что она всегда выступала изъ своего туалета, что туалетъ никогда не могъ быть виденъ на ней. И черное платье съ пышными кружевами не было видно на ней; это была только рамка и

была видна только она, простая естественная, изящная, вместв веселая и оживленная.

Она стояла, какъ и всегда, чрезвычайно прямо держась, и, когда Кити подошла къ этой кучкъ, говорила съ хозяиномъ

дома, слегка поворотивъ къ нему голову.

- Нътъ, я не брошу камня, - отвъчала она ему на чтото, -- хотя я не понимаю, -- продолжала она, пожавъ плечами, и тотчась же съ нъжною улыбкой покровительства обратилась къ Кити. Бъглымъ женскимъ взглядомъ окинувъ ся туалетъ, она сдёлала чуть замётное, но понятное для Кити, одобрительное ея туалету и красотъ движение головой. Вы и въ залу входите танцуя. — прибавила она.

— Это одна изъ моихъ върнъйшихъ помощницъ, — сказлаъ Корсунскій, кланяясь Аннъ Аркадьевнъ, которой онъ не видаль еще. — Княжна номогаеть саблать баль веселымъ и прекраснымь. Анна Аркадьевна, туръ вальса, — сказалъ онъ нагибаясь.

— А вы знакомы? — спросиль хозяинь.

— Съ къмъ мы не знакомы? Мы съ женой какъ бълые волки, насъ всв знають, — отвъчалъ Корсунскій. — Туръ вальса, Анна Аркадьевна.

— Я не таничю, когда можно не таниовать, — сказаль она.

— Но нынче нельзя, - отвъчалъ Корсунскій.

Въ это время подходилъ Вронскій.

- Ну, если нынче нельзя не танцовать, такъ пойдемте,сказала она, не замъчая поклона Вронскаго, и быстро подняла

руку на плечо Корсунскаго.

«За что она недовольна имь?» подумала Кити, замътивъ, что Анна умышленно не отвътила на поклонъ Вронскаго. Вронскій подошель къ Кити, напоминая ей о первой кадрили и сожалья, что все это время не имьль удовольствія ее видьть. Кити смотръла, любуясь, на вальсировавшую Анну и слушала его. Она ждала, что онъ пригласить ее на вальсъ, но онъ не пригласиль, и она удивленно взглянула на него. Онъ покраснълъ и поспътно пригласилъ вальсировать, но только что онъ обнядъ ея тонкую талію и сдёлаль первый шагь, какь вдругь музыка остановилась. Кити посмотръла на его лицо, которое было на такомъ близкомъ отъ нея разстояніи, и долго потомъ, черезъ нёсколько лёть, этоть взглядь, полный любви, которымь она тогда взглянула на него и на который онъ не отвётиль ей, мучительнымъ стыдомъ ръзалъ ея сердце:

— Pardon, pardon! Вальсь, вальсь! — закричаль сь другой стороны зала Корсунскій и, подхвативъ первую попавшуюся

барышню, сталъ самъ танцовать.

#### XXIII.

Вронскій сь Кити прошель нісколько туровь вальса. Послі вальса Кити подошла къ матери и едва успъла сказать и сколько словь съ Нордстонь, какъ Вронскій уже пришель за ней для первой каприли. Во время калрили ничего значительнаго не было сказано, шель прерывистый разговорь то о Корсунскихь. мужь и жень, которыхь онь очень забавьо описываль, какь милыхъ сорокальтнихъ дътей, то о будущемъ общественномъ театръ, и только одинъ разъ разговоръ затронулъ ее за живое, когда онь спросиль о Левинъ, туть ли онъ, и прибавилъ, что онъ очень понравился ему. Но Кити и не ожидала большаго оть кадрили. Она ждала съ замираніемъ сердца мазурки. Ей казалось, что въ мазуркъ все должно ръшиться. То, что онъ во время кадрили не пригласилъ ея на мазурку, не тревожило ея. Она была увърена, что она танцуеть мазурку съ нимъ, какъ и на прежнихъ балахъ, и пятерымъ отказала мазурку, говоря, что танцуетъ. Весь баль по послёдней калрили быль для Кити волшебнымь сновидъніемь радостныхъ цвътовъ, звуковъ и движеній. Она не танновала только, когда чувствовала себя слишкомъ усталою и просила отдыха. Но, танцуя последнюю кадриль съ однимъ изь скучныхь юношей, которому пельзя было отказать, ей случилось быть vis-à-vis съ Вронскимь и Анной. Она не сходилась съ Анной съ самаго прівзда и туть вдругь увидала ее опять совершенно новою и неожиданною. Она увидала въ ней столь знакомую ей самой черту возбужденія отъ успъха. Она видъла, что Анна пьяна виномъ возбуждаемаго ею восхищенія. Она знала это чувство и знала его признаки, и видела ихъ на Анне. видъла дрожащій, вспыхивающій блескъ въ глазахъ и улыбку счастія и возбужденія, невольно изгибающую губы, и отчетливую гранію, върность и легкость движеній.

«Кто? — спросила она себя. — Всв или одинь?» И, не помогал мучившемуся юноштв, съ которымъ она танцовала, въ разговоръ, нить котораго онъ упустилъ и не могъ поднять, и наружно подчинясь весело громкимъ повелительнымъ крикамъ Корсунскаго, то бросающаго всвхъ въ grand rond, то въ chaine, она наблюдала, и сердце ея сжималось больше и больше. «Нътъ, это не любованье толпы опьянило ее, а восхищеніе одного. И этотъ одинъ — неужели это онъ?» Каждый разъ, какъ онъ говорилъ съ Анной, въ глазахъ ея вспыхивалъ радостный блескъ, и улыбка счастія изгибала ея румяныя губы. Она какъ будто дълала усиліе надъ собой, чтобы не выказывать этимъ признаковъ радости.

но они сами собой выступали на ея лиць. «Но что же онь?» Кити посмотрьла на него и ужаснулась. То, что Кити такъ ясно представлялось въ веркаль лица Анны, она увидьла на немъ. Куда дълась его всегда спокойная, твердая манера и безпечно спокойное выраженіе лица? Нъть, онъ теперь, каждый разъ какъ обращался къ ней, немного сгибаль голову, какъ бы желая пасть предъ ней, и во взглядъ его было одно выраженіе покорности и страха. «Я не оскорбить хочу, — каждый разъ какъ будто говорилъ его взглядь, — но спасти себя хочу, и не знаю какъ». На лиць его было такое выраженіе, котораго она ни-когда не видала прежде.

Они говорили объ общихъ знакомыхъ, вели самый ничтожный разговоръ, но Кити казалось, что всякое сказанное ими слово решало ихъ и ея судьбу. И странно то, что хотя они действительно говорили о томъ, какъ смъщонъ Иванъ Ивановичь своимъ французскимъ языкомъ, и о томъ, что для Елецкой можно было бы найти лучше партію, а между темь эти слова имели для нихъ значеніе, и они чувствовали это такъ же, какъ и Кити. Весь баль, весь свъть — все закрылось туманомъ въ душв Кити. Только пройденная ею строгая школа воспитанія поддерживала ее и заставляла дёлать то, чего отъ нея требовали, тоесть танцовать, отвъчать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Но предъ началомъ мазурки, когда уже стали разставлять стулья и некоторыя пары двинулись изь маленьких въ большую залу, на Кити нашла минута отчаянія и ужаса. Она отказала пятерымъ и теперь не танцовала мазурки. Даже не было надежды, чтобы ее пригласили, именно потому, что она имъла слишкомъ большой успахь въ светв и никому въ голову не могло придти, чтобь она не быда приглашена до сихъ поръ, Надо было сказать матери, что она больна, и убхать домой, но на это у нея не было силы. Она чувствовала себя убитою.

Она вашла въ глубь маленькой гостиной и опустилась на кресло. Воздушная юбка платья поднялась облакомъ вокругь ен тонкаго стана; одна обнаженная, худая, нѣжная дѣвичья рука, безсильно опущенная, утонула въ складкахъ розоваго тюника; въ другой она держала вѣеръ и быстрыми короткими движеніями обмахивала свое разгоряченное лицо. Но вопреки этому виду бабочки, только что уцѣпившейся за травку и готовой вотъ-вотъ вспорхнувъ развернуть радужныя крылья, стращное отчаяніе щемило ей сердце.

«А можеть быть, и ошибаюсь, можеть быть, этого не было?» И она опять вспоминала все, что она видъла.

— Кити, что жъ это такое?—сказала графиня Нордстонъ, по ковру неслышно подойдя къ ней.—Я не попимаю этого.

У Кити дрогнула нижняя губа; она быстро встала.

- Кити, ты не танцуешь мазурки?

— Неть, неть, — сказала Кити дрожащимь оть слевь го-

— Онъ при мнѣ звалъ ее на мазурку,—сказала Нордстонъ, зная, что Кити пойметь, кто онъ и она. — Она сказала: развѣ вы не танцуете съ кнажной Щербацкой?

— Ахъ, миъ все равно! — отвъчала Кити.

Никто, кромѣ ея самой, не понималъ ея положенія, никто не зналь того, что она вчера отказала человѣку, котораго она, можетъ быть, любила, и отказала потому, что вѣрила въ другого.

Графиня Нордстонъ нашла Корсунскаго, съ которымъ она

танцовала мазурку, и велъла ему пригласить Кити.

Кити танцовала въ первой паръ, и къ ел счастію ей не надо было говорить, потому что Корсунскій все время бъгаль, распоряжалсь по своему хозяйству. Вронскій съ Анной сидъли почти противъ нел. Она видъла ихъ своими дальнозоркими глазами, видъла ихъ и вблизи, когда они сталкивались въ парахъ, и чъмъ больше она видъла ихъ, тъмъ больше убъждалась, что несчастіе ел свершилось. Она видъла, что они чувствовали себя наединъ въ этой полной залъ. И на лицъ Вронскаго, всегда столь твердомъ и независимомъ, она видъла то поразившее ее выраженіе потерянности и покорности, похожее на выраженіе умной собаки, когда она виновата.

Анна улыбалась — и улыбка передавалась ему. Она задумывалась — и онъ становился серьезенъ. Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити къ лицу Анны. Она была прелестна въ своемъ простомъ черномъ платъв, прелестны были ея полныя руки съ браслетами, прелестна твердая шея съ ниткой жемчуга, прелестны выощіеся волосы разстроившейся прически, прелестны граціозныя легкія движенія маленькихъ потъ и рукъ, прелестно это красивое лицо въ своемъ оживленіи, но

было что-то ужасное и жестокое въ ея прелести.

Кити любовалась ею еще болье, чыть прежде, и все больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленною, и лицо ея выражало это. Когда Вронскій увидаль ее, столкнувшись съ ней вы мазуркы, онь не вдругь узналь ее: такь она измычилась.

— Прекрасный баль! — сказаль онь ей, чтобы сказать что-

нибудь

<sup>—</sup> Да, — отвъчала она.

Въ серединъ мазурки, повторяя сложную фигуру, вновь выдуманную Корсунскимъ, Анна вышла на середину круга, взяла двухъ кавалеровъ и подозвала къ себъ одну даму и Кити. Кити испуганно смотръла на нее, подходя. Анна прищурившись смотръла на нее и улыбнулась, пожавъ ей руку. Но, замътивъ, что лицо Кити только выраженіемъ отчаянія и удивленія отвътило на ея улыбку, она отвернулась отъ нея и весело заговорила съ другою дамой.

«Да, что-то чуждое, бъсовское и прелестное есть въ ней»,

сказала себѣ Кити.

Анна не хотъла оставаться ужинать, но хозяинъ сталъ про-

— Полно, Анна Аркадьевна, — заговорилъ Корсунскій, забирая ея обнаженную руку подъ рукавъ своего фрака. — Какая у меня идея котильона! Un bijou!

И онъ понемножку двигался, стараясь увлечь ее. Хозяинъ

улыбался одобрительно.

— Нѣтъ, я не останусь, — отвѣтила Анна улыбаясь, но, несмотря на улыбку, и Корсунскій, и хозяинъ поняли по рѣшительному тону, съ какимъ она отвѣчала, что она не останется. — Нѣтъ, и такъ въ Москвѣ танцовала больше на вашемъ одномъ балѣ, чѣмъ всю зиму въ Петербургѣ, — сказала Анна, оглядываясь на подлѣ нея стоявшаго Вронскаго. — Надо отдохнуть передъ дорогой.

— А вы решительно едете завтра? — спросиль Вронскій.

— Да, я думаю, — отвъчала Анна, какъ бы удивляясь смълости его вопроса; но неудержимый дрожащій блескъ глазъ и улыбки обжегь его, когда она говорила это.

Анна Аркадьевна не осталась ужинать и убхала.

## XXIV.

«Да, что-то есть во мнѣ противное, отталкивающее, —думаль Левинъ, вышедши отъ Щербацкихъ и иѣшкомъ направляясь къ брату. —И не гожусь я для другихъ людей. Гордость, говорять. Нѣтъ, у меня иѣтъ и гордости. Если бы была гордость, я не поставилъ бы себя въ такое положеніе». И онъ представлялъ себѣ Вронскаго, счастливаго, добраго, умнаго и спокойнаго, никогда, навѣрное, не бывавшаго въ томъ ужасномъ положеніи, въ которомъ онъ былъ нынче вечеромъ. «Да, она должна была выбрать его. Такъ надо, и жаловаться мнѣ не на кого и не за что. Впноватъ я самъ. Какое право имѣлъ я ду-

мать, что она захочеть соединить свою жизнь съ моею? Кто я? и что я? Ничтожный человъкъ, никому и ни пля кого ненужный». И онъ вспомнилъ о братъ Николав и съ ралостью остаповился на этомъ воспоминании. «Не правъ ли онъ, что все на свътъ лурно и гадко? И едва ли мы справедливо судимъ и сулили о брать Николав. Разумьется, съ точки зрвнія Прокофія, вилъвшаго его въ оборванной шубъ и пъянаго, онъ презрънный человъкъ: но я знаю его иначе. Я знаю его лушу и знаю, что мы нохожи съ нимъ. А я. вмъсто того чтобы ъхать отыскать его, побхаль обблать и сюда». Левинь подошель къ фонарю. прочель адресь брата, который у него быль въ бумажникъ, и полозваль извозчика. Всю длинную дорогу до брата Левинъ живо приноминаль себъ всъ извъстныя ему событія изъ жизни брата Николая. Вспоминаль онь, какь брать въ университеть и голь послё университета, несмотря на насмёшки товаришей. жиль какъ монахъ, въ строгости исполняя всв обряды религіи. службы, посты и избъгая всякихъ удовольствій, въ особенности женщинь; и потомъ какъ вдругъ его прорвало, онъ сблизплся съ самыми гадкими людьми и пустился въ самый безпутный разгуль. Вспоминаль потомь про исторію сь мальчикомь, котораго онъ взяль изъ деревни, чтобы воспитывать, и въ припалкъ злости такъ избилъ, что началось дъло по обвинению въ причиненій увічья. Вспоминаль потомь исторію съ шулеромь. которому онъ проигралъ деньги, далъ вексель и на котораго самь подаль жалобу, доказывая, что тоть его обмануль. (Это были тъ леньги, которыя заплатилъ Сергъй Ивановичь.) Потомъ вспоминалъ, какъ онъ ночевалъ ночь въ части за буйство. Вспоминаль затенный имъ постыдный пропессъ съ братомъ Сергъемъ Ивановичемъ за то, что тотъ булто бы не выилатиль ему долю изъ материнскаго имънія, и послъднее дъло. когда онъ убхалъ служить въ Западный край и тамъ попалъ подъ судъ за побон, нанесепные старшинъ... Все это было ужасно гадко, но Левину это представлялось совсвив не такъ гадко, какъ это должно было представляться тъмъ, которые не знали Николая, не знали всей его исторіи, не знали его серипа.

Левинъ помнилъ, какъ въ то время, когда Николай былъ въ періодѣ набожности, постовъ, монаховъ, службъ церковныхъ. когда онъ искалъ въ религіи помощи, узды на свою страстиую натуру, никто не только пе поддержалъ его, но всѣ, и онъ самъ, смѣялисъ надъ нимъ. Его дразнили, звали его Ноемъ, монахомъ; а когда его прорвало, никто не помогъ ему, а всѣ

съ ужасомъ и омерзтніемъ отвернулись.

Левинъ чувствовалъ, что братъ Николай въ душъ своей, въ самой основъ своей души, несмотря на все безобразіе своей жизни, не былъ болъе неправъ, чъмъ тъ люди, которые презирали его. Онъ не былъ виноватъ въ томъ, что родился съ своимъ неудержимымъ характеромъ и стъсненнымъ чъмъ-то умомъ. Но онъ всегда хотълъ быть хорошимъ. «Все выскажу ему, все заставлю его высказать и покажу ему, что я люблю и потому понимаю его», ръшилъ самъ съ собою Левинъ, подъъзжая въ одиннадцатомъ часу къ гостиницъ, указанной на адресъ.

— Наверху, 12-й и 13-й, — отвътилъ швейцаръ на вопросъ

Левина.

— Дома?

— Должно дома.

Дверь 12-го номера была полуотворена, и оттуда въ полосъ свъта выходилъ густой дымъ дурного и слабаго табаку, и слышался незнакомый Левину голосъ, но Левинъ тотчасъ же узналъ, что братъ тутъ: онъ услыхалъ его покашливанье.

Когда онъ вошелъ въ дверь, незнакомый голосъ говорилъ:
— Все зависить отъ того, насколько разумно и сознательно

поведется дёло.

Константинъ Левинъ заглянулъ въ дверь и увидълъ, что говоритъ съ огромной шапкой волосъ молодой человъкъ въ поддевкъ, а молодая рябоватая женщина, въ шерстяномъ платъъ безъ рукавчиковъ и воротничковъ, сидитъ на диванъ. Брата не видно было. У Константина больно сжалось сердне при мысли о томъ, въ средъ какихъ чужихъ людей живетъ его братъ. Никто не услыхалъ его, и Константинъ, снимая калоши, прислушивался къ тому, что говорилъ господинъ въ поддевкъ. Онъ говорилъ о какомъ-то предпріятіи.

— Ну, чорть ихъ дери, привилегированные классы, —прокашливаясь, проговориль голосъ брата. —Маша, добудь ты намъ

поужинать и дай вина, если осталось, а то пошли.

Женщина встала, вышла за перегородку и увидала Константина.

— Какой-то баринъ, Николай Дмитричъ, —сказала она.

— Кого нужно?—сердито сказалъ голосъ Николая Левина.
— Это я —отвечать Константинъ Левинъ выхоля на свътъ

— Это я, тотвъчалъ Константинъ Левинъ, выходя на свътъ. — Кто я? теще сердитъе повторилъ голосъ Николая. Слышно было, какъ онъ быстро всталъ, зацъпивъ за что-то, и Левинъ увидалъ передъ собой въ дверяхъ столь знакомую и все-таки поражающую своею дикостью и болъзненностью, огромную, худую, сутуловатую фигуру брата, съ его большими, испуганными глазами.

Онь быль еще худѣе, чѣмъ три года тому назадъ, когда Константинъ Левинъ видѣлъ его въ послѣдній разъ. На немъ былъ короткій сюртукъ. И руки, и широкія кости казались еще огромпѣе. Волосы стали рѣже, тѣ же прямые усы закрывали губы,

тъ же глаза странно и наивно смотръли на вошедшаго.

— А, Костя!—вдругъ проговорилъ опъ, узнавъ брата, и глаза его засвътились радостью. Но въ ту же секунду опъ оглянулся на молодого человъка и сдълалъ столь знакомое Константину судорожное движение головой и шеей, какъ будто галстукъ жалъ его; и совсъмъ другое—дикое, страдальческое и жестокое—выражение остановилось на его исхудаломъ лицъ.

— Я писаль и вамъ, и Сергъю Иванычу, что я васъ пе знаю

и не хочу знать. Что тебъ, что вамъ нужно?

Онъ былъ совсёмъ не такой, какимъ воображалъ его Константинъ. Самое тяжелое и дурпое въ его характеръ, то, что дълало столь труднымъ общеніе съ нимъ, было позабыто Константиномъ Левинымъ, когда онъ думалъ о немъ; и теперь, когда онъ увидълъ его лицо, въ особенности это судорожное поворачиваніе головы, онъ вспомнилъ все это.

- Мит ни для чего не нужно видеть тебя, -робко отвечаль

онъ. - Я просто прівхаль тебя видеть.

Робость брата, видимо, смягчила Николая. Онъ дернулся

губами.

— А, ты такь?—сказаль онь.—Ну, входи, садись. Хочеть ужинать? Маша, три порціи принеси. Нѣть, постой. Ты знаеть, кто это?—обратился онь къ брату, указывая на господина въ поддевкѣ:—это господинъ Крицкій, мой другь еще изъ Кіева, очень замѣчательный человѣкъ. Его, разумѣется, преслѣдуетъ

полиція, потому что онъ не подлецъ.

И онъ оглянулся по своей привычкѣ на всѣхъ бывшихъ въ комнатѣ. Увидѣвъ, что женщина, стоявшая въ дверяхъ, двинулась было идти, онъ крикнулъ Фі: «Постой, я сказаль». И съ тѣмъ недоумѣніемъ, съ тою нескладностью разговора, которыя такъ зналъ Константинъ, онъ опять, оглядывая всѣхъ, сталъ разсказывать брату исторію Крицкаго: какъ его выгнали изъ университета за то, что онъ завелъ общество вспоможенія бѣднымъ студентамъ и воскресныя школы, и какъ потомъ онъ поступилъ въ народную школу учителемъ, и какъ его оттуда также выгнали, и какъ потомъ судили за что-то.

Вы кіевскаго университета? — сказаль Константинъ Левинъ
 Крицкому, чтобы прервать установившееся неловкое молчаціе.

— Да, кіевскаго быль, — насупившись, сердито проговориль Крацкій. — А эта женщина,—перебнять его Николай Левинъ, указывая на нее,—моя подруга жизни, Марья Николаевна. Я взяль ее изъ дома,—и онъ дернулся шеей, говоря это.—Но люблю ее и уважаю, и всёхъ, кто меня хочетъ знать,—прибавилъ онъ, возвышая голосъ и хмурясь, — прошу любить и уважать ее. Она все равно что моя жена, все равно. Такъ вотъ ты знаешь, съ къмъ имъешь дъло. И если думаешь, что ты унизишься, такъ вотъ Богъ, а вотъ порогъ.

И опять глаза его вопросительно объжали всехъ.

- Отчего же я унижусь, я не понимаю.

— Такъ вели, Маша, принести ужинать: три порціи, водки и вина... Нѣтъ, постой... Нѣтъ, не надо... Иди.

# XXV:

— Такъ видищь, —продолжалъ Николай Левинъ, съ усиліемъ морша лобъ и подергиваясь.

Ему, видимо, трудно было сообразить, что сказать и сделать.

— Вотъ видишь ли...—онъ указалъ въ углу комнаты какіето жельзные бруски, завязанные бечевками.—Видищь ли это? Это начало новаго дъла, къ которому мы приступаемъ. Дъло это есть производительная артель...

Константинъ почти не слушалъ. Онъ вглядывался въ его болъвненное чахоточное лицо, и все больше и больше ему жалко было его, и онъ не могъ заставить себя слушать то, что братъ разсказывалъ ему про артель. Онъ видълъ, что эта артель есть только якорь спасенія отъ презрѣнія къ самому себъ. Николай

Левинъ продолжалъ говорить:

— Ты знаешь, что капиталь давить работника. Работники у нась, мужики, несуть всю тягость труда и поставлены такь, что, сколько бы они ни трудились, они не могуть выйти изъ своего скотскаго положенія. Всё барыши заработной платы, на которые они могли бы улучшить свое положеніе, доставить себё досугь и вслёдствіе этого образованіе, —всё излишки платы отнимаются у нихъ капиталистами. И такъ сложилось общество, что чёмъ больше они будутъ работать, тёмъ больше будуть наживаться купцы, землевладёльцы, а они будутъ скоты рабочіе всегда. И этотъ порядокъ нужно измёнить, —кончиль онъ и вопросительно посмотрёль на брата.

— Да, разумъется, — сказалъ Константинъ, вглядываясь въ румянецъ, выступившій подъ выдающимися костями щекъ брата.

- И мы вотъ устраиваемъ артель слесарную, гдѣ все производство, и барышъ, и главныя орудія производства, все будеть общее.
  - Гдъ же будетъ артель? спросилъ Константинъ Левинъ.

— Въ селъ Воздремъ, Казанской губерніи.

- Да отчего же въ селъ? Въ селахъ, мнъ кажется, и такъ дъла много. Зачъмъ въ селъ слесарная артель?
- А затъмъ, что мужики теперь такіе же рабы, какими были прежде, и отъ этого-то вамъ съ Сергъемъ Иванычемъ и непріятно, что ихъ хотятъ вывести изъ этого рабства,—сказалъ Николай Левинъ, раздраженный возраженіемъ.

Константинъ Левинъ вздохнулъ, оглядывая въ это время комнату, мрачную и грязную. Этотъ вздохъ, казалось, еще болѣе

раздражиль, Николая.

— Знаю ваши съ Сергвемъ Иванычемъ аристократическія воззрвнія. Знаю, что онъ всв силы ума употребляеть на то, чтобъ оправдать существующее зло.

— Нътъ, да къ чему ты говоришь о Сергъъ Иванычъ?-про-

говориль улыбаясь Левинъ.

- Сергъй Иваныть? А вотъ къ чему! вдругъ при имени Сергъя Ивановича вскрикнулъ Николай Левинъ, —вотъ къ чему... Да что говорить? Только одно... Для чего ты пріъхалъ ко миъ? Ты презираешь это, и прекрасно, и ступай съ Богомъ, ступай! кричалъ онъ, вставая со стула, —и ступай, и ступай!
  - Я нисколько не презираю, —робко сказалъ Константинъ

Левинъ. - Я даже и не спорю.

Въ это время вернулась Марья Николаевна. Николай Левинъ сердито оглянулся на нее. Она быстро подошла къ нему и чтото прошентала.

- Я нездоровъ, я раздражителенъ сталъ, проговорилъ, успокаивъясь и тяжело дыша, Николай Левинъ, и потомъ ты миѣ говоришь о Сергъъ Иванычъ и его статъъ. Это такой вздоръ, такое вранье, такое самообманыванье. Что можетъ писать о справедливости человъкъ, который ея не знаетъ? Вы читали его статью? обратился онъ къ Крицкому, опять садясь къ столу и сдвигая съ него до половины насыпанныя папиросы, чтобъ опростать мъсто.
- Я не читалъ, мрачно сказалъ Крипкій, очевидно не хотевтій вступать въ разговоръ.
- Отчего?—съ раздраженіемъ обратился теперь къ Крицкому Николай Левинъ.
  - Потому что не считаю нужнымъ терять на это время.

— То-есть, позвольте, почему же вы знаете, что вы потеряете время? Многимъ статьи эта недоступна, то-есть выше ихъ.

— Но я, другое дело, я вижу насквозь его мысли и знаю,

почему это слабо.

Всв замолчали. Крицкій медлительно всталь и взялся за шапку.

— Не хотите ужинать? Ну, прощайте. Завтра приходите со

слесаремъ.

Только что Крицкій вышель, Николай Левинь улыбнулся и подмигнуль.

— Тоже плохъ, проговориль онъ. Въдь я вижу... Но въ это время Крипкій въ дверяхъ позваль его.

— Что еще нужно?—сказаль онь и вышель къ нему въ коридорь. Оставшись одинь съ Марьей Николаевной, Левинь обратился къ ней:

— А вы давно съ братомъ? — сказалъ онъ ей.

— Да вотъ уже второй годъ. Здоровье ихъ очень плохо стало. Пьютъ много,—сказала она.

— То-есть какъ пьеть?

— Водку пьють, а имъ вредно.

— А развъ много? прошенталъ Левинъ.

- Да,—сказала она, робко оглядываясь на дверь, въ которой показался Николай Левинъ.
- О чемъ вы говорили?—сказалъ онъ, хмурясь и переводя испуганные глаза съ одного на другого.—О чемъ?

— Ни о чемъ, смутясь отвъчаль Константинъ.

— А не хотите говорить, какъ хотите. Только нечего тебъ съ ней говорить. Она дъвка, а ты баринъ, проговорилъ онъ, подергиваясь шеей. Ты, я въдь вижу, все понялъ и оцънилъ и съ сожалъніемъ относишься къ моимъ заблужденіямъ, заговорилъ онъ опять, возвышая голосъ.

— Николай Дмитричь, Николай Дмитричь, прошентала

опять Марья Николаевна, приближаясь къ нему.

— Ну хорошо, хорошо!.. Да что жъ ужинъ? А, вотъ и онъ, проговорилъ онъ, увидавъ лакея съ подносомъ. Сюда, сюда ставь, проговорилъ онъ сердито и тотчасъ взялъ водку, налилъ рюмку и жадно выпилъ. Выпей, хочешь? обратился онъ къ брату, тотчасъ же повеселъвъ. Ну, будетъ о Сергъ Иваничъ. Я все-таки радъ тебя видъть. Что тамъ ни толкуй, а все че чужіе. Ну, выпей же. Разскажи, что ты дълаешь? продолжалъ онъ, жадно пережевывая кусокъ хлъба и наливая другую рюмку. Какъ ты живешь?

— Живу одинь въ деревнъ, какъ жилъ прежде, занимаюсь ковяйствомъ,—отвъчалъ Константинъ, съ ужасомъ вглядываясь въ жадность, съ которою братъ его пилъ и ѣлъ, и стараясь скрыть свое вниманіе.

— Отчего ты не женишься?

- Не пришлось, покраснъвъ отвъчалъ Константинъ.
- Отчего? Мив—кончено. Я свою жизнь испортиль. Это я сказаль, и скажу, что если бы мив дали тогда мою часть, когда мив она нужна была, вся жизнь моя была бы другая.

Константинъ посившилъ отвести разговоръ.

— А ты знаешь, что твой Ванюшка у меня въ Покровскомъ конторщикомъ?—сказалъ онъ.

Николай дернуль шеей и задумался.

— Да, разскажи мив, что двлается въ Покровскомъ? Что, домъ все стоитъ, и березы, и наша классная? А Филиппъ садовникъ неужели живъ? Какъ я помню бесъдку и диванъ!.. Да смотри же, ничего не перемъняй въ домъ, но скоръе женисъ и опять заведи то же, что было. Я тогда пріъду къ тебъ, если твоя жена будетъ хорошая.

— Да прівзжай теперь по мнв. - сказаль Левинь. - Какь бы

мы хорошо устроились!

— Я бы прівхаль къ тебв, если бы зналь, что не найду Сергвя Иваныча.

- Ты его не найдешь. Я живу совершенно независимо отъ

него.

— Да, но какъ ни говори, ты долженъ выбрать между мною и имъ,—сказалъ онъ, робко глядя въ глаза брату.

Эта робость тронула Константина.

— Если хочешь знать всю мою исповедь въ этомъ отношении, я скажу тебъ, что въ вашей ссоръ съ Сергъемъ Иванычемъ я не беру ни той, ни другой стороны. Вы оба неправы. Ты неправъ болъе внъшнимъ образомъ, а онъ болъе внутренно.

— А, а! Ты поняль это, ты поняль это! радостно закри-

чаль Николай.

— Но я лично, если ты хочешь знать, больше дорожу дружбой съ тобой, потому что...

- Почему, почему?

Константинъ не могъ сказать, что онъ дорожитъ потому, что Николай несчастенъ и ему нужна дружба. Но Николай понялъ, что онъ хотълъ сказать именно это, и, нахмурившись, взялся опять за водку.

— Будеть, Николай Дмитричь! — сказала Марья Николаевна.

протягивая пухлую обнаженную руку къ графинчику.

— Пусти! Не приставай! Прибью! — крикнуль онъ.

Марья Николаевна улыбнулась кроткою и доброю улыбкой

которая сообщилась и Николаю, и приняла водку.

— Да ты думаешь, она ничего не понимаеть?—сказалъ Николай.—Она все это понимаеть лучше всёхъ насъ. Правда, что есть въ ней что-то хорошее, милое?

— Вы никогда прежде не были въ Москвъ?-сказалъ ей

Константинъ, чтобы сказать что-нибудь.

— Да не говори ей сы. Она этого боится. Ей никто, кромъ мирового судьи, когда ее судили за то, что она хотъла уйти изъ дома разврата, никто не говорилъ сы. Боже мой, что это за безсмыслица на свътъ!—вдругъ вскрикнулъ онъ.—Эти новыя учрежденія, эти мировые судьи, земства—что это за безобразіе!

И онъ началъ разсказывать свои столкновенія съ новыми

учрежденіями.

Константинъ Левинъ слушалъ его, и то отрицаніе смысла во всѣхъ общественныхъ учрежденіяхъ, которое онъ раздѣлялъ съ нимъ и часто высказывалъ, было ему непріятно теперь изъ устъ брата.

— На томъ свътъ поймемъ все это, —сказалъ онъ шутя.

— На томъ свътъ? Охъ, не люблю я тотъ свътъ! Не люблю, —сказаль онъ, остановивъ испуганные, дикіе глаза на лицъ брата. —И въдь вотъ, кажется, что уйти изо всей мерзости, путаницы, и чужой, и своей, хорошо бы было, а я боюсь смерти, ужасно боюсь смерти. —Онъ содрогнулся. —Да выпей чтонибудь. Хочешь шампанскаго? Или поъдемъ куда-нибудь. Поъдемъ къ пыганамъ! Знаешь, я очень полюбилъ цыганъ и русскія пъсни.

Языкъ его сталъ мѣшаться, и онъ пошелъ перескакивать съ одного предмета на другой. Константинъ съ помощью Маши уговорилъ его никуда не ѣздить и уложилъ спать совершенно пьянаго.

Маша об'єщала писать Константину въ случа в нужды и уговаривать. Николая Левина прі вхать жить къ брату.

## XXVI.

Утромъ Константинъ Левинъ выёхалъ изъ Москвы и къ вечеру прівхалъ домой. Дорогой въ вагонт онъ разговаривалъ съ состании о политикт, о новыхъ желтваныхъ дорогахъ, и такъ же, какъ въ Москвт, его одолтвали путаница понятій, недовольство собой, стыдъ предъ чтмъ-то; но когда онъ вышелъ на

своей станціи, узналь кривого кучера Игната, съ поднятымъ воротникомъ кафтана, когда увидалъ въ неяркомъ свътъ, налающемь изъ оконъ станціи, свои ковровыя сани, своихъ лошапей съ подвязанными хвостами, въ сбрув съ кольнами и мохрами, когда кучеръ Игнатъ, еще въ то время какъ укладывались, разсказаль ему деревенскія новости, о приход'є рядчика и о томъ, что отелилась Пава, -онъ почувствовалъ, что понемногу путаница разъясняется и стыдъ, недовольство собой проходять. Это онъ почувствоваль при одномъ видъ Игната и лотадей; но когда онъ надълъ привезенный ему тулупъ, сълъ закутагшись въ сани и повхалъ, раздумывая о предстоящихъ распоряженіяхь въ деревнъ и поглядывая на пристяжную, бывшую верховую донскую, надорванную, но лихую лошадь, онъ совершенно иначе сталъ понимать то, что съ нимъ случилось. Онъ чувствоваль себя собой и другимъ не хотёль быть. Онъ хотълъ теперь быть только лучше, чъмъ онъ быль прежле. Вопервыхъ, съ этого дня онъ ръшилъ, что не будетъ больше напънться на необыкновенное счастіе, какое ему должна была дать женитьба, и вслудствие этого не будеть такъ пренебрегать настоящимъ. Во-вторыхъ, онъ уже никогда не позволить себъ увлечься гадкою страстью, восноминание о которой такъ мучило его, когда онъ собирался сдёлать предложение. Потомъ, всноминая брата Николая, онъ ръшиль самъ съ собою, что никогда уже не позволить себъ забыть его, будеть следить за нимъ и не выпустить его изъ виду, чтобы быть готовымъ на помощь, когда ему придется плохо. А это будеть скоро, онь это чувствоваль. Потомъ и разговорь брата о коммунизмъ, къ которому тогда онь такъ легко отнесся, теперь заставилъ его задуматься. Онъ считаль передёлку экономических условій вздоромъ; но онъ всегда чувствовалъ несправедливость своего избытка въ сравнении съ бъдностью народа и теперь ръшилъ про себя, что для того, чтобы чувствовать себя вполнъ правымь. хотя и прежде много работаль и не роскошно жиль, теперь будеть еще больше работать и еще меньше будеть позволять себъ роскоши. И все это казалось ему такъ легко сдёлать надъ собой, что всю дорогу онъ провель въ самыхъ пріятныхъ мечтаніяхъ. Сь бодрымъ чувствомъ надежды на новую, лучшую жизнь онъ въ девятомъ часу ночи подъбхалъ къ своему дому...

Изъ оконъ комнаты Агаеви Михайловны, старой нянющки, неполнявшей въ его домъ роль экономки, падалъ свътъ на снътъ илощадки предъ домомъ. Она не спала еще. Кузьма, разбуженный ею, сонный и босикомъ, выбъжалъ на крыльцо. Легавая сука Ласка, чуть не соивъ съ ногъ Кузьму, выскочила тоже и визжала, терлась о его колъни, поднималась и хотъла, и не смъла положить переднія лапы ему на грудь.

— Скоро жъ, батюшка, вернулись, — сказала Агаевя Ми-

хайловна.

 Соскучился, Агаеья Михайловна. Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше, — отвъчалъ онъ ей и прошелъ въ кабинетъ.

Кабинетъ медленно освътился принесенною свъчой. Выступили знакомыя подробности: оленьи рога, полки съ книгами,
зеркало, печь съ отдушникомъ, который давно надо было починить, отцовскій диванъ, большой столъ, на столъ открытан
книга, сломанная пепельница, тетрадь съ его почеркомъ. Когда
онъ увидалъ все это, на него нашло на минуту сомнъніе въ
возможности устроить ту новую жизнь, о которой онъ мечталъ
дорогой. Всъ эти слъды его жизни, какъ будто охватили его и
говорили ему: «нътъ, ты не уйдешь отъ насъ и не будешь другимъ а будешь такой же, каковъ былъ: съ сомнъніями, въчнымъ недовольствомъ собой, напрасными попытками исправленія
и паден ями, и въчнымъ ожиданіемъ счастія, которое не далось
и невозможно тебъ».

Но это говорили его вещи; другой же голось въ душъ говориль, что не надо подчиняться прошедшему и что съ собой сдълать все возможно. И, слушаясь этого голоса, онъ подошель къ углу, гдъ у него стояли двъ пудовыя гири, и сталъгимнастически поднимать ихъ, стараясь привести себя въ состояние бодрости. За дверью заскрипъли шаги. Онъ поспъшно по-

ставилъ гири.

Вошель приказчикь и сказаль, что все слава Богу благополучно, но сообщиль, что греча въ новой сушилкъ подгоръла. Извъстіе это раздражиле Левина. Новая сушилка быль выстроена и частью придумана Левинымъ. Приказчикъ быль всегда продивъ этой сушилки и теперь со скрытымъ торжествомъ объявляль, что греча подгоръла. Левинъ же быль твердо убъжденъ, что если она подгоръла, то потому только, что не были приняты тъ мъры, о которыхъ онъ сотни разъ приказывалъ. Ему стало досадно, и онъ сдълалъ выговоръ приказчику. Но было одно важное и радостное событіе: отелилась Пава, лучшая, дорогая, купленная съ выставки корова.

— Кузьма, дай тулупъ. А вы велите-ка взять фонарь, я

пойду взгляну, — сказаль онъ приказчику.

Скотная для дорогих в коровь была сейчась за домомь. Пройдя черезъ дворъ мимо сугроба у сирени, онъ подошелъ къ скотной. Пахнуло навознымъ теплымъ паромъ, когда отворилась примерзшая дверь, и коровы, удивленныя непривычнымъ свътомъ

фонаря, зашевелились на свёжей соломе. Мелькнула гладкая, чернопетая, широкая спина голландки. Беркуть, быкь, лежаль со своимь кольцомь въ губе и хотель было встать, но раздумаль и только пыхнуль раза два, когда проходили мимо. Красная красавица, громадная, какъ гиппопотамь, Пава, повернувшись задомь, заслоняла отъ входившихъ теленка и обнюхивала его.

Левинъ вошелъ въ денникъ, оглядълъ Паву и поднялъ краснопъгаго теленка на его шаткія длинныя ноги. Взволиованная Пава замычала было, но успокоилась, когда Левинъ подвинулъ къ ней телку, и, тяжело вздохнувъ, стала лизать ее шершавымъ языкомъ. Телка, отыскивая, подталкивала носомъ подъ пахъ свою мать и крутила хвостикомъ.

— Да сюда посвъти, Өедоръ, сюда фонарь, — говориль Левинъ, оглядывая телку. — Въ мать! Даромъ что мастью въ отца. Очень хороша. Длинна и пашиста. Василій Өедоровичъ, въдъ хороша? — обращаяся онъ къ приказчику, совершенно примиряясь съ нимъ за, гречу подъ вліяніемъ радости за телку.

— Въ кого же дурной быть? А Семенъ рядчикъ на другой день вашего отъёзда пришелъ. Надо будетъ порядиться съ нимъ, Константинъ Дмитричъ, — сказалъ приказчикъ. — Я вамъ

прежде докладывалъ про мащину.

Одинъ этотъ вопросъ ввелъ Левина во всѣ подробности хозяйства, которое было большое и сложное, и онъ прямо изъ коровника пошелъ въ контору и, поговоривъ съ приказчикомъ и съ Семеномъ рядчикомъ, вернулся домой и прямо прошелъ наверхъ въ гостиную.

# XXVII.

Домъ былъ большой, старинный, и Левинъ хотя жилъ одинъ, но топилъ и занималъ весь домъ. Онъ зналъ, что это было глупо, зналъ, что это даже нехорошо и противно теперешнимъ новымъ планамъ, но домъ этотъ былъ цѣлый міръ для Левина. Это былъ міръ, въ которомъ жили и умерли его отецъ и мать. Они жили тою жизнью, которая для Левина казалась идеаломъ всякаго совершенства и которую онъ мечталъ возобновить со своею женой, со своею семьей.

Левинъ едва помнилъ свою мать. Понятіе о ней было для него священнымъ воспоминаніемъ, и будущая жена его должна была быть въ его воображеніи повтореніемъ того прелестнаго, святого идеала женщины, какимъ была его мать.

Любовь къ женщинъ онъ не только не могъ себъ представить безъ брака, но онъ прежде представлялъ себъ семью, а

потомъ уже ту женщину, которая дастъ ему семью. Его попятія о женитьбъ поэтому не были похожи на понятія большинства его знакомыхъ, для которыхъ женитьба была однимъ изъмногихъ общежитейскихъ дълъ; для Левина это было главнымъ дъломъ жизни, отъ котораго зависъло все ея счастіе. И теперь отъ этого нужно было отказаться.

Когда онъ вошель въ маленькую гостиную, гдв всегда пиль чай, и усвлся въ своемъ креслв съ книгой, а Агасья Михайловна принесла ему чаю и со своимъ обычнымъ: «а я сяду, батюшка», съла на стулъ у окна, онъ почувствовалъ, что, какъ ни странно это было, онъ не разстался со своими мечтами и что онъ безъ нихъ жить не можетъ. Съ нею ли, съ другою ли, но это будетъ. Онъ читалъ книгу, думалъ о томъ, что читалъ, останавливаясь, чтобы слышать Агасью Михайловну, которая безъ-устали болтала, и вмъстъ съ тъмъ разныя картины хозяйства и будущей семейной жизни безъ связи представлялись его воображенію. Онъ чувствовалъ, что въ глубинъ его души что-то

устанавливалось, умфрялось и укладывалось.

Онъ слушаль разговоръ Агаеви Михайловны о томъ, какъ Прохоръ Бога забыль, и на тъ деньги, что ему подариль Левинь, чтобы лошадь купить, пьеть безъ просыпу и жену избиль до смерти; онъ слушалъ и читалъ книгу и вспоминалъ весь холь своихь мыслей, возбужденныхь чтеніемь. Это была книга Тиндаля о теплотъ. Онъ вспоминалъ свои осужденія Тиндалю за его самодовольство въ ловкости производства опытовъ и за то, что ему недостаетъ философскаго взгляда. И вдругъ всилывала радостная мысль: «черезъ два года будуть у меня въ стадъ двъ голландки, сама Пава еще можетъ быть жива, двънадцать молодыхъ Беркутовыхъ дочерей да подсыпать на казовый ко. непь этихъ трехъ — чудо!» Онъ опять взялся за книгу. «Ну. хорошо, электричество и теплота одно и то же; но возможно ли въ уравнении для ръшенія вопроса поставить одну величину вмёсто другой? Нётъ. Ну, такъ что же? Связь между всёми силами природы и такъ чувствуется инстинктомъ... Особенно пріятно, какъ Павина дочь будеть уже красноп'вгою коровой, и все стадо, въ которое подсыпать этихъ трехъ!.. Отлично! Выйти съ женой и гостями встръчать стадо... Жена скажеть: мы съ Костей какъ ребенка выхаживали эту телку. Какъ это можетъ васъ такъ интересовать? скажетъ гость: Все, что его интересуеть, интересуеть меня. Но кто она?» -И онъ вспоминаль то, что произошло въ Москвъ... «Ну, что же дълать?.. Я не виновать. Но теперь все пойдеть по-новому. Это вздоръ, что не допустить жизнь, что прошедшее не допустить.

Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить...» Онъ приподнялъ голову и задумался. Старая Ласка, еще не совсъмъ переварившая радость его прівзда и бъгавшая, чтобы полаять на дворъ, вернулась, махая хвостомъ и внося съ собой запахъ воздуха, подошла къ нему, подсунула голову подъ его руку, жалобно подвизгивая и требуя, чтобы онъ поласкалъ ее.

— Только не говорить,—сказала Агаеья Михайловна.— А песь... Въдь понимаеть же, что хозяинъ прівхаль и ему

скучно.

— Отчего же скучно?

— Да развъ я не вижу, батюшка? Пора мит господъ знать. Сызмальства въ господахъ выросла. Ничего, батюшка. Было бы здоровье, да совъсть чиста.

Левинъ пристально смотрълъ на нее, удивляясь тому, какъ

она поняла его мысли.

- Что жъ, принесть еще чайку? - сказала она и, взявъ

чашку, вышла.

Ласка все подсовывала голову подъ его руку. Онъ погладилъ ее, и она тутъ же у ногъ его свернулась кольцомъ, положивъ голову на высунувшуюся заднюю лапу. И въ знакъ того, что теперь все хорошо и благополучно, она слегка раскрыла ротъ, почмокала губами и, лучще уложивъ около старыхъ зубовъ липкія губы, затихла въ блаженномъ спокойствіи. Левинъ внимательно слёдиль за этимъ послёднимъ ея движеніемъ.

— Такъ-то и я! — сказалъ онъ себъ. — такъ-то и я! Ничего...

Bce xopomo.

#### XXVIII.

Послѣ бала, рано утромъ, Анна Аркадьевна послала мужу телеграмму о своемъ выѣздѣ изъ Москвы въ тотъ же день.

— Нѣтъ, мнѣ надо, надо ѣхать, — объясняла она невѣсткѣ перемѣну своего намѣренія такимъ тономъ, какъ будто она вспомнила столько дѣлъ, что не перечтешь; — нѣтъ, ужъ лучше нынче!

Степанъ Аркадьевичь не объдаль дома, но объщаль прівкать

прородить сестру въ семь часовъ.

Кити тоже не прівхала, приславъ записку, что у нея голова болить. Долли и Анна объдали однъ съ дътьми и англичанкой. Потому ли, что дъти непостоянны или очень чутки и почувствовали, что Анна въ этотъ день совсъмъ не такая, какъ въ тотъ, когда они такъ полюбили ее, что она уже не запята ими, но только они вдругъ прекратили свою игру съ теткой и лю-

бовь къ ней, и ихъ совершенно не занимало то, что она увзжаетъ. Анна все утро была занята приготовленіями къ отъвзду. Она писала записки къ московскимъ знакомымъ, записывала свои счеты и укладывалась. Вообще Долли казалось, что она не въ спокойномъ духв, а въ томъ духв заботы, который Долли корошо знала за собой и который находитъ не безъ причины и большею частью прикрываетъ недовольство собой. Послв объда Анна пошла одъваться въ свою комнату, и Долди пошла за ней.

— Какая ты нынче странная! — сказала ей Долли.

— Я? ты находишь? Я не странная, но я дурная. Это бываеть со мной. Мнѣ все хочется плакать. Это очень глупо, но это проходить, — сказала быстро Анна и нагнула покраснѣвшее лицо къ игрушечному мѣшочку, гъ который она укладывала ночной чепчикъ и батистовые платки. Глаза ея особенно блестѣли и безпрестанно подергивались слезами. — Такъ мнѣ изъ Петербурга не хотѣлось уѣзжать, а теперь отсюда не хочется.

— Ты прівхала сюда и сдвлала доброе двло, — сказала

Долли, внимательно высматривая ее.

Анна посмотръла на нее мокрыми отъ слезъ глазами.

— Не говори этого, Долли. Я ничего не сдълала и не могла сдълать. Я часто удивляюсь, зачъмъ люди сговорились портить меня. Что я сдълала и что могла сдълать? У тебя въ сердцъ нашлось столько любви, чтобы простить...

— Безъ тебя Богъ знаетъ что бы было! Какая ты счастливая, Анна, — сказала Долли. — У тебя все въ душъ ясно и хорошо.

- У каждаго есть въ душт свои skeletons, какъ говорятъ англичане.
  - Какой же у тебя skeleton? У тебя все такъ ясно.
- Есть! вдругъ сказала Анна, и неожиданно послъ слезъ хитрая, смъшливая улыбка сморщила ея губы.
- Ну, такъ онъ смѣшной, твой skeleton, а не мрачный, улыбаясь сказала Долли.
- Нътъ, мрачный. Ты знаешь, отчего я ъду нынче, а не завтра? Это признаніе, которое меня давило, я хочу тебъ его сдълать, сказала Анна, ръшительно откидываясь на креслъ и глядя прямо въ глаза Долли.

И, къ удивленію своему, Долли увидала, что Анна покрас-

вла до ушей, до выющихся черных в косицъ на шев.

— Да, — продолжала Анна. — Ты знаешь, отчего Кити не прівхала объдать? Она ревнуеть ко мнъ. Я испортила... я была причиной того, что баль этоть быль для нея мученіемь, а не радостью. Но, право, право, я не виновата, или виновата не-

множко, — сказала она, тонкимъ голосомъ протянувъ слово «немножко».

— О, какъ ты это похоже сказала на Стиву, — смъясь сказала Долли.

Анна оскорбилась.

— О, нѣтъ, о, нѣтъ! Я не Стива, — сказала она хмурясь.— Я оттого говорю тебъ, что я ни на минуту даже не позволяю себъ сомнъваться въ себъ, — сказала Анна.

Но въ ту минуту, когда она выговаривала эти слова, она чувствовала, что они несправедливы; она не только сомнѣвалась въ себъ, она чувствовала волненіе при мысли о Вронскомъ и уъзжала скоръе, чъмъ хотъла, только для того, чтобы больше не встръчаться съ нимъ.

— Да, Стива мив говориль, что ты съ нимъ танцовала ма-

зурку и что онъ...

— Ты не можешь себѣ представить, какъ это смѣшно вышло. Я только думала сватать, и вдругъ совсѣмъ другое. Можетъ быть, я противъ воли...

Она покраснъла и остановилась.

— О, они это сейчась чувствують! — сказала Долли.

— Но я была бы въ отчаяніи, если бы туть было что-нибудь серьезное съ его стороны, — перебила ее Анна. — И я увърена, что это все забудется, и Кити перестанеть меня ненавидъть.

— Впрочемъ, Анна, по правдѣ тебѣ сказать, я не очень желаю для Кити этого брака. И лучше, чтобъ это разошлось, если

онь, Вронскій, могь влюбиться въ тебя въ одинь день.

— Ахъ, Боже мой, это было бы такъ глупо! — сказала Анна, и опять густая краска удовольствія выступила на ея лицѣ, когда эна услыхала занимавшую ее мысль, выговоренную словами.— Такъ вотъ и я уѣзжаю, сдѣлавъ себѣ врага въ Кити, которую я такъ полюбила. Ахъ, какая она милая! Но ты поправишь это, Долли? Да?

Долли едва могда удерживать улыбку. Она любила Анну, но

ей пріятно было видеть, что и у нея есть слабости.

— Врага? Это не можетъ быть.

— Я такъ бы желала, чтобы вы всѣ меня любили, какъ я васъ люблю; а теперь я еще больше полюбила васъ, — сказала Анна со слезами на глазахъ. — Ахъ, какъ я нынче глупа.

Она провела платкомъ по лицу и стала одъваться.

Ужъ передъ самымъ отъъздомъ прівхалъ опоздавшій Степанъ Аркадьевичъ, съ краснымъ, веселымъ лицомъ и запахомъ вина сигары. Чувствительность Анны сообщилась и Долли и, когда она въ

последній разъ обняла золовку, она прошептала:

— Помни, Анна: что ты для меня сдёлала, я никогда не забуду. И помни, что я любила и всегда буду любить тебя, какъ лучшаго друга!

— Я не понимаю за что, — проговорила Анна, цълуя ее и

скрывая слезы.

— Ты меня поняла и понимаешь. Прощай, моя прелесть!

#### XXIX.

«Ну; все кончено, и слава Богу!» была первая мысль, притедшая Аннъ Аркадьевнъ, когда она простилась въ послъдній разъ съ братомъ, который до третьяго звонка загораживаль собой дорогу въ вагонъ. Она съла на свой диванчикъ, рядомъ съ Аннушкой, и оглядълась въ полусвътъ спальнаго вагона. «Слава Богу, завтра увижу Сережу и Алексъя Александровича, и пойдетъ моя жизнь, хорошая и привычная, по-старому».

Все въ томъ же духъ озабоченности, въ которомъ она находилась весь этотъ день, Анна съ удовольствіемъ и отчетливостью устроилась въ дорогу; своими маленькими, ловкими руками она отперла и заперла красный мёшочекъ, достала подутечку, положила себъ на кольни и, аккуратно закутавъ ноги, спокойно устлась. Больная дама укладывалась уже спать. Двъ другія дамы заговаривали съ Анной, и толстая старуха укутывала ноги и выражала замъчанія о топкъ. Анна отвътила нъсколько словъ дамамъ, но, не предвидя интереса отъ разговора, попросила Аннушку достать фонарикъ, прицъпила его къ ручкъ кресла и взяла изъ своей сумочки разръзной ножикъ и англійскій романъ. Первое время ей не читалось. Сначала мѣшали возня и ходьба: потомъ, когда тронулся потздъ, нельзя было не прислушаться къ звукамъ; потомъ снътъ, бившій въ лъвое окно и налипантій на стекло, и видь закутаннаго мимо прошедшаго кондуктора, занесеннаго снъгомъ съ одной стороны, и разговоры о томъ, какая теперь стращная метель на дворъ, развлекали ея вниманіе. Далве все было то же и то же: та же тряска съ постукиваніемъ, тотъ же снъть въ окне, тв же быстрые переходы отъ парового жара къ холоду и опять къ жару, то же мельканіе тёхъ же лиць въ полумракв и тв же голоса, и Анна стала читать и понимать читаемое. Аннушка уже дремала, держа красный мъщочекъ на колъняхъ широкими руками въ перчаткахъ, изъ которыхъ одна была прорвана. Анна

Аркадьевна читала и понимала, но ей непріятно было читать, то-есть слъдить за отраженіемъ жизпи другихъ людей. Ей слишкомъ самой хотълось жить. Читала ли она, какъ героиня романа ухаживала за больнымъ, — ей хотълось ходить неслышными шагами по комнатъ больного; читала ли она о томъ, какъ членъ парламента говорилъ ръчь, — ей хотълось говорить эту ръчь; читала ли она о томъ, какъ леди Мери ъхала верхомъ за стаей и дразнила невъстку и удивляла всъхъ своею смълостью, ей хотълось это дълать самой. Но дълать нечего было, и она, перебирая своими маленькими руками гладкій ножичекъ, усиливалась читать.

Герой романа уже началъ достигать своего англійскаго счастія, баронетства и именія, и Анна желала съ нимъ вместь **Б**хать въ это имѣніе, какъ вдругь опа почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самаго. Но чего же ему стыдно? «Чего же мнв стыдно?» спросила она себя съ оскорбленнымъ удивленіемъ. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, кръпко сжавъ въ объихъ рукахъ разръзной ножикъ. Стыднаго ничего не было. Она перебрала всв свои московскія воспоминанія. Вст были хорошія, пріятныя. Вспомнила балъ, вспомнила Вронскаго и его влюбленное, покорное лицо вспомнила всъ свои отношенія съ нимъ: ничего не было стыднаго. А вмёстё съ тёмъ на этомъ самомъ мёстё воспоминаній чувство стыда усиливалось, какъ будто какой-то внутренній голось именно туть, когда она вспомнила о Вронскомь, говориль ей: «тепло, очень тепло, горячо», «Ну, что же? — сказала она себъ решительно, пересаживаясь въ креслъ. — Что же это значить? Разьъ я боюсь взглянуть прямо на это! Ну что же? Неужели между мной и этимъ офицеромъ-мальчикомъ существують и могуть существовать какія-нибудь другія отношенія, кром'в тъхъ, какія бывають съ каждымь знакомымь?» Она преврительно усмёхнулась и опять взялась за книгу; но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разръзнымъ ножомъ по стеклу, потомъ приложила его гладкую и холодную поверхность къ щекъ и чуть вслухъ не засмъялась оть радости, вдругь безпричинно овладъвшей ею. Она чувствовала, что нервы ея какъ струны натягиваются все туже и туже на какіе-то завинчивающіеся колышки. Она чуєствовала, что глаза ен раскрываются больше и больше, что пальцы на рукахъ и ногахъ первно движутся, что внутри что-то давить дыханіе и что всв образы и звуки въ этомъ колеблющемся полумракъ съ необычайною яркостью поражають ее. На нее безпрестанно находили минуты сометнія: впередъ ли вдеть вагонъ, или на-

задъ, или вовсе стоитъ. Аннушка ли подле нея, или чужая? «Что тамъ, на ручкъ: шуба ли это, или звърь? И что сама я туть: я сама, или другая?» Ей страшно было отдаваться этому забытью. Но что-то втягивало ее въ него, и она по произволу могла отдаваться ему и возлерживаться. Она поднялась, чтобы опомниться, откинула плель и сняла пелерину теплаго платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедшій худой мужикъ въ длинномъ нанковомъ пальто, на которомъ недоставало пуговицы, быль истопникъ, что онъ смотръль термометръ, что вътеръ и снъгъ ворвались за нимъ въ дверь; но потомъ опять все смѣшалось... Мужикъ этоть съ длинною таліей принялся грызть что-то въ стънъ; старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его чернымъ облакомъ; потомъ что-то страшно заскрипъло и застучало, какъ будто раздирали кого-то; потомъ красный огонь ослёнилъ глаза, и потомъ все закрылось стёной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело. Голось окутаннаго и занесеннаго снътомъ человъка прокричалъ что-то ей надъ ухомъ. Она поднялась и опомнилась; она поняла, что подъбхали къ станціи и что это быль кондукторъ. Она попросила Аннушку подать ей снятую пелерину и платокъ, надъла ихъ и направилась къ лвери.

Выходить изволите? — спросила Аннушка.
Да, мнъ подышать хочется. Туть очень жарко.

И она отворила дверь. Метель и вътеръ рванулись ей навстръчу и заспорили съ ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Вътеръ какъ будто только ждалъ ее: радостно засвисталъ и хотълъ подхватить и унести ее, но она рукой взялась за холодный столбикъ и, придерживая платокъ, спустилась на платформу и зашла за вагонъ. Вътеръ былъ силенъ на крылечкъ, но на платформъ за вагонами было затишье. Съ наслажденіемъ, полною грудью она вдыхала въ себя снъжный морозный воздухъ и, стоя подлъ вагона, отлядывала платформу и освъщенную станцію.

## XXX.

Страшная буря рвалась и свиствла между колесами вагоновь по столбамь изъ-за угла станціи. Вагоны, столбы, люди, все, что было видно, было занесено съ одгой стороны снъгомъ и заносилось все больше и больше. На мгновеніе буря затихла, но потомъ опять налетала такими порывами, что, казалось,

пельзя было противостоять ей. Между тъмъ какие-то люди бъгали, весело переговариваясь, скрипя по доскамъ платформы и безпрестанно отворяя и затворяя большія двери. Согнутая тънь человъка проскользнула подъ ея ногами, и послышались звуки молотка по желѣзу. «Депешу дай!» раздался сердитый голось съ другой стороны изъ бурнаго мрака. «Сюда пожалуйте! № 28!» кричали еще разные голоса, и занесенные снѣгомъ пробъгали обвязанные люди. Какіе-то два господина, съ огнемъ папиросъ во рту, прошли мимо нея. Она вздохнула еще разъ, чтобы надышаться, и уже вынула руку изъ муфты, чтобы взяться за столбикъ и войти въ вагонъ, какъ еще человъкъ въ военномъ нальто подлъ нея самой заслониль ей колеблющійся свъть фонаря. Она оглянулась и въ ту же минуту узнала лицо Вронскаго. Приложивъ руку къ козырьку, онъ наклонился передъ ней и спросиль, не нужно ли ей чего-нибудь, не можеть ли онь служить ей. Она довольно долго, ничего не отвъчая, вглядывалась въ него и, несмотря на тънь, въ которой онъ стояль, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глазъ. Это было опять то выражение почтительнаго восхищенія, которое такъ подъйствовало на нее вчера. Не разъ говорила она себъ эти послъдние дни и сейчасъ только, что Вронский для нея одинъ изъ сотенъ въчно однихъ и тъхъ же, повсюду встр'вчаемыхъ молодыхъ людей, что она никогда не позволитъ себъ и думать о немъ; но теперь, въ первое мгновение встръчи съ нимъ, ее охватило чувство радостной гордости. Ей не нужно было спрашивать, зачъмъ онъ тутъ. Она знала это такъ же върно, какъ если бы онъ сказалъ ей, что онъ тутъ для того, чтобы быть тамъ, гав она.

— Я не знала, что вы вдете. Зачёмь вы вдете? — сказала она, опустивь руку, которою взялась было за столбикь. И неудержимая радость и оживленіе сіяли на ея лицв.

— Зачъмъ я ъду? — повторилъ онъ, глядя ей прямо въ глаза. — Вы знаете, я ъду для того, чтобы быть тамъ, гдъ вы,—

сказаль онъ, — я не могу иначе.

И въ это же время, какъ бы одолѣвъ препятствія, вѣтеръ посыпалъ снѣгъ съ крышъ вагоновъ, затрепалъ какимъ-то желѣзнымъ оторваннымъ листомъ, и впереди плачевно и мрачно заревѣлъ густой свистокъ паровоза. Весь ужасъ метели показался ей еще болѣе прекрасенъ теперь. Онъ сказалъ то самое чего желала ея душа, но чего она бояласъ разсудкомъ. Она ничего не отвѣчала, и на лицѣ ея онъ видѣлъ борьбу.

- Простите меня, если вамъ непріятно то, что я сказаль,

заговориль онъ покорно.

Онъ говорилъ учтиво, почтительно, но такъ твердо и упорно, что она долго не могла ничего ответить.

- Это дурно, что вы говорите, и я прошу васъ, если вы хорошій человъкъ, забудьте, что вы сказали, какъ и я забуду, сказала опа наконецъ.
- Ни одного слова вашего, ни одного движенія вашего я не забуду никогда и не могу.
- Довольно, довольно! вскрикнула она, тщетно стараясь придать строгое выражение своему лицу, въ которое онъ жадно всматривался. Взяещись рукой за холодный столбикъ, она поднялась на ступеньки и быстро вошла въ съни вагона. Но въ этихъ маленькихъ съняхъ она остановилась, обдумывая въ своемъ воображения то, что было. Не вспоминая ни своихъ, ни его словъ. она чуествомъ поняла, что этотъ минутный разговоръ страшно сблизилъ ихъ; и она была испугана и счастлива этимъ. Постоявъ нъсколько секундъ, она вошла въ вагонъ и съла на свое мъсто. То напряженное состояніе, которое ее мучило сначала, не только возобновилось, но усилилось и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту порвется въ ней что-то слишкомъ натянутое. Она не спала есю ночь. Но въ томъ напряжени и тъхъ грезахъ, которыя наполняли ея воображение, не было ничего непріятнаго и мрачнаго; напротивъ, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее. Къ утру Анна задремала, сидя въ креслъ, и когда проснулась, то уже было сеътло, и поъздъ подходиль къ Петербургу. Тотчасъ же мысли о домъ, о мужъ, о сынъ и заботы предстоящаго дня и слъдующихъ обступили ее.

Въ Петербургъ, только что остановился поъздъ и она вышла, первое лицо, обратиешее ея вниманіе, было лицо мужа. «Ахъ, Боже мой! отчего у него стали такія уши?» подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразигшіе ее теперь хрящи ушей, подпирагшіе поля круглой шляны. Увидавъ ее, онъ ношелъ къ ней навстръчу, сложивъ губы въ привычную ему, насмѣшливую улыбку и прямо глядя на нее большими усталыми глазами. Какос-то непріятное чувство щемило ей сердце, когда она встрътила его упорный и усталый взглядь, какъ будто она ожидала увидёть его другимь. Въ особенности поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встръчъ съ нимъ. Чувство то было домашнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала въ отношеніяхъ къ мужу; по прежде она не замъчала этого чувства, теперь она ясно и больно сознала его.

— Да, какъ видишь, нѣжный мужь, нѣжный, какъ на другой годь женитьбы, сторалъ желаніемь увидѣть тебя, — скаваль онъ своимъ медлительнымь тонкимъ голосомъ и тѣмъ тономъ, который онъ всегда почти употреблялъ съ ней, — тономъ насмѣшки надъ тѣмъ, кто бы въ самомъ дѣлѣ такъ говорилъ.

— Сережа здоровъ? — спросила она.

— И это вся награда, — сказалъ онъ, — за мою пылкость? Здоровъ, здоровъ...

#### XXXI.

Вронскій и не пытался заснуть всю эту ночь. Онъ сидѣлъ на своемъ креслъ, то прямо устремивъ глаза впередъ себя, то оглядывая входившихъ и выходившихъ, и если и прежде онъ поражалъ и волновалъ незнакомыхъ ему людей своимъ видомъ непоколебимаго спокойствія, то теперь онъ еще болѣе казался гордъ и самодовлѣющъ. Онъ смотрѣлъ на людей, какъ на вещи. Молодой нервный человѣкъ, служащій въ окружномъ судѣ, сидѣсшій противъ него, возненавидѣлъ его за этотъ видъ. Молодой человѣкъ и закуривалъ у него, и заговаривалъ съ нимъ, и даже толкалъ его, чтобы дать ему почувствовать, нто онъ не вещь, а человѣкъ, но Вронскій смотрѣлъ на него все такъ же, какъ на фонарь, и молодой человѣкъ гримасничалъ, чувствуя, что онъ теряетъ самообладаніе подъ давленіемъ этого непризнаванія его человѣкомъ.

Вронскій ничего и никого не видаль. Онъ чувствоваль себя царемъ, не потому, чтобъ онъ въриль, что произвель впечатлъніе на Анну, — онъ еще не въриль этому, — но потому, что впечатлъніе, которое она произвела на него, давало ему счастіе

и гордость.

Что изъ этого всего выйдеть, онъ не зналь и даже не думаль. Онъ чувствоваль, что всё его доселё распущенныя, разбросанныя силы были собраны въ одно и съ страшною энергіей были направлены къ одной блаженной цёли. И онъ быль счастливъ этимъ. Онъ зналъ только, что сказалъ ей правду; что онъ ёхалъ туда, гдё была она, что все счастіе жизни, единственный смыслъ жизни онъ находилъ теперь въ томъ, чтобы видёть и слышать ее. И когда онъ вышелъ изъ вагона въ Бологовѣ, чтобы выпить сельтерской воды, и увидалъ Анну, невольно первое слово его сказаль ей это, что она знаетъ теперь это и лумаетъ объ этомъ. Онъ не спалъ всю ночь. Вернувшись

въ свой вагонъ, онъ не переставая перебиралъ всѣ положенія, въ которыхъ ее видѣлъ, всѣ ея слова, и въ его воображеніи, заставляя замирать сердце, носились картины возможнаго

будущаго.

Когда въ Петербургъ онъ вышелъ изъ вагона, онъ чувствоваль себя послъ безсонной ночи оживленнымъ и свъжимъ, какъ послъ холодной ванны. Онъ остановился у своего вагона, ожидая ея выхода. «Еще разъ увижу, — говорилъ онъ себъ, невольно улыбаясь, — увижу ея походку, ея лицо: скажетъ чтонибудь, поворотитъ голову, взглянетъ, улыбнется, можетъ бытъ». Но прежде еще чъмъ онъ увидалъ ее, онъ увидалъ ея мужа, котораго начальникъ станціи учтиво проводилъ между толиой. «Ахъ, да! мужъ!» Теперь только въ первый разъ Вронскій ясно понялъ то, что мужъ было связанное съ нею лицо. Онъ зналъ, что у нея есть мужъ, но не върилъ въ существовсніе его, и повърилъ въ него вполнъ, только когда увидълъ его, съ его головой, плечами и ногами въ черныхъ панталонахъ; въ особенности когда онъ увидалъ, какъ этотъ мужъ, съ чувъ

ствомъ собственности, спокойно взяль ея руку.

Увидъвъ Алексъя Александровича съ его нетербургски-свъжимъ лицомъ и строго самоувъренной фигурой, въ круглой шлянь, съ немного выдающеюся спиной, онъ повъриль въ него и испыталь непріятное чувство, подобное тому, какое испыталь бы человъкъ, мучимый жаждою и добравшійся до источника и находящій въ этомъ источникъ собаку, овцу или свинью, которая и выпила и взмутила воду. Походка Алексъя Александровича, ворочавшаго всёмъ тазомъ и тупыми ногами, особенно оскорбляла Вронскаго. Онъ только за собой признавалъ несомнънное право любить ее. Но она была все та же, и видъ ея все такъ же, физически оживляя, возбуждая и наполняя счастіемъ его душу, подъйствоваль на него. Онъ приказаль подбъжавшему къ нему изъ второго класса нъмцу-лакею взять вещи и ъхать, и самъ подошель къ ней. Онъ видёль первую встрёчу мужа съ женой и замътиль съ проницательностью влюбленнаго признакъ легкаго стъсненія, съ которымъ она говорила съ мужемъ. «Нъть, она не любит и не можетъ любить его», ръщилъ онъ самъ съ собой.

Еще въ то время, какъ онъ подходилъ къ Аннъ Аркадьевив сзади, онъ замътилъ съ радостью, что она чувствовала его приближение и оглянулась было, и, узнавъ его, опять обратилась къ мужу.

— Хорошо ли вы провели ночь? — сказаль онь, наклоняясь предъ него и предъ мужемъ вмёстё и предоставляя Алексею

Александровичу принять этотъ поклонъ на свой счеть и узнать его или не узнать, какъ ему будетъ угодно.

- Благодарю васъ, очень хорошо, - отвъчала она.

Лицо ея казалось усталымь, и не было на немь той игры просивиагося то въ улыбку, то въ глаза оживленія; но на одно мгновеніе при взглядѣ на него что-то мелькнуло въ ея глазахь, и, несмотря на то, что огонь этотъ сейчасъ же потухъ, онъ былъ счастливъ этимъ мгновеніемъ. Она взглянула на мужа, чтобы узнать, знаетъ ли онъ Вронскаго. Алексѣй Александровичъ смотрѣлъ на Вронскаго съ неудовольствіемъ, разсѣянно вспоминая, кто это. Спокойствіе и самоувѣренность Вронскаго здѣсь, какъ коса на камень, наткнулись на холодную самоувѣренность Алексѣя Александровича.

Графъ Вронскій, — сказала Анна.

— А! Мы знакомы, кажется, — равнодушно сказаль Алексви Александровичь, подавая руку. — Туда вхала съ матерью, а назадъ съ сыномъ, — сказалъ онъ, отчетливо выговаривая, какъ рублемъ даря каждымъ словомъ. —Вы, върно, изъ отпуска? — сказалъ онъ и, не дожидаясь отвъта, обратился къ женъ своимъ шуточнымъ тономъ: — Что жъ, много слезъ было пролито въ Москвъ при разлукъ?

Обращениемъ этимъ къ женъ онъ давалъ чувствовать Вронскому, что желаетъ остаться одинъ, и, повернувшись къ нему, коснулся шляны; но Вронскій обратился къ Аннъ Аркадьевнъ:

— Надъюсь имъть честь быть у вась, — сказаль онъ.

Алексъй Александровичъ усталыми глазами взглянулъ на Вронскаго.

- Очень радъ, сказалъ онъ холодно, по понедъльникамъ мы принимаемъ. Затъмъ, отпустивъ совсъмъ Вронскаго, онъ сказалъ женъ: И какъ хорошо. что у меня именно было полчаса времени, чтобы встрътить тебя, и что я могъ показатъ тебъ свою нъжность, продолжалъ онъ тъмъ же шуточнымъ тономъ.
- . Ты слишкомъ ужъ подчеркиваешь свою нѣжность, чтобъ я очень цѣнила, сказала она тѣмъ же шуточнымъ тономъ, невольно прислушиваясь къ звукамъ шаговъ Вронскаго, шедшаго за ними. «Но что мнѣ за дѣло?» подумала она и стала спрашивать у мужа, какъ безъ нея проводилъ время Сережа.

— О, прекрасно! Mariette говорить, что онь быль миль очень и... и должень тебя огорчить... не скучаль о тебь, не такь, какъ твой мужь. Но еще разъ merci, мой другь, что подарила мнъ день. Нашъ милый самоварь будеть въ восторгь. (Самоваромъ онь называль знаменитую графиню Лидію Ивановну

за то, что она всегда и обо всемъ волновалась и горячилась.) Она о тебъ спрашивала. И знаешь, если я смъю совътовать, ты бы съъздила къ ней нынче. Въдь у нея обо всемъ болитъ сердце. Теперь она, кромъ всъхъ своихъ хлопотъ, занята примиреніемъ Облонскихъ.

Графиня Лидія Ивановна была другъ ея мужа и центръ одного изъ кружковъ нетербургскаго свъта, съ которымъ по мужу ближе всъхъ была связана Анна.

— Да въдь я писала ей.

— Но ей все нужно подробно. Съвзди, если не устала, мой другъ. Ну, тебъ карету подастъ Кондратій, а я вду въ комитетъ. Опять буду объдать не одинъ, — продолжалъ Алексъй Александровичъ уже не шуточнымъ тономъ. — Ты не повъришь, какъ я привыкъ...

И онъ, долго сжимая ей руку, съ особенною улыбкой поса-

диль ее въ карету.

#### XXXII.

Первое лицо, встрътившее Анну дома, былъ сынъ. Онъ выскочилъ къ ней по лъстницъ, несмотря на крикъ гувернантки, и съ отчаяннымъ восторгомъ кричалъ: «Мама, мама!» Добъжавъ до нея, онъ повисъ ей на шеъ.

— Я говориль вамъ, что мама! — кричаль онъ гувернанткъ.

Я зналь!

И сынъ такъ же, какъ и мужъ, произвелъ въ Аннѣ чувство, похожее на разочарованіе. Она воображала его лучше, чѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности. Она должна была опуститься до дѣйствительности, чтобы наслаждаться имъ такимъ, каковъ онъ былъ. Но и такой, каковъ онъ былъ, онъ былъ прелестенъ со своими бѣлокурыми кудрями, голубыми глазами и полными стройными ножками въ туго натянутыхъ чулкахъ. Анна испытывала почти физическое наслажденіе въ ощущеніи его близости и ласки и нравственное успокоеніе, когда встрѣчала его простодушный, довърчивый и любящій взглядъ и слышала его наивные вопросы. Анна достала подарки, которые посылали дѣти Долли, и разсказала сыну, какая въ Москвъ есть дѣвочка Таня и какъ Таня эта умѣетъ читать и учитъ даже другихъ дѣтей.

— Что же, я хуже ея? — спросиль Сережа.

— Для меня лучше всёхъ на свёть.

— Я это знаю, — сказалъ Сережа улыбаясь.

Еще Анна не успъла напиться кофе, какъ доложили про графиню Лидію Ивановну. Графиня Лидія Ивановна была высокая, полная женщина, съ нездоровымъ желтымъ цвѣтомъ лица и прекрасными задумчивыми черными глазами. Анна любила ее, но нынче она какъ будто въ первый разъ увидѣла ее со всѣми ея недостатками.

— Ну, что, мой другь, снесли оливковую вътвь? — спросила

графиня Лидія Игановна, только что вошла въ комнату.

— Да, все это кончилось, но все это и было не такъ важно, какъ мы думали, — отвъчала Анна. — Вообще моя belle soeur слишкомъ ръщительна.

Но графиня Лидія Ивановна, всемъ до нея некасавшимся интересовавшаяся, имёла привычку никогда не слушать того,

что ее интересовало; она перебила Анну:

Да, много горя и зла на свътъ, а я такъ измучена нынче.
 А что? — спросила Анна, стараясь удержать улыбку.

— Я начинаю уставать оть напраснаго ломанія копій за правду и иногда совсёмъ развинчиваюсь. Дёло сестричекъ (это было филантропическое, религіозно-патріотическое учрежденіе) пошло было прекрасно, но съ этими господами ничего невозможно сдёлать, — прибавила графиня Лидія Ивановна съ насмёшливою покорностью судьбё. — Они ухватились за мысль, изуродовали ее и потомъ обсуждають такъ мелко и ничтожно. Два-три человёка, вашъ мужъ въ томь числё, понимають все значеніе этого дёла, а другіе только роняють. Вчера мнё пишетъ Правдинъ...

Правдинъ былъ извъстный панслависть за границей, и гра-

финя Лидія Ивановна разсказала содержаніе его письма.

Затъмъ графиня разсказала еще непріятности и козни противъ дъла соединенія церквей и уъхала торопясь, такъ какъ ей въ этотъ день приходилось быть еще на засъданіи одного общества и въ славянскомъ комитетъ.

«Вѣдь все это было и прежде; но отчего я не замѣчала этого прежде? — сказала себѣ Анна. — Или она очень раздражена нынче? А въ самомъ дѣлѣ смѣшно: ея цѣль — добродѣтель, она христіанка, а она все сердится, и все у нея враги, и все враги

по христіанству и добродѣтели».

Послѣ графини Лидіи Ивановны прівхала пріятельница, жена директора, и разсказала всѣ городскія новости. Въ три часа и она уѣхала, обѣщаясь прівхать къ обѣду. Алексѣй Александровичъ былъ въ министерствѣ. Оставшись одна, Анна дообѣденное время употребила на то, чтобы присутствовать при обѣдѣсына (онъ обѣдалъ отдѣльно) и чтобы привести въ порядокъсвои вещи прочесть и отвѣтить на записки и письма, которыя у нея скопились на столѣ.

Чувство безпричиннаго стыда, которое она испытывала дорогой, и волнение совершенно исчезли. Въ привычныхъ условихъ жизни она чувствовала себя опять твердою и безупречною.

Она съ удивленіемъ вспомнила свое вчерашнее состояніс. «Что же было? Ничего. Вронскій сказаль глупость, которой легко положить конецъ, и я отвѣтила такъ, какъ нужно было. Говорить объ этомъ мужу не надо и нельзя. Говорить объ этомъ — значитъ придавать важность тому, что ея не имѣетъ». Она вспомнила, какъ она разсказала почти признаніе, которое ей сдѣлалъ въ Петербургѣ молодой подчиненный ея мужа, и какъ Александровичъ отвѣтилъ, что, живя въ свѣтѣ, всякая женщина можетъ подвергнуться этому, но что онъ довъряется вполнѣ ея такту и никогда не позволитъ себѣ унизить ее и себя до ревности. «Стало быть, не зачѣмъ говорить? Да славу Богу и нечего говорить», сказала она себѣ.

#### XXXIII.

Алексъй Александровичь вернулся изъ министерства въ четыре часа, но, какъ это часто бывало, не успъль войти къ ней. Опъ прошелъ въ кабинетъ принимать дожидавшихся просителей и подписать некоторыя бумаги, принесенныя правителемъ дълъ. Къ объду (всегда человъка три объдали у Карениныхь) прівхали: старая кузина Алексвя Александровича, директоръ департамента съ женой и одинъ молодой человъкъ, рекомендованный Алексью Александровичу на службу. Анна вышла въ гостиную, чтобы занимать ихъ. Ровно въ пять часовъ, бронзовые часы Петръ І не успъли добить пятаго удара. какъ вышелъ Алексъй Александровичь въ бъломъ галстукъ и во фракъ съ двумя звъздами, такъ какъ сейчасъ послъ объда ему надо было тхать. Каждая минута жизни Алекстя Александровича была занята и распределена. И для того, чтобъ успевать сдёлать то, что ему предстояло каждый день, онъ держался строжайшей аккуратности. «Безъ поспъшности и безъ отдыха», было его девизомъ. Онъ вошелъ въ залу, раскланялся со всёми и поспешно сёль, улыбаясь жене.

— Да, кончилось мое уединеніе. Ты не пов'єришь, какъ не-

ловко (онъ удариль на словъ неловко) объдать одному.

За объдомъ онъ поговорилъ съ женой о московскихъ дълахъ, съ насмъшливою улыбкой спрашивалъ о Степанъ-Аркадьевичъ; но разговоръ шелъ преимущественно общій — о четербургскихъ служебныхъ и общественныхъ дълахъ. Послъ

объда онъ провель полчаса съ гостями и, опять съ улыбкой пожавь руку жент, вышель и утхаль въ совтть. Анна не пофхала въ этотъ разъ ни къ княгинъ Бетси Тверской, которая. узнавъ о ея прівздв, звала ее вечеромь, ни въ театръ, гдв нынче была у нея ложа. Она не поъхала преимущественно потому, что платье, на которое она разсчитывала, было не готово. Вообще, занявшись послъ отъъзда гостей своимъ туалетомъ, Анна была очень раздосадована. Предъ отъёздомъ въ Москву она, вообще мастерица одъваться не очень дорого, отдала модисткъ для передълки три платья. Платья нужно было такъ передълать, чтобъ ихъ нельзя было узнать, и они должны были быть готовы уже три дня тому назадъ. Оказалось, что два платья были совсёмь не готовы, а одно передёлано не такъ, какъ того хотъла Анна. Модистка прівхала объясняться, утверждая, что такъ будетъ лучше, и Анна разгорячилась такъ, что ей потомъ совъстно было вспоминать. Чтобы совершенно успоконться, она пошла въ дътскую и весь вечерь провела съ сыномъ, сама уложила его спать, перекрестила и покрыла его одвяломъ. Она рада была, что не повхала никуда и такъ хорошо провела этотъ вечеръ. Ей такъ легко и спокойно было, такъ ясно она видъла, что все, что ей на желъзной дорогъ представлялось столь значительнымь, быль только одинь изъ обычныхъ ничтожныхъ случаевъ свътской жизни и что ей ни предъ къмъ, ни предъ собой стыдиться нечего. Анна съла у камина съ англійскимъ романомъ и ждала мужа. Ровно въ половинъ лесятаго послышался его звонокъ, и онъ вошелъ въ комнату.

— Наконецъ-то ты! — сказала она, протягивая ему руку. Онъ поцѣловалъ ея руку и подсѣлъ къ ней.

- Вообще я вижу, что побздка твоя удалась, сказаль онъ ей.
- Да, очень, отвъчала она и стала разсказывать ему все сначала: свое путешествіе съ Вронскою, свой прівздъ, случай на жельзной дорогь. Потомъ разсказала свое впечатльніе жалости къ брату сначала, потомъ къ Долли.
- Я не полагаю, чтобы можно было извинять такого человъка, хотя онъ и твой братъ, сказалъ Алексъй Александровичь строго.

Анна улыбнулась. Она поняла что онъ сказалъ это именно за тъмъ, чтобы показать, что соображенія родства не могутъ остановить его въ высказываніи своего искренняго мнънія. Она знала эту черту въ своемъ мужъ и любила ее.

— Я радь, что все кончилось благополучно и что ты прівхала, — продолжаль онь. — Ну, что говорять тамь про новое положеніе, которое я провель въ сов'єть?

Анна ничего не слышала объ этомъ положени, и ей стало согъстно, что она такъ легко могла забыть о томъ, что иля него

было такъ важно.

- Здёсь, напротивъ, это надёлало много шума, - сказалъ

онь сь самоновольной улыбкой.

Она видёла, что Алексёй Александровичь хотёль что-то сообщить ей пріятное для себя объ этомь дёлё, и она вопросами навела его на разсказъ. Онь съ такою же самодовольною улыбкой разсказаль объ оваціяхъ, которыя были сдёланы ему вслёдствіе этого проведеннаго положенія.

— Я очень, очень быль радь. Это доказываеть, что, наконець, у нась начинаеть устанавливаться разумный и твердый

взглядь на это дело.

Донивъ со сливками и хлѣбомъ свой второй стаканъ чая, Алексѣй Александровичъ всталъ и пошелъ въ свой кабинетъ.

— А ты некуда не повхала? Тебв, вврно, скучно было? —

сказаль онъ.

— О, нътъ! — отвъчала она, вставъ за нимъ и провожая его черезъ залу въ кабинетъ— Что же ты читаешь теперь?—спросила ога.

— Теперь я читаю Duc de Lille, Poèsie des enfers, — отвъчалъ онъ. — Очень замъчательная книга.

Анна улыбнулась, какъ улыбаются слабостямъ любимыхъ людей, и, положивъ свою руку подъ его, проводила его до дверей кабинета. Она знала его привычку, сдёдавнуюся необходимостью, вечеромъ чьтать. Она знала, что, несмотря на поглощавшія почти все его время служебныя обязанности, онъ считаль своимь долгомь слёдить за всёмь замёчательнымь. появлявшимся въ умственной сферъ. Она знала тоже, что дъйствительно его интересовали книги политическія, философскія, богословскія, что искусство было по его натур' совершенно чуждо ему, но, несмотря на это или лучше вслёдствіе этого, Алексъй Александровичь не пропускаль ничего изъ того, что дълало шумъ въ этой области, и считалъ своимъ долгомъ все читать. Она знала, что въ области политики, философіи, богословія Алексъй Александровичь сомнѣвался или отыскиваль; но въ вопросахъ искусства и поэзіи, въ особенности музыки, пониманія которой онъ быль совершенно лишень, у него были самыя опредёленныя, твердыя мнёнія. Онъ любиль говорить о Шекспиръ, Рафаэлъ, Бетховенъ, о значении новыхъ школъ позвім и музыки, которыя всё были у него распредёлены съ очень ясною последовательностью.

— Ну, и Богъ съ тобой, — сказала она у двери кабинета, гдв уже были приготовлены ему абажуръ на свъчъ и графинъ годы у кресла. — А я напишу въ Москву.

Онъ пожаль ей руку и опять поцеловаль ее.

«Все-таки онъ хорошій человъкъ: правдивый, добрый и замъчательный въ своей сферъ, — говорила себъ Анна, вергувшись къ себъ какъ будто защищая его предъ къмъ-то, кто обвинялъ его и говорилъ, что его нельзя любить.—Но что это уши у него такъ странно выдаются! Или онъ обстригся?..»

Ровно въ двънадцать, когда Анна еще сидъла за письменнымъ столомъ, дописывая письмо къ Долли, послышались ровные шаги въ туфляхъ, и Алексъй Александровичъ, вымытый и

нричесанный, съ книгою подъ мышкой подошелъ къ ней.

— Пора, пора, — сказаль онь, особенно улыбаясь, и прошель въ спальню.

«И какое право имѣлъ онъ такъ смотрѣть на него?» подумала Анна, вспоминая взглядъ Вронскаго на Алексѣя Алексан-

дровича.

Разденшись, она вошла въ спальню, но на лице ея не только не было того оживленія, которое въ бытность ея въ Москве такъ и брызгало изъ ея глазъ и улыбки, напротивъ, теперь огонь казался потушеннымъ въ ней или где-то далеко припрятаннымъ,

## XXXIV.

Увзжая изъ Петербурга, Вронскій оставиль свою большую квартиру на Морской пріятелю и любимому товарищу Петриц-

KOMV.

Петрицкій быль молодой поручикь, не особенно знатный и не только не богатый, но кругомь въ долгахъ, къ вечеру всегда пьяный и часто за разныя, и смёшныя и грязныя, исторіи понадавшій на гауптвахту, но любимый и товарищами и начальствомъ. Подъёзжая въ двёнадцатомъ часу съ жельзной дороги къ своей квартиръ, Вронскій увидалъ у подъёзда знакомую ему извозчичью карету. Изъ-за двери еще на свой звонокъ онъ услыхалъ хохотъ мужчинъ и лепетъ женскаго голоса и крикъ Петрицкаго: «Если кто изъ злодъевъ, то не пускать!» Вронскій не вельль говорить о себь и потихоньку вошель въ первую комнату. Баронесса Шильтонъ, пріятельница Петрицкаго, блестя лиловымъ атласомъ платья и румянымъ бълокурымъ личикомъ

и, какъ канарейка, наполняя всю комнату своимъ парижскимъ говоромъ, сидъла передъ круглымъ столомъ и варила кофе. Петрицкій въ пальто и ротмистръ Камеровскій въ полной фор-

мъ, въроятно, со службы, сидъли вокругъ нея.

- Браво! Вронскій!—закричаль Петрицкій, вскакивая и гремя стуломъ. —Самъ хозяинъ! Баронесса, кофею ему изъ новаго кофейника. Вотъ не ждали! Надъюсь, ты доволенъ украшеніемь твоего кабинета. — сказаль онь, указывая на баронессу. Вы въдь знакомы?

— Еще бы!—сказалъ Вронскій, весело улыбаясь и пожимая

маленькую ручку баронессы. - Какъ же, старый другъ!

— Вы домой съ дороги, —скавала баронесса, —такъ я бъгу.

Ахъ, я уёду сію минуту, если я мёшаю.

— Вы дома тамъ, гдъ вы, баронесса, —сказалъ Вронскій. — Здравствуй, Камеровскій, прибавиль онь, холодно пожимая руку Камеровскаго.

— Вотъ вы никогда не умъете говорить такія хорошень-

кія вещи, обратилась баронесса къ Петрицкому.

- Нътъ, отчего же? Послъ объда и я скажу не хуже.

— Да послъ объда нътъ заслуги! Ну, такъ я вамъ дамъ кофею, идите умывайтесь и убирайтесь, - сказала баронесса, опять садясь и заботливо поворачивая винтикъ въ новомъ кофейникъ.-Пьеръ, дайте кофе,-обратилась она къ Петрицкому, котораго она называла Пьеръ по его фамиліи Петрицкій, не скрывая своихъ отношеній съ нимъ. — Я прибавлю.

— Испортите! — Нътъ, не испорчу! Ну, а ваша жена?—сказала вдругъ баронесса, неребивая разговоръ Вронскаго съ товарищемъ. Мы здёсь женили васъ. Привезли вашу жену?

— Нътъ, баронесса. Я рожденъ цыганомъ и умру цыганомъ.

- Тъмъ лучше, тъмъ лучше. Давайте руку.

И баронесса, не отпуская Вронскаго, стала ему разсказывать, пересыпая шутками, свои последніе планы жизни и спрашивать его совъта.

- Онъ все не хочетъ давать мнъ развода! Ну, что же мнъ дёлать? (Онг быль мужь ея.) Я теперь хочу процессь начинать. Какъ вы мив посовътуете? Камеровскій, смотрите же за кофеемъ, — ушелъ; вы видите, я занята дълами! Я хочу процессъ, потому что состояние мнъ нужно мое. Вы понимаете ли эту глупость, что я ему будто бы невърна, съ презръніемъ сказала она. — и отъ этого онъ хочетъ пользоваться моимъ имѣніемъ.

Вронскій слушаль съ удовольствіемь этоть веселый лепеть хорошенькой женщины, поддакиваль ей, даваль полушутливые совъты и вообще тотчасъ же прин ялъ свой привычный тонъ обращенія съ этого рода женщинами. Въ его петербургскомъ мірѣ всѣ люди раздѣлялись на два совершенно противоположные сорта. Одинъ, низшій, сорть—пошлые, глупые и, главное, смѣшные люди, которые вѣруютъ въ то, что одному мужу надо жить съ одной женой, съ которою онъ обвѣнчанъ, что дѣвушкѣ надо быть невинною, женщинѣ стыдливою, мужчинѣ мужественнымъ, воздержнымъ и твердымъ, что надо воспитывать дѣтей, зарабатывать свой хлѣбъ, платить долги и разныя тому подобныя глупости. Это былъ сортъ людей старомодныхъ и смѣшныхъ. Но былъ другой сортъ людей, настоящихъ, къ которому они всѣ принадлежали, въ которомъ надо быть главное элегантнымъ, великодушнымъ, смѣлымъ, веселымъ, отдаваться всякой страсти не краснѣя и надъ всѣмъ остальнымъ смѣяться.

Вронскій только въ первую минуту быль ошеломлейт послѣ внечатлѣній совсѣмъ другого міра, привезенныхъ имъ изъ Москвы; но тотчасъ же, какъ будто всунулъ ноги въ старыя туфли, онъ вошелъ въ свой прежній веселый и пріятный міръ.

• Кофе такъ и не сварился, а обрызгалъ всъхъ и ушелъ, и произвелъ именно то самое, что было нужно, то-есть подалъ поводъ къ шуму и смъху и залилъ дорогой коверъ и платье баронессы.

— Ну, теперь прощайте, а то вы никогда не умоетесь, а на моей совъсти будеть главное преступление порядочнаго человъка — нечистоплотность. Такъ вы совътуете ножъ къ горлу?

— Непремѣнно, и такъ; чтобы ваша ручка была поближе отъ его губъ. Онъ поцѣлуетъ вашу ручку и все кончится благополучно, — отвѣчалъ Вронскій.

 Такъ нынче во французскомъ! — и, зашумъвъ платьемъ, она исчезла.

Камеровскій поднялся тоже, а Вронскій, не дожидаясь его ухода, подаль ему руку и отправился въ уборную. Пока онь умывался, Петрицкій описаль ему въ краткихъ чертахъ свое положеніе, насколько оно измѣнилось послѣ отъѣзда Вронскаго. Денегь нѣть ничего. Отецъ сказаль, что не дастъ и не заилатить долговъ. Портной хочетъ посадить и другой тоже непремѣнно грозить посадить. Полковой командиръ объявилъ, что если эти скандалы не прекратятся, то надо выходить. Баронесса надоѣла, какъ горькая рѣдька, особенно тѣмъ, что все хочетъ давать деньги; а есть одна, онъ ее покажетъ Вронскому, чудо, прелесть, въ восточномъ строгомъ стилѣ, «genre рабыни Ребекки», понимаешь. Съ Беркошевымъ тоже разбранился, и онъ хотѣлъ прислать секундантовъ, но, разумѣется, ничего не вый-

деть. Вообще же все превосходно и чрезвычайно весело. И, не давая товарищу углубляться въ подробности своего положентя, Петрицкій пустился разсказывать ему всё интересныя новости. Слушая столь знакомые разсказы Петрицкаго въ столь знакомой обстановкъ своей трехлётней квартиры, Вронскій испытываль пріятное чувство возвращенія къ привычной и беззаботной петербургской жизни.

— Не можеть быть! — закричаль онь, отпустивь педаль умывальника, которымь онь обливаль свою красную здоровую шею. — Не можеть быть! — закричаль онь при извъсти о томь, что Лора сошлась съ Милеевымъ и бросила Фертингофа. — И онь все такъ же глупъ и доволень? Ну, а Бузулуковъ что?

— Ахъ, съ Бузулуковымъ была исторія—прелесть!—закричаль Петрицкій.— Вёдь его страсть—балы, и онъ ни одного придворнаго бала не пропускаєть. Отправился онъ на большой баль въ новой касків. Ты видёль новыя каски? Очень хороши, легче. Только стоить онъ... Ніть, ты слушай.

— Да я слушаю, — растираясь мохнатымъ полотенцемъ, отвъ-

чалъ Вронскій.

— Проходить великая княгиня съ какимъ-то посломъ, и на его бъду зашелъ у нихъ разговоръ о новыхъ каскахъ. Великая княгиня и хотъла показать новую каску... Видятъ, нашъ голубчикъ стоитъ. (Петрицкій представилъ, какъ онъ стоитъ съ каской.) Великая княгиня попросила подать себъ каску, — онъ не даетъ. Что такое? Только ему мигаютъ, киваютъ, хмурятся. Подай. Не даетъ. Замеръ. Можешь себъ представить!.. Только этотъ... какъ его... хочетъ уже взять у него каску... не даетъ!.. Онъ вырвалъ, подаетъ великой княгинъ. Вотъ это новая, говоритъ великая княгиня. Повернула каску и, можешь себъ представить, оттуда — бухъ груша, конфеты, два фунта конфетъ!.. Онъ это набралъ, голубчикъ!

Вронскій покатился со сміжу. И долго потомь, говоря уже о другомь, закатывался онъ своимь здоровымь сміжхомь, выставляя свои крівніе сплошные зубы, когда вспоминаль о касків.

Узнавъ всё новости, Вронскій съ иомощью лакея одёлся въ мундиръ и поёхалъ являться. Явившись, онъ намёренъ былъ съёздить къ брату, къ Бетси и сдёлать нёсколько визитовъ, съ тёмъ, чтобы начать ёздить въ тотъ свётъ, гдё бы онъ могъ встрёчать Каренину. Какъ и всегда въ Петербурге, онъ выёхалъ изъ дома съ тёмъ, чтобы не возвращаться до поздней ночи.

# ВТОРАЯ ЧАСТЬ

## I.

Въ коипъ зимы въ домъ Шербанкихъ происходилъ консиліумь, долженствовавшій рёшить, въ какомь положеніи находится вдоровье Кити и что нужно предпринять для возстановленія ел ослабъвающихъ силъ. Она была больна, и съ приближениемъ весны здоровье ся становилось хуже. Домашній докторь даваль ей рыбій жирь, потомъ жельзо, потомь ляпись, но такъ какъ ни то, ни другое, ни третье не помогало и такъ какъ онъ совътоваль оть весны убхать за границу, то приглашень быль знаменитый докторъ. Знаменитый докторъ, не старый еще, весьма красивый мужчина, потребовать осмотра больной. Онь съ особеннымъ удовольствіемъ, казалось, настаиваль на томь, что певичья стыдливость есть только остатокъ варварства и что нъть ничего естественнъе, какъ то, чтобъ еще не старый мужчина ощупываль молодую обнаженную дъвушку. Онъ находиль это естественнымъ, потому что дълалъ это каждый день и при этомъ ничего не чувствовалъ и не думалъ, какъ ему казалось, дурного, и поэтому стыдливость въ дъвушкъ онъ счеталъ не только остаткомъ варварства, но и оскорбленіемъ себъ.

Надо было покориться, такъ какъ, несмотря на то, что всё доктора учились въ одной школё, по однёмъ и тёмъ же книтамъ, знали одну науку, и несмотря на то, что нёкоторые говорили. что этотъ знаменитый докторъ былъ дурной докторъ въ домё княгини, и въ ея кругу было признано почему-то, что этотъ знаменитый докторъ одинъ знаетъ что-то особенное и одинъ можетъ спасти Кити. Послё внимательнаго осмотра и постукиванія растерянной и ошеломленной отъ стыда больной знаменитый докторъ, старательно вымывъ свои руки, стоялъ в гостиной и говорилъ съ княземъ. Князь хмурился, покашливая, слушая доктора. Онъ, какъ пожившій, не глупый и не больной человёкъ, не і ёрилъ въ медицину и въ душё злился на всю эту комедію, тёмъ болёе, что едва ли не онъ одинъ вполнё

понималь причину бользни Кити. «То-то пустобрехь», думаль онь, примыняя вы мысляхь это название изы охотничьяго словаря кы знаменитому доктору и слушия его болтовню о признакахы бользни дочери. Докторь, между тымь, сы трудомы удерживаль выражение презрыния кы этому старому баричу и сы трудомы спускался до низменности его понимания. Оны понималь, что со старикомы говорить нечего и что глава вы этомы домы— мать. Переды нею-то оны намыревался разсынать свой бисерь. Вы это время княгиня вошил вы гостиную сы домашнимы докторомы. Князы отошель, стараясь не дать замытить, какы ему смышна была вся эта комедія. Княгиня была растеряна и не знала, что дылать. Она чувствовала себя виноватою преды Кити.

— Ну, докторъ, рѣшайте нашу судьбу, — сказала княгиня.— Говорите мнѣ все. — «Есть ли надежда?» хотѣла она сказать, но губы ея задрожали, и она не могла выговорить этотъ вопросъ. — Ну, что, докторъ?

— Сейчасъ, княгиня, переговорю съ коллегой и тогда буду

имъть честь доложить вамъ свое мнъніе.

Такъ намъ васъ оставить?
Какъ вамъ будетъ угодно
Княгиня, вздохнувъ, вышла.

Когда доктора остались одни, домашній врачь робко сталь излагать свое мивніе, состоящее въ томь, что есть начало туберкулезнаго процесса, но... и т. д. Знаменитый докторь слушаль его и въ серединъ его ръчи посмотръль на свои крупные золотые часы.

— Такъ, — сказалъ онъ. — Но...

Домашній врачь замолкъ почтительно на средин'в ръчи.

— Опредѣлить, какъ вы знаете, начало туберкулезнаго процесса мы не можемъ; до появленія кавернъ нѣтъ ничего опредѣленнаго. Но подозрѣвать мы можемъ. И указанія есть: дурное питаніе, нервное возбужденіе и пр. Вопросъ стоитъ такъ; при подозрѣніи туберкулезнаго процесса что нужно сдѣлать, чтобы поддержать питаніе?

— Но вёдь, вы знаете, тутъ всегда скрываются нравственныя, духовныя причины, — съ тонкой улыбкой позволиль себв

вставить домашній докторъ.

— Да, это само собой разумъется, — отвъчалъ знаменитый докторъ, опять взглянувъ на часы. — Виноватъ, что поставленъ ли Яузскій мостъ, или надо все еще кругомъ объъзжать?—спросиль онъ. — А! поставленъ. Да, ну, такъ я въ двадцать минутъ могу быть. Такъ мы говорили, что вопросъ такъ поставленъ:

ноддержать питаніе и исправить нервы. Одно въ связи съ другимъ, надо дъйствовать на объ стороны круга.

— Но поъздка за границу? — спросиль домашній докторь.

— Я врагъ поъздокъ за границу. И изволите видъть: если есть начало туберкулезнаго процесса, чего мы знать не можемъ, то поъздка за границу не поможетъ. Необходимо такое средство, которое бы поддерживало питаніе и не вредило.

И знаменитый докторъ издожилъ свой планъ лъченія водами Соденскими, при назначеніи которыхъ главная цъль, очевидно.

состояла въ томъ, что онт повредить не могутъ.

Домашній докторъ внимательно и почтительно выслушалъ.

— Но въ пользу повздки за границу я бы выставилъ перемъну привычекъ, удаленіе отъ условій, вызывающихъ воспоминанія. И потомъ... матери хочется, — сказалъ онъ.

— A! Ну, въ этомь случав, что жъ, пускай вдуть, только повредять эти немецкие шарлатаны... Надо, чтобы слушались...

Ну, такъ пускай фдутъ.

Онъ опять взглянуль на часы.

О! уже пора, — и пошелъ къ двери.

Знаменитый докторъ объявилъ княгинъ (чувство приличія подсказало это), что ему нужно видъть еще разъ больную.

— Какъ! еще разъ осматривать! — съ ужасомъ воскликнула

мать.

- О, нътъ, мнъ нъкоторыя подробности, княгиня.

- Милости просимъ.

И мать, сопутствуемая докторомь, вошла въ гостиную къ Кити. Исхудавшая и румяная, съ особеннымь блескомъ въглазахъ вслъдствіе перенесеннаго стыда, Кити стояла посреди комнаты. Когда докторъ вошелъ, она вспыхнула, и глаза ей наполнились слезами. Вся ей болъзнь и лъченіе представились ей такою глупою, даже смъшною вещью! Лъченіе ей представлялось ей столь же смъшнымъ, какъ составленіе кусковъ разбитой вазы. Сердце ей было разбито. Что же они хотятъ лъчить се пилюлями и порошками? Но нельзя было оскорблять мать. тъмъ болъе, что мать считала себя виноватою.

— Потрудитесь присъсть, княжна, — сказалъ знаменитый

докторъ.

Онъ съ улыбкой сёль противъ нея, взялъ пульсь и опять сталь дёлать скучные вопросы. Она отвъчала ему и вдругь, резсердившись, встала.

- Извините меня, докторъ, но это, право, ни къ чему не

поведеть. Вы у меня по три раза то же самое спрашиваете.

Знаменитый докторъ не обидълся.

- Бользненное раздражение, - сказаль онъ княгинь, когда

Кити вышла. - Впрочемъ, я кончилъ...

И докторы передъ княгиней, какъ передъ исключительно умной женщиной, научно опредълилъ положение княжны и заключилъ наставлениемъ о томъ, какъ пить тѣ воды, которыя были не нужны. На вопросъ — ѣхать ли за границу? — докторъ углубился въ размышления, какъ бы разрѣшая трудпый вопросъ. Рѣшение, наконецъ, было изложено: ѣхать и не вѣрить шарлатанамъ, а во всемъ обращаться къ нему.

Какъ будто что-то веселое случилось послѣ отъѣзда доктора. Мать повеселѣла, вернувшись къ дочери, и Кити притворилась, что она повеселѣла. Ей часто, почти всегда, приходилось теперь

притворяться.

— Право, я здорова, тамап. Но если вы хотите тать, потремте, — сказала она и, стараясь показать, что интересустся предстоящею потремента, стала говорить о приготовленияхъ къотътзду.

## Π.

Вслѣдъ за докторомъ прівхала Долли. Она знала, что въ этотъ день долженъ быть консиліумъ и, несмотря на то, что недавно поднялась отъ родовъ (она родила дѣвочку въ концѣ зимы), несмотря на то, что у нея было много своего горя и заботъ, она, оставивъ грудного ребенка и заболѣгшую дѣвочку, заѣхала узнать объ участи Кити, которая рѣшалась нынче.

— Ну, что? — сказала она, входя въ гостиную и не снимая

шляны. — Вы всв веселыя. Верно хорошо?

Ей попробовали разсказывать, что говориль докторь, но оказалось, что, хотя докторь и говориль очень складно и долго, никакь нельзя было передать того, что онь сказаль. Интересно

было только то, что решено жхать за границу.

Долли невольно вздохнула. Лучшій другъ ея, сестра, уважала. А жизнь ея была не весела. Отношенія къ Степану Аркадьевичу послё примиренія сдёлались унизительны. Спайка, сдёланная Анной, оказалась не прочна, и семейное согл. сіе надломилось опять въ томъ же мёстё. Опредёленнаго ничего не было, но Степана Аркадьевича никогда почти не было дома, денегъ тоже никогда почти не было, и подозрёнія невёрностей постоянно мучили Долли, и она уже отгоняла ихъ отъ себя, боясь испытаннаго страданія ревности. Первый взрывъ ревности, разъ пережитый, уже не могъ возвратиться, и даже открытіе невёрности не могло бы уже такъ подёйствовать на нее, какъ въ первый разъ. Такое открытіе только лишило бы ее

семейных привычект, и она позволяла себя обманывать, презирая его и больше всего себя за эту слабость. Сверхъ того, ваботы большого семейства безпрестанно мучили ее: то кориленіе грудного ребенка не шло, то нянька ушла, то, какъ теперь, заболёль одинъ изъ дётей.

- Что, какъ твои? - спросила мать.

— Ахъ, тамап, у насъ своего горя много. Лили заболъла, и я боюсь, что скарлатина. Я вотъ теперь вывхала, чтобы узнать, а то засяду безвывздно, если — избави Богъ — скарлатина.

Старый князь послѣ отъѣзда доктора тоже вышелъ изъ своего кабинета и, подставивъ свою щеку Долли и поговоривъ съ ней, обратился къ женѣ:

- Какъ же ръшили, ъдете? Ну, а со мной что хотите дъ-

Sater.

- Я думаю, тебъ остаться, Александръ, - сказала жена.

- Какъ хотите.

- Матап, отчего же папа не побхать съ пами? - сказала

Кити. — И ему веселье, и намъ.

Старый князь всталь и погладиль рукой волосы Кити. Она подняла лицо и, насильно улыбаясь, смотръла на него. Ей всегда казалось, что онъ лучше всъхь въ семъв понимаетъ ее, хотя онъ мало говорилъ съ ней. Она была, какъ меньшая, любимица отца, и ей казалось, что любовь его къ ней дълала его проницательнымъ. Когда ея взглядъ встрътился теперь съ его голубыми, добрыми глазами, пристально смотръвшими на нее, ей казалось, что онъ насквозь видитъ ее и понимаетъ все то нехорошее, что въ ней дълается. Она, краснъя, потянулась къ нему, ожидая поцълуя, но онъ только потрепалъ ее по волосамъ и проговорилъ:

— Эти глупые шиньоны! До настоящей дочери и не доберешься, а ласкаешь волосы дохлыхъ бабъ. Ну, что, Долинька, — обратился онъ къ старшей дочери, — твой козырь что

подёлываеть?

— Ничего, папа, — отвъчала Долли, понимая, что ръчь идеть о мужъ.—Все ъздитъ, я его почти не вижу,—не могла она не прибавить съ насмъшливою улыбкой.

— Что жь, онъ не ужхаль еще въ деревню люсь продавать?

— Нътъ, все собирается.

— Вотъ какъ!—проговорилъ князь.—Такъ и мнё собираться? Слушаю-съ,—обратился онъ къ женв, садясь.—А ты вотъ что, Катя,—прибавилъ онъ къ меньшой дочери,—ты когда-нибудь, въ одинъ прекрасный день, проснись и скажи себв: да вёдь

я совсемъ здорова и весела, и пойдемъ съ папа опять рано

утромъ по морозцу гулять. А?

Казалось, очень просто было то, что сказаль отець, но Кити при этихь словахь смёшалась и растерялась, какъ уличенный преступникъ. «Да, онъ все знаетъ, все понимаетъ и этими словами говоритъ мнѣ, что хотя и стыдно, а надо пережить свой стыдъ». Она не могла собраться съ духомъ отвътить что-нибудь. Начала было и вдругъ расплакалась и выбъжала изъ комнаты.

— Вотъ твои шутки! — напустилась княгиня на мужа.—Ты всегда...— начала она свою укоризненную ръчь.

Князь слушалъ довольно долго упреки княгини и молчалъ, но

лицо его все болже и болже хмурилось.

— Она такъ жалка, бедняжка, такъ жалка, а ты не чувствуещь, что ей больно отъ всякаго намека на то, что причиной. Ахъ, такъ ошибаться въ людяхъ! — сказала княгиня, и по перемънъ ея тона Долли и князъ поняли, что она говорила о Вронскомъ. — Я не понимаю, какъ нътъ законовъ противъ та-

кихъ гадкихъ, неблагородныхъ людей.

— Ахъ, не слушаль бы, — мрачно проговориль князь, вставая съ кресла и какъ бы желая уйти, но останавливаясь въ дверяхъ.—Законы есть, матушка, и если ты ужъ вызвала меня на это, то я тебъ скажу, кто виноватъ во всемъ: ты и ты, одна ты. Законы противъ такихъ молодчиковъ всегда были и есть! Да-съ, если бы не было того, чего не должно было быть, я старикъ, но я бы поставиль его на барьеръ, этого франта. Да, а теперь и лъчите, возите къ себъ этихъ шарлатановъ.

Князь, казалось, имъть сказать еще многое, но какъ только княгиня услыхала его тонъ, она, какъ это всегда бывало въ серьезныхъ вопросахъ, тотчасъ же смирилась и раскаялась.

— Alexandre, — ментала она, подвигаясь, и расплакалась.

Какъ только она заплакала, князь тоже затихъ. Онъ подо-

— Ну, будеть, будеть! И тебѣ тяжело, я знаю. Что дѣлать: Бѣды большой нѣтъ. Богъ милостивъ... благодарствуй...—говориль онъ, уже самъ не зная, что говоритъ, и отвѣчая на мокрый поцѣлуй княгини, который онъ почувствовалъ на своей рукѣ. И князь вышелъ изъ комнаты.

Еще какъ только Кити въ слезахъ вышла изъ комнаты, Долли со своею материнскою, семейною привычкой тотчасъ же увидала, что тутъ предстоитъ женское дёло, и приготовилась сдёлать его. Она сняла шляпку и, нравственно засучивъ ру-

кава, приготовилась дъйствовать. Во время нападенія матери на отца она пыталась удерживать мать, насколько позволяла дочерняя почтительность. Во время взрыва князя она молчала, она чувствовала стыдъ за мать и нъжность къ отцу за его сейчасъ же вернувшуюся доброту; но когда отецъ ушелъ, она собралась сдълать главное, что было нужно: итти къ Кити и успоконть ее.

— Я вамъ давно хотъла сказать, maman: вы знаете ли, что Левинъ хотълъ сдълать предложение Кити, когда онъ былъ

здівсь вы послівдній разь? Онь говориль Стивів.

- Ну, что жъ? Я не понимаю...

— Такъ, можетъ-быть, Кити отказала ему? Она вамъ не говорила?

- Нъгъ, она ничего не говорила ни про того, ни про дру-

гого; она слишкомъ горда. Но я знаю, что все отъ этого...

— Да, вы представьте себъ, если она отказала Левину, — а она бы не отказала ему, если бы не было того, я знаю... И потомъ этотъ такъ ужасно обманулъ ее.

Княгинъ слешкомъ страшно было думать, какъ много она

виновата передь дочерью, и она разсердилась.

— Ахъ, я уже инчего не понимаю! Нынче все хотятъ своимъ умомъ жить, матери ничего не говорять, а потомъ вотъ и...

Матап, я пойду къ ней.

— Поди. Разьъ я тебъ запрещаю? — сказалъ мать.

## III.

Войдя въ маленькій кабинетъ Кити, хорошенькую, розовенькую, съ куколками vieux saxe, комнатку, такую же молоденькую, розовенькую и веселую, какою была сама Кити еще два мѣсяца тому назадъ, Долли вспомнила, какъ убирали онѣ вмѣстѣ прошлаго года эту комнатку, съ какимъ весельемъ и любовью. У нея похолодѣло сердце, когда она увидѣла Кити, сидѣєшую на низенькомъ, ближайшемъ отъ двери, стулѣ и устремиєшую неподвижные глаза на уголъ ковра. Кити взглянула на сестру, и холодное, нѣсколько суровое выраженіе ел лица не измѣнилось.

- Я теперь увду и засяду дома, и теб'в нельзя будеть ко мн'в, сказала Дарья Александровна, садясь подл'в пея. Мн'в хочется поговорить съ тобой.
- О чемъ? испуганно поднявъ голову, быстро спросила Кити.

- О чемъ, какъ не о твоемъ горъ?

— У меня нътъ горя.

— Полно, Кити. Неужели ты думаешь, что я могу не знать? Я все знаю. И новърь мнъ, это такъ ничтожно... Мы всъ прошли черезъ это.

Кити молчала, и лицо ея имъло строгое выражение.

 Онъ не стоитъ того, чтобы ты страдала изъ-за него, продолжала Дарья Александровна, прямо приступая къ дълу.

— Да, потому что онъ мною пренебрегъ, — дребезжащимъ голосомъ проговорила Кити. — Не говори! Пожалуйста, не го-

вори!

— Да кто же теб'є это сказаль? Никто этого не говориль. Я уртрена, что онь быль влюблень въ тебя и остался влю-

бленъ; но...

- Ахъ, ужасење всего мете эти соболтвиованія! вскрикнула Кети, вдругь разсердиншись. Она повернулась на стулт, покраснтва и быстро за шевелила пальцами, сжимая то тою, то другою рукой пряжку пояса, которую она держала. Долли знала эту манеру сестры перехватывать руками, когда она приходила въ горячность; она знала, какъ Кити способна была въ минуту горячности забыться и нагогорить много лешняго и непріятнаго, и Долли хоттла успокоить ее; но было уже поздно.
- Что, что ты хочешь мей дать почувствовать, что? горорила Кити быстро.—То, что я была влюблена въ человъка, который меня знать не хотъль, и что я умираю отъ любви къ нему? И это мей говорить сестра, которая думаеть, что... что... что она соболъзнуеть!.. Не хочу я этихъ сожальній и при-

творствъ!

- Кити, ты несправедлива. Зачъмъ ты мучаешь меня?
- Да я, напротивъ... Я вижу, что огорчена...

Но Кити въ своей горячкъ не слышала ея.

- Мей не о чемъ сокрушаться и утёшаться. Я настолько горда, что никогда не позволю себё любить человёка, который меня не любить.
- Дая и не говорю... Одно скажи мит правду, проговорила, взявъ ее за руку, Дарья Александровна: скажи мит, Левинъ говорилъ тебт?..

Упоминаніе о Левинъ, казалось, лишило Кити послъдняго самообладанія: она вскочила со стула и, броснвъ пряжку о землю

и дълая быстрые жесты руками, заговорила:

— Къ чему тутъ еще Левинъ? Не понимаю, зачъмъ тебъ кужно мучить меня? Я сказала и повторяю, что я горда и никогда, никогда я не сдёлаю того, что ты дёлаеть, чтобы вернуться къ человёку, который тебё измёниль, который полюбиль другую женщину? Я не понимаю этого! Ты можеть, а я не могу!

И. сказавъ эти слова, она взглянула на сестру и, увидъвъ, что Долли молчитъ, грустно опустивъ голову, Кити, вмъсто того, чтобы выйти изъ комнаты, какъ намъревалась, съла у

двери д закрыет чицо платкомъ, опустила голову.

Молчаніе продолжалось минуты двѣ. Долли думала о себѣ. То свое униженіе, которое она всегда чувствовала, особенно больно отозвалось въ ней, когда о немъ напомнила ей сестра. Она не ожидала такой жестокости отъ сестры и сердилась на нее. Но вдругъ она услыхала шумъ платья и вмѣстѣ звукъ разразигшагося, сдержаннаго рыданія, и чьи-то руки снизу обняли ея шею. Кити на колѣняхъ стояла предъ ней.

— Долинька, я такъ, такъ несчастна! — виновато прошес-

тала она.

И покрытое слезами милое лицо спряталось въ юбкъ платья

Дарьи Александровны.

Какъ будто слезы были та необходимая мазь, безъ которой не могла идти успъшно мащина взаимнаго общенія между двумя сестрами, — сестры послѣ слезъ разговаривали не о томъ, что занимало ихъ, но, и говоря о постороннемъ, онѣ поняли другъ друга. Кити поняла, что сказанное ею всердцахъ слово о невърности мужа и объ униженіи до глубины сердца поразило бъдную сестру, но что она прощала ей. Долли, съ своей стороны, поняла все, что она хотѣла знать; она убъдилась, что догадки ея были върны, что горе, неизлѣчимое горе Кити состояло именно въ томъ, что Левинъ дѣлалъ предложеніе и что она отказала ему, и Вронскій обманулъ ее, и что она готова была любить Левина и ненавидѣть Вронскаго. Кити ни слова не сказала объ этомъ; она говорила только о своемъ душевномъ состояніи.

— У меня нѣтъ никакого горя, — говорила она, успокоившись, — но ты можешь ли понять, что мнѣ стало все гадко, противно, грубо, и прежде всего я сама. Ты не можешь себѣ представить, какія у меня гадкія мысли обо всемъ.

— Да какія же могуть быть у тебя гадкія мысли? — спросила

Долли улыбаясь.

— Самыя, самыя гадкія и грубыя; не могу тебъ сказать. Это не тоска, не скука, а гораздо хуже. Какъ будто все, что было хорошаго во мнъ, все спряталось, а осталось одно самое гадкое. Ну, какъ тебъ сказать? — продолжала она, видя недоумъніе въ глазахъ сестры. — Папа сейчасъ мнъ началъ гово-

рить... мий кажется, онъ думаетъ только, что мий нужно выйти замужъ. Мама везетъ меня на балъ: мий кажется, что она только за тёмъ везетъ меня, чтобы поскорйе выдать замужъ и избавиться отъ меня. Я знаю, что это неправда, но не могу отогнать этихъ мыслей. Жениховъ такъ і азываемыхъ я видёть не могу. Мий кажется, что они съ меня мёрку снимаютъ. Прежде йхать куда-нибудь въ бальномъ платъй для меня было простое удовольствіе, я собой любовалась; теперь мий стыдно, неловко. Ну, что хочешь! Докторъ... Ну...

Кити замялась; она хотъла далъе сказать, что съ тъхъ поръ, какъ съ ней сдълалась эта перемъна, Степанъ Аркадьевичъ ей сталъ невыносимо непріятенъ и что она не можетъ видъть его

безъ представленій самыхъ грубыхъ и безобразныхъ.

— Ну-да, все мнъ представляется въ самомъ грубомъ, гадкомъ видъ, — продолжала она. — Это моя болъзнь. Можетъ быть, это пройдетъ...

— А ты не думай...

— Не могу. Только съ дътьми мнъ хорошо, только у тебя.

— Жаль, что нельзя тебъ бывать у меня.

 Нътъ, я пріъду. У меня была скарлатина, и я упрошу татап.

Кити настояла на своемъ и перевхала къ сестрв, и всю скарлатину, которая дъйствительно пришла, ухаживала за дътьми. Объ сестры благополучно выходили всъхъ шестерыхъ дътей, но здоровье Кити не поправилось, и Великимъ постомъ Щербацкіе уъхали за границу.

#### IV.

Петербургскій высшій кругъ собственно одинъ, всё знають другь друга, даже вздять другь къ другу. Но въ этомъ большомъ кругъ есть свои подраздёленія. Анна Аркадьевна Каренина имёла друзей и тёсныя связи въ трехъ различныхъ кругахъ. Одинъ кругъ былъ служебный, офиціальный, кругъ ея мужа, состоявшій изъ его сослуживцевъ и подчиненныхъ, самымъ разнообразнымъ и прихотливымъ образомъ связанныхъ и разъединенныхъ въ общественныхъ условіяхъ. Анна теперь съ трудомъ могла вспомнить то чувство почти набожнаго уваженія, которое она въ первое еремя имёла къ этимъ лицамъ. Теперь эна знала всёхъ ихъ, какъ знаютъ другъ друга въ уёздномъ городё; знала, у кого какія привычки и слабости, у кого какой запогъ жметъ ногу; знала ихъ отношенія другъ къ другу и къ главному центру; знала, кто за кого, и какъ, и чёмъ держится.

и кто съ къмъ и въ чемъ сходится и расходится; но этотъ кругъ правител эственныхъ, мужскихъ интересовъ никогда, несмотря на внушенія графини Лидіи Ивановны, не могъ интересовать ее, и она избъгала его.

Другой, близкій Аннъ, кружокъ это былъ тоть, черезъ котор й Алексьй Александровичь сдълаль свою карьеру. Центромь этого кружка была графиня Лидія Ивановна. Это быль кружокъ старыхъ, некрасивыхъ, добродътельныхъ и набожныхъ женщинъ и умныхъ, ученыхъ, честолюбивыхъ мужчинъ. Одинъ изъ умныхъ людей, принадлежащихъ къ этому кружку, называль его «совъстью петербургскаго общества». Алексъй Александровичъ очень дорожилъ этимъ кружкомъ, и Анна, такъ умъ шъл сживаться со всъми, нашла себъ въ первое время свосй петербургской жизни друзей и въ этомъ кругъ. Теперь же, по возвращении изъ Москвы, кружокъ этотъ ей сталъ невыносимъ. Ей показалось, что и она, и всъ они притворяются, и ей стало такъ скучно и неловко въ этомъ обществъ, что она сколько возможно менъе ъздила къ графинъ Лидіи Ивановнъ.

Третій кругь, наконець, гдѣ Анна имѣла связи, былъ собственно свѣть, — свѣть баловъ, обѣдовъ, блестящихъ туалетовъ; свѣть, державшійся одною рукой за дворъ, чтобы не спуст. тіся до полусвѣта, который члены этого круга думали, что презирали, но съ которымъ вкусы у него были не только сходные, но одни и тѣ же. Связь ея съ этимъ кругомъ держалась черезъ княгиню Бетси Тверскую, жену ея двоюроднаго брата, у которой было сто двадцать тысячъ дохода и которая съ самаго появленія Анны въ свѣтъ особенно полюбила ее, ухаживала за ней и втягивала въ свой кругъ, смѣясь надъ кругомъ графини

Лидіи Ивановны.

— Когда стара буду и дурна, я сдѣлаюсь такая же, — говорила Бетси, — но для вась, для молодой, хорошенькой женщины, еще рано въ эту богадѣльню.

Анна первое время избъгала, сколько могла, этого свъта княгини Тверской, такъ какъ онъ требовалъ расходовъ выше ея средствъ, да и по душъ она предпочитала первый; но послъ поъздки въ Москву сдълалось наоборотъ. Она избъгала нравственныхъ друзей своихъ и ъздила въ большой с тътъ. Тамъ она встръчала Вронскаго и испытывала волнующую радость при этихъ встръчахъ. Особенно часто встръчала она Вронскаго у Бетси, которая была урожденная Вронская и ему двоюродная. Вронскій былъ вездъ, гдъ только могъ встръчать Анну, и говорилъ ей, когда могъ, о своей любви. Она ему не подавала никакого повода, но каждый разъ, когда она встръчалась съ нимъ, въ душт ея загоралось то самое чувство оживленія, которое нашло на нее въ тотъ день въ вагонт, когда она въ первый разъ увидта его. Она сама чувствовала, что при видт его радость сетилась въ ея глазахъ и морщила ея губы въ улыб-

ку, и она не могла затушать выражение этой радости.

Переое время Анна искренно върила, что она недовольна имъ за то, что онъ исв оляетъ себѣ преслъдовать ее; но скоро по возеращени свосмъ изъ Москвы, прівхавъ на вечеръ, гдѣ она думала встрътить его, а его не было, она по овладѣвшей ею грусти ясно поняла, что она обманывала себя, что это преслъдованіе не только не непріятно ей, но что оно составляетъ весь интересъ ея жизни.

Знаменитая пъвица пъла второй разъ, и весь большой свътъ быль въ театръ. Увидавъ изъ своего кресла въ первомъ ряду кузику, Вронскій, не дождагшись антракта, вошелъ къ ней въ ложу.

— Что жъ вы не прівхали обвдать? — сказала она ему. — Удивляюсь этому ясновидінію влюбленныхь, — прибавила она съ улыбкой, такь, чтобы онъ одинъ слышаль: — она не была. Но прівзжайте послів оперы.

Вронскій вопросительно взглянуль на нее. Она нагнула го-

лову. Онъ улыбкой поблагодариль ее и сълъ подлъ нея.

— А какъ я вспоминаю ваши насмъшки! — продолжала княгиня Бетси, находившая особенное удовольствие въ слъдовании за уснъхомъ этой страсти. — Куда это все дълось! Вы пойманы, мой милый.

— Я только того и желаю, чтобы быть пойманнымъ, — отвъчаль Вронскій со своею спокойною, добродушною улыбкой.— Если я жалуюсь, то на то только, что слишкомъ мало пойманъ,

если говорить правду. Я начинаю терять надежду.

— Какую же вы можете имъть надежду? — сказала Бетси, оскорбившись за своего друга: — entendons nous...—Но въ глазахъ ел бъгали огоньки, говорившіе, что она очень хорошо и точно такъ же, какъ и онъ, понимаетъ, какую онъ могь имъть надежду.

— Никакой, — смъясь и выставляя свои сплошные зубы, сказаль Вронскій. — Виновать, — прибавиль онь, взявь изъ ея руки бинокль и приняещись оглядывать черезъ ея обнаженное плечо противоположный рядь ложь. — Я боюсь, что становлюсь

см втонъ.

Онъ зналъ очень хорошо, что въ глазахъ Бетси и всёхъ свётскихъ людей онъ не рисковалъ быть смёшнымъ. Онъ зналъ очень хорошо, что въ глазахъ этихъ лицъ роль несчастнаго лю-

бовника дѣвушки и вообще свободной женщины можетъ быть смѣшна; но роль человѣка, приставшаго къ замужней женщинѣ и во что бы то ни стало положиешаго свою жизнь на то, чтобы вовлечь ее въ прелюбодѣяніе, — что роль эта имѣетъ что-то красивое, величественное и никогда не можетъ быть смѣшна, и поэтому онъ съ гордою и веселою, играгшею подъ его усами улыбкой опустилъ бинокль и посмотрѣлъ на кузину.

— А отчего вы не прівхали объдать? — сказала она, любуясь

имъ.

— Это надо разсказать вамъ. Я былъ занятъ и чёмъ? Даю вамъ это изо ста, изъ тысячи... не угадаете. Я мирилъ мужа съ оскорбителемъ его жены. Да, право!

— Что жъ, и помирили?

- Почти.

— Надо, чтобы вы мнѣ это разсказали, — сказала она вставая. — Приходите въ тотъ антрактъ.

- Нельзя: я вду во французскій театрь.

— Отъ Нильсонъ? — съ ужасомъ спросила Бетси, которая ни за что бы не распознала Нильсонъ отъ всякой хористки.

— Что жъ дълать? Мнъ тамъ свиданье, все по этому дълу

моего миротворства.

— Блаженны миротворцы, они спасутся, — сказала Бетси, вспоминая что-то подобное, слышанное ею отъ кого-то. — Ну, такъ садитесь, разскажите, что такое?

И опять она съла.

# V.

— Это немножко нескромно, но такъ мило, что ужасно хо чется разсказать, — сказалъ Вронскій, глядя на нее смѣющимися глазами. — Я не буду называть фамилій.

— Но я буду угадывать, тъмъ лучше.

- Слушайте же: ъдутъ два веселые молодые человъка...

- Разумъется, офицеры вашего полка?

 Я не говорю офицеры, просто два позавтракавшіе молодые челов'вка.

— Переводите: выпившіе.

— Можетъ быть. Бдутъ на объдъ къ товарищу въ самомъ веселомъ расположении духа. И видятъ, хорошенькая женщина обгоняетъ ихъ на извозчикъ, оглядывается и, имъ по крайней мъръ кажется, киваетъ имъ и смъется. Они, разумъется, за ней. Скачутъ во весь духъ. Къ удивлению ихъ, красавица останавливается у подъъзда того самаго дома, куда они ъдутъ.

Красавица взбътаетъ на верхній этажъ. Они видять только румяныя губки изъ-подъ короткой вуали и прекрасныя маленькія ножки.

- ·— Вы съ такимъ чувствомъ это разсказываете, что мнѣ кажется, вы сами — одинъ изъ этихъ двухъ.
- А сейчась вы мив что говорили? Ну, молодые люди входять къ товарищу, у него объдъ прощальный. Тутъ точно они выпиваютъ, можетъ быть, лишнее, какъ всегда на прощальныхъ объдахъ. И за объдомъ разспрашиваютъ, кто живетъ наверху въ этомъ домъ. Никто не знаетъ, и только лакей хозяина на ихъ вопросъ живутъ ли наверху мамзели отвъчаетъ, что ихъ тутъ очень много. Послъ объда молодые люди отправляются въ кабинетъ къ хозяину и пишутъ письмо къ неизвъстной. Написали страстное письмо, признаніе и сами несутъ письмо наверхъ, чтобы разъяснить то, что въ письмъ оказалось бы не совсъмъ понятнымъ.

— Зачъмъ вы мнъ такія гадости разсказываете? Hy?

- Звонять. Выходить дѣвушка, они дають письмо и увѣряють дѣвушку, что оба такь влюблены, что сейчась умруть туть у двери. Дѣвушка въ недоумѣніи ведеть переговоры. Вдругь является господинъ съ бакенбардами колбасиками, красный какъракъ, объявляеть, что въ домѣ никого не живеть, кромѣ его жены, и выгоняеть обоихъ.
- Почему же вы знаете, что у него бакенбарды, какъ вы говорите, колбасиками?
  - А вотъ слушайте. Нынче я ъздилъ мирить ихъ.
  - Ну, и что же?
- Тутъ-то самое интересное. Оказывается, что это счастливая чета титулярнаго соевтника и титулярной соввтницы. Титулярный соввтникъ подаетъ жалобу, и я двлаюсь примирителемъ, и какимъ!.. Уъвряю васъ, Талейранъ ничто въ сравнении со мной.
  - Въ чемъ же трудность?
- Да вотъ послушайте... Мы извинились какъ слъдуетъ: смы въ отчаяніи, мы просимъ простить за несчастное недоразумъніе»... Титулярный согътникъ съ колбасиками начинаетъ таять, но желаетъ тоже выразить свои чувства, и какъ только онъ начинаетъ выражать ихъ, такъ начинаетъ горячиться и говорить грубости, и опять я долженъ пускать въ ходъ всъ свои дипломатическіе таланты. «Я согласенъ, что поступокъ ихъ не хорошъ, но прошу васъ принять во вниманіе недоразумъніе, молодость; потомъ молодые люди только что позавтракали. Вы понимаете. Они раскаиваются отъ всей души, просятъ простить

ихъ вину». Титулярный совътникъ опять смягчается: «Я согласенъ, графъ, и готовъ простить, но понимаете, что моя жена, моя жена, честная женщина, подвергается преслъдованіямъ, грубостямъ и дерзостямъ какихъ-нибудь мальчишекъ, мерз...» А вы понимаете, мальчишка этотъ тутъ, и мнъ надо примирять ихъ. Опять я пускаю въ ходъ дипломатію, и опять, какъ только надо закончить все дъло, мой титулярный совътникъ горячится, краснъетъ, колбасики поднимаются, и опять я разливаюсь въ дипломатическихъ тонкостяхъ.

— Ахъ, это надо разсказать вамъ! — смѣясь обратилась Бетси ко входившей въ ея ложу дамѣ. — Онъ такъ насмѣшилъ меня... Ну, bonne chance, —прибавила она, подавая Вронскому палець, свободный отъ держанія вѣера, и движеніемъ плечъ опуская подня шійся лифъ платья, съ тѣмъ чтобы, какъ слѣдуетъ быть вполнѣ голой, когда выйдетъ впередъ къ рампѣ, на свѣтъ газа и на всѣ глаза.

Вронскій повхаль во французскій театрь, гдв ему двиствительно нужно было видеть полкового командира, не пропускає шаго ни одного представленія во французскомь театрь, съ темь чтобы переговорить съ нимь о своемь миротеорствь, которое занимало и забавляло его уже третій день. Въ двлю этомь быль зам'єшань Петрицкій, котораго онъ любиль, и другой, недавно поступившій, славный малый, отличный товарищь, молодой князь Кедровь. А главное — туть были зам'єшаны интересы полка.

Оба были въ эскадронъ Вронскаго. Къ полковому командиру прівзжалъ чиновникъ, титулярный совътникъ Венденъ, съ жалобой на его офицеровъ, которые оскорбили его жену. Молодая жена его, какъ разсказывалъ Венденъ, — онъ былъ женатъ полгода, — была въ церкви съ матушкой и, вдругъ почувствовавъ нездоровье, происходящее отъ извъстнаго положенія, не могла больше стоять и поъхала домой на первомъ попавшемся ей лихачъ-извозчикъ. Тутъ за ней погнались офицеры, она испугалась и, еще болъе разболъвшись, взбъжала по лъстницъ домой. Самъ Венденъ, вернуршись изъ присутствія, услыхалъ звонокъ и какіе-то голоса, еышелъ и, увидавъ пьяныхъ офицеровъ съ нисьмомъ, вытолкалъ ихъ. Онъ просилъ строгаго наказанія.

— Нътъ, какъ хотите, — сказалъ полковой командиръ Вронскому, пригласивъ его къ себъ, — Петрицкій становится невозможенъ. Не проходить недъли безъ исторіи. Этотъ чиновникъ не оставить дъла, онъ пойдетъ дальше.

Вронскій видёлъ всю неблагодарность этого дёла и что тутъ дуэли быть не можеть, что надо все сдёлать, чтобы смягчить

этого титулярнаго совътника и замять дъло. Полковой командиръ призвалъ Вронскаго именно потому, что зналъ его за благороднаго и умнаго человъка, а главное за человъка, дорожащаго честью полка. Они потолковали и ръшили, что надо ъхать Петрицкому и Кедрову съ Вронскимъ къ этому титулярному согътнику извиняться. Полковой командиръ и Вронскій — оба понимали, что имя Вронскаго и флигель-адъютантскій вензель должны много содъйствовать смягченію титулярнаго совътника. И дъйствительно, эти два средства оказались отчасти дъйствительны; но результать примиренія остался сомнительнымъ, какъ и разсказываль Вронскій.

Прівхавъ во французскій театръ, Вронскій удалился съ полковымъ командеромъ въ фойе и разсказалъ ему свой успѣхъ или неуспѣхъ. Обдумавъ все, полковой командиръ рѣшилъ оставить дѣло безъ послѣдствій, но потомъ, ради удовольствія, сталъ разспрашивать Вронскаго о подробностяхъ его свиданья и долго не могъ удержаться отъ смѣха, слушая разсказъ Вронскаго о томъ, какъ затихавшій титулярный совѣтникъ вдругъ опять разгорался, вспоминая подробности дѣла, и какъ Вронскій, лавируя при послѣднемъ полусловѣ примиренія, ретировался, тол-

кая впередъ себя Петрицкаго.

— Скверная исторія, но уморительная. Не можеть же Кедроръ драться съ этимъ господиномъ! Такъ ужасно горячился?— смъясь переспросилъ онъ. — А какова нынче Клеръ? Чудо!— сказалъ онъ про новую французскую актрису. — Сколько ни смотри, каждый день новая. Только одни французы могуть это.

## VI.

Княгиня Бетси, не дождавшись конца послъдняго акта, уъхала изъ театра. Только что успъла она войти въ свою уборную, обсыпать свое длинное блъдное лицо пудрой, стереть ее, оправиться и гриказать чай въ большой гостиной, какъ ужъ одна за другой стали подъъзжать кареты къ ея огромному дому на Большой М рекой. Гости выходили на широкій подъъздъ, и тучный шъейцаръ, читающій по утрамъ, для назиданія прохожихъ, за стеклянною дверью газеты, беззвучно отворяль эту огромную дверь, пропуская мимо себя прівзжавшихъ.

Почти въ одно и то же время вошли хозяйка съ освъженною прической и освъженнымъ лицомъ изъ одной двери и гости изъ другой въ большую гостиную съ темными стънами, пушистыми коврами и ярко освъщеннымъ столомъ, блестъещимъ подъ огъ

нями свъчъ бълизною скатерти, серебромъ самовара и прозрач-

нымъ фарфоромъ чайнаго прибора.

Хозяйка сѣла за самоваръ и сняла перчатки. Передвигая стулья съ помощью незамѣтныхъ лакеевъ, общество размѣстилось, раздѣлиешись на деѣ части, — у самовара съ хозяйкой и на противоположномъ концѣ гостиной, около красивой жены посланника въ черномъ бархатѣ и съ черными рѣзкими бровями. Разговоръ въ обоихъ центрахъ, какъ и всегда еъ первыя минуты, колебался, перебиваемый встрѣчами, привѣтствіями, предложеніемъ чая, какъ бы отыскивая, на чемъ остановиться.

- Она необыкновенно хороша, какъ актриса; видно, что она изучила Каульбаха, говорилъ дипломатъ въ кружкъ жены посланника, вы замътили, какъ она упала...
- Ахъ, пожалуйста, не будемъ говорить про Нильсонъ! Про нее нельзя ничего сказать новаго, сказала толстая, красная, безъ бровей и безъ шиньона, бёлокурая дама въ старомъ шелковомъ платьв. Это была княгиня Мягкая, извёстная своею простотою. грубостью обращенія и прозванная enfant terrible. Княгиня Мягкая сидёла посрединъ между обоими кружками и, прислушиваясь, принимала участіе то въ томъ, то въ другомъ. М те нынче три человека сказали эту самую фразу про Каульбаха, точно сговорились. И фраза, не знаю чёмъ, такъ поправилась имъ.

Разговоръ быль прервань этимъ замъчаніемъ, и надо было

придумывать опять новую тему.

- Разскажите намъ что-нибудь забавное, но не злое, сказала жена посланника, великая мастерица изящнаго разговора, называемаго по-англійски small-talk, обращаясь къ дипломату, тоже не знавшему, что теперь начать.
- Говорять, что это очень трудно, что только злое смёшно, началь онь сь улыбкою. Но я попробую. Дайте тему. Все дёло въ темё. Если тема дана, то вышивать по ней уже легко. Я часто думаю, что знаменитые говоруны прошлаго вёка были бы теперь въ затруднении говорить умно. Все умное такъ надоёло...

Давно ужъ сказано, — смёясь перебила его жена посланника.

Разговоръ начался мило; но именно потому, что онъ былъ слишкомъ ужъ милъ, онъ опять остановился. Надо было при-бъгнуть къ върному, никогда неизмъняющему средству — зло-словію.

— Вы не находите, что въ Тушкевичь есть что-то Louis XV? сказалъ онъ, указывая глазами на красиваго бълокураго молодого человъка, стоявшаго у стола.

- О, да! Онъ въ одномъ вкусъ съ гостиной, отъ этого онъ

такъ часто и бываетъ здёсь.

Этоть разговоръ поддержался, такъ какъ говорилось намеками именно о томъ, чего нельзя было говорить въ этой гостиной,

то-есть объ отношеніяхъ Тушкевича къ хозяйкъ.

Оголо самовара и хозяйки разговоръ между тъмъ, точно такъ же поголебагшись и сколько времени между тремя неизбіжными темами: послъднею общественною новостью, театромъ и осуждениемъ ближняго, тоже установился, попавъ на послъднюю тему, то-есть на злословие.

— Вы слышали, и Мальтищева — не дочь, а мать — шьеть

себѣ костюмъ diable rose!

— Не можетъ быть? Нътъ, это прелестно!

— Я удивляюсь, какъ съ ея умомъ — она въдь не глупа — не видъть, какъ она смъщна.

Каждый имъль что сказать въ осуждение и осмъяние несчастной Мальтищевой, и разговоръ весело затрещалъ, какъ разго-

ръвшійся костерь.

Мужъ княгини Бетси, добродушный толстякъ, страстный собиратель гразюръ, узнавъ, что у жены гости, зашелъ передъ клубомъ въ гостиную. Неслышно по мягкому ковру онъ подошелъ къ княгинъ Мягкой.

— Какъ вамъ понравилась Нильсонъ? — сказалъ онъ.

— Ахъ, можно ли такъ подкрадываться? Какъ вы меня испугали!—отвъчала она. — Не говорите, пожалуйста, со мной про оперу, вы ничего не понимаете въ музыкъ. Лучше я спущусь до васъ и буду говорить съ вами про ваши маіолики и гравюры. Ну, какое тамъ сокровище купили вы недавно на толкучкъ?

— Хотите, я вамъ покажу? Но вы не знаете толку.

— Покажите. Я выучилась у этихъ, какъ ихъ зовутъ.... банкиры... у нихъ прекрасныя есть гравюры. Они намъ покавывали.

 Какъ, вы были у Шюцбургъ? — спросила хозяйка отъ самовара.

— Была, та chere. Они насъ звали съ мужемъ объдать, и мът сказывали, что соусъ на этомъ объдъ стоилъ тысячу рублей, — громко говорила княгиня Мягкая, чувствуя, что всъ ее слушаютъ, — и очень гадкій соусъ, что-то зеленое. Надо было ихъ позвать, и я сдълала соусъ на восемьдесятъ пять ко-

пескъ, и всв были очень довольны. Я не могу делать тысячерублевыхъ соусовъ.

Она елинственна! — сказала хозяйка.

Удивительна! — сказаль кто-то.

Эффекть, производимый ръчами княгини Мягкой, всегла быль одинаковъ, и секретъ производимаго ею эффекта состоялъ въ томъ, что она говорила, хотя и не совевмъ кстати, какъ теперь, но простыя вещи, имфющія смысль. Въ обществъ, гль она жила, такія слога производили дъйствіе самой остроумной шутки. Княгиня М ігкая не могла понять, отчего это такъ дъйствовало, но знала, что это такъ дъйствовало, и пользовалась этимъ.

Такъ какъ во время ръчи княгини Мягкой всъ ее слушали, и разговоръ около жены посланника прекратился, хозяйка хотъла связать все общество воедино и обратилась къ женъ посланника:

- Ръшительно вы не хотите чаю? Вы бы перешли къ намъ,

— Нътъ, намъ очень хорошо здъсь, — съ улыбкой отвъчала жена посланника и продолжала начатый разговоръ.

Разговоръ быль очень пріятный. Осуждали Карениныхъ,

жену и мужа.

- Анна очень перемънилась со своей московской поъздки. Въ ней есть что-то странное, - говорила ея пріятельница.

- Перемъна главная та, что она привезла съ собой тънь

Алексъя Вронскаго, — сказала жена посланника.

— Да что же? У Гримма есть басня: человъкъ безъ тъни, человъкъ лишенъ тъни. И это ему наказание за что-то. Я никогда не могъ понять, въ чемъ наказаніе. Но женщинъ должно быть непріятно безъ тѣни.

- Да, но женщины съ тънью обыкновенно дурно конча-

ють, — сказала пріятельница Анны. — Типунь вамь на языкь, — сказала вдругь княгиня Мягкая, услыхавъ эти слова. - Каренина прекрасная женщина. Мужа ея я не люблю, а ее очень люблю.

- Отчего же вы не любите мужа? Онъ такой замъчательный человъкъ, — сказала жена посланника. — Мужъ говоритъ,

что такихъ государственныхъ людей мало въ Европъ.

— И мит то же говорить мужь, но я не втрю, — сказала княгиня Мягкая. - Если бы мужья наши не говорили, мы бы видёли то, что есть; а Алексей Александровичь по-моему просто глупъ. Я шопотомъ говорю это... Не правда ли, какъ все ясно дълается? Прежде, когда мнъ велъли находить его умнымъ, я все искала и находила, что я сама глупа не видя его ума; а какъ только я сказала: онз глупъ, но шопотомъ, все такъ ясно стало, не правда ли?

— Какъ вы злы нынче!

- Нисколько. У меня нътъ другого выхода. Кто-нибудь изъ двухъ глупъ. Ну, а вы знаете, про себя нельзя этого никогда сказать.
- Никто не доволенъ своимъ состояніемъ, и всякій доволенъ своимъ умомъ, — сказалъ дипломатъ французскій стихъ.
- Вотъ, вотъ, именно, поспътно обратилась къ нему княгини Мягкая. — Но дъло въ томъ, что Анну я вамъ не отдамъ. Она такая славная, милая. Что же ей дълать, если всъ влюблены въ нее и какъ тъни ходятъ за ней?
- Да я и не думаю осуждать, оправдывалась пріятельница Анны.
- Если за нами никто не ходить какъ тѣнь, то это не доказываеть, что мы имѣемъ право осуждать.
- И, отдёлавъ какъ слёдовало пріятельницу Анны, княгиня Мягкая встала и вмёстё съ женой посланника присоединилась къ столу, гдё шелъ общій разговоръ о прусскомъ королё.

— О чемъ вы тамъ злословили? — спросила Бетси.

- О Карениныхъ. Княгиня дълала характеристику Алексъя Александровича, отвъчала жена посланника, съ улыбкой садясь къ столу.
- Жалко, что мы не слыхали, сказала хозяйка, взглядывая на входную дверь.—А, воть и вы наконегь!—обратилась она съ улыбкой ко входигшему Вронскому.

Вронскій быль не только знакомъ со всёми, но видаль каждый день всёхъ, кого онъ тутъ встрётилъ, и потому онъ вошелъ съ тёми спокойными пріемами, съ какими входять въ комнату къ людямъ, отъ которыхъ только что вышли.

— Откуда я? — отвъчалъ онъ на вопросъ жены посланника. Что же дълать, надо признаться. Изъ Буффъ. Кажется, въ сотый разъ, и все съ новымъ удобольствиемъ. Прелесть! Я знаю, что это стыдно; но въ оперъ я сплю, а въ Буффахъ до послъдней минуты досиживаю, и весело. Нынче..

Онъ назваль французскую актрису и хотёлъ что - то разсказывать про нее, но жена посланника съ шутливымъ ужасомъ

перебила его:

— Пожалуйста, не разсказывайте про этотъ ужасъ.

— Ну, не буду, тъмъ болъе что всъ снаютъ эти ужасы.

— И всъ бы поъхали туда, если бы это было такъ же принято, какъ опера, — подхватила княгиня Мягкая.

#### VII.

У входной двери послышались шаги, и княгиня Бетси, зная, что это Каренина, взглянула на Вронскаго. Онъ смотрълъ на дверь, и лицо его чмъло странное новое выраженіе. Онъ радостно, пристально и вмъстъ робко смотрълъ на входившую и медленно приподнимался. Въ гостиную входила Анна. Какъ всегда держась чрезвычайно прямо и не измъняя направленія взгляда, она сдълала своимъ быстрымъ, твердымъ и легкимъ шагомъ, отличаешимъ ее отъ походки другихъ свътскихъ женщинъ, тъ нъсколько шаговъ, которые отдъляли ее отъ хозяйки, пожала ей руку, улыбнулась и съ этою улыбкой оглянулась на Вронскаго. Вронскій низко поклонился и подвинулъ ей стулъ.

Она отвъчала только наклоненіемъ головы, покраснъла и нахмурилась. Но тотчасъ же, быстро кивая знакомымъ и пожи-

мая протягиваемыя руки, она обратилась къ хозяйкъ:

— Я была у графини Лидіи и хотъла раньше прівхать, но засидълась. У нея быль сэръ Джонъ. Очень интересный.

- Ахъ, это миссіонеръ этоть?

 Да, онъ разсказываль про индъйскую жизнь очень интересно.

Разговоръ, перебитый прівздомъ, опять замотался, какъ

огонь задуваемой лампы.

- Сэръ Джонъ! Да, сэръ Джонъ. Я его видёла. Онъ хорошо говоритъ. Власьева совсёмъ влюблена въ него.
  - А правда, что Власьева меньшая выходить за Топова?

— Да, говорять, что это совсимь ришено.

— Я удивляюсь родителямъ. Говорятъ, это бракъ по страсти. — По страсти? Какія у васъ антидилювіальныя мысли!

- Кто нынче говоритъ про страсти? сказала жена посланника. Что дълать? Эта глупая старая мода все еще не выво-
- что дълать: Эта глупая старая мода все еще не выводится, — сказалъ Вронскій.
- Тъмъ хуже для тъхъ, кто держится этой моды. Я знаю счастливые браки только по разсудку.
- Да, но зато какъ часто счастіе браковъ по разсудку разлетается какъ пыль именно отъ того, что появляется та самая страсть, которую не признавали, — сказалъ Вронскій.

— Но браками по разсудку мы называемъ тъ, когда уже оба перебъсились. Это какъ скарлатина, чрезъ это надо пройти.

- Тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, какъ оспу.

— JI была въ молодости влюблена въ дъячка, — сказала

княгиня Мягкая. - Не знаю, помогло ли мив это.

— Нъгъ, я думаю, безъ шутокъ, что, для того чтобъ узнать любоъ надо ощибиться и потомъ поправиться, — сказала книгъня Бетси.

— Д же послъ брака? — шутливо сказала жена посланника.

— Никогда не поздно раскаяться, — сказаль дипломать

англі скую пословицу.

— В ть именно, — подхватила Бетси, — надо ошибиться и погра иться. Какъ вы объ этомъ думаете? — обратилась она къ Алнъ, которая съ чуть замътною твердою улыбкой на губахъ слушала этотъ разговоръ.

— Я думаю, — сказала Анна, играя снятой перчаткой, — я думаю... если сколько головъ, столько умовъ, то и сколько сер-

дець, столько родовъ любви.

Вронскій смотр'єль на Анну и съ замираніемъ сердца ждаль, что она скажеть. Онъ вздохнуль какъ бы посл'є опасности, когда она выговорила эти слова.

Анна вдругь обратилась къ нему:

— А я получила изъ Москвы письмо. Мнѣ пишутъ, что Кити Щ рбацкая очень больна.

— Неужели? — нахмурившись сказалъ Вронскій.

Анна строго посмотрѣла на него.

— Васъ не интересуеть это?

— Напротивъ, очень. Что именно вамъ пишутъ, если можно узнать? — спросилъ онъ.

Анна встала и подошла къ Бетси.

— Дайте мнѣ чашку чаю, — сказала она, останавливаясь за ея стуломъ.

Пока Бетси наливала ей чай, Вронскій подошель къ Аннъ.

— Что же вамъ пишутъ? — повторилъ онъ.

- Я часто думаю, что мужчины не понимають того, что неблагородно, а всегда говорять объ этомъ, сказала Анна, не отвъчая ему. Я давно хотъла сказать вамъ, прибавила она и, перейдя нъсколько шаговъ, съла у углового стола съ альбомами.
- Я не совствит понимаю значение вашихт словт, сказалт онт, подавая ей чешку.

Она взглянула на диванъ подлъ себя, и онъ тотчасъ же сълъ.

— Да, я хотъла сказать вамъ, — сказала она, не глядя на него: — вы дурно поступили, дурно, очень дурно.

— Разьъ я не знаю, что я дурно поступиль? Но кто при-

чиной, что я поступиль такь?

- Зачёмь вы говорите мнё это? сказала она, строго взглядывая на него.
- Вы знаете зачёмъ, отвёчалъ онъ смёло и радостно, встрёчая ея взглядъ и не спуская глазъ.

Не онъ, а она смутилась.

- Это доказываетъ только то, что у васъ нътъ сердца, сказала она. Но взглядъ ея говорилъ, что она знаетъ, что у него есть сердце, и отъ этого-то боится его.
  - То, о чемъ вы сейчасъ говорили, была ощибка, а не лю-

бовь.

— Вы помните, что я запретила вамъ произносить это слово, это гадкое слово, — вздрогнувъ сказала Анна; но тутъ же она почувствовала, что однимъ этимъ словомъ запретила она показывала, что признавала за собой извъстныя права на него и этимъ самымъ поощряла его говорить про любовъ. — Я вамъ давно это хотъла сказать, — продолжала она, ръшительно глядя ему въ глаза и вся пылая жегшимъ ея лицо румянцемъ, — а нынче я нарочно пріъхала, зная, что я васъ встръчу. Я пріъхала сказать вамъ, что это должно кончиться. Я никогда ни предъ къмъ не краснъла, а вы заставляете меня чувствовать себя виновною въ чемъ-то.

Онъ смотрълъ на нее и былъ пораженъ новою духовною красотой ея лица.

— Чего вы хотите отъ меня? — сказалъ онъ просто и серьезно.

— Я хочу, чтобы вы повхали въ Москву и просили прощенія у Кити, — сказала она.

— Вы не хотите этого, — сказалъ онъ.

Онъ видълъ, что она говоритъ то, что принуждаетъ себя сказать, а не то, чего хочетъ.

— Если вы любите меня, какъ вы говорите, — прошептала она, — то сдълайте, чтобъ я была спокойна.

Лицо его просіяло.

— Развъ вы не знаете, что вы для меня вся жизнь; но спокойствія я не знаю и не могу вамъ дать. Всего себя, любовь... да. Я не могу думать о васъ и о себъ отдъльно. Вы и я для меня одно. И я не вижу впереди возможности спокойствія ни для себя, ни для васъ. Я вижу возможность отчаянія, несчастія... или я вижу возможность счастія, какого счастія!.. Развъ оно не возможно? — прибавилъ онъ однъми губами, но она слышала.

Она всѣ силы ума своего напрягла на то, чтобы сказать то, что должно; но вмѣсто того она остановила на немъ свой взглядъ, полный любви, и ничего не отвѣтила.

«Воть оно!—съвосторгомъ думаль онъ. — Тогда, когда я уже отчаивался и когда, казалось, не будеть конца, — воть оно! Она любить меня. Она признается въ этомъ».

- Такъ сдёлайте это для меня, никогда не говорите мий этихъ словъ, и будемъ добрыми друзьями, сказала она словами, но совсёмъ другое говорилъ ея взглядъ.
- Друзьями мы не будемъ, вы это сами знаете. А будемъ ли мы счастливъйшими или несчастливъйшими изъ людей, это въ вашей власти.

Она хотъла сказать что-то, но онъ перебиль ее:

- Въдь я прошу одного: прошу права надъяться, мучиться, какъ теперь; но если и этого нельзя, велите мит исчезнуть, и и исчезну. Вы не будете видъть меня, если мое присутствие тяжело вамъ.
  - Я не хочу никуда прогонять васъ.
- Только не измѣняйте ничего. Оставьте все, какъ есть, сказаль онъ дрожащимъ голосомъ. — Вотъ вашъ мужъ.

Дъйствительно, въ эту минуту Алексъй Александровичъ своею спокойною, неуклюжею походкой входиль въ гостиную.

Оглянувъ жену и Вронскаго, онъ подошелъ къ хозяйкъ и, усъ шись за чашкой чая, сталъ говорить своимъ неторопливымъ, всегда слышнымъ голосомъ, въ своемъ обычномъ шуточномъ тонъ, подтрунивая надъ къмъ-то.

— Вашъ Рамбулье въ полномъ составъ, — сказалъ онъ, оглядывая все общество: — граціи и музы.

Но княгиня Бетси терпѣть не могла этого тона его, sneering, какъ она называла это, и, какъ умная хозяйка, тотчасъ же навела его на серьезный разговоръ объ общей воинской повинности. Алексѣй Александровичъ тотчасъ же увлекся разговоромъ и сталъ защищать уже серьезно новый указъ предъ княгиней Бетси, которая нападала на него.

Вронскій и Анна продолжали сидіть у маленькаго стола.

— Это становится неприлично, — шепнула одна дама, указывая глазами на Каренину, Вронскаго и ея мужа.

Что, я вамъ гоборила, — оте вчала пріятельница Анны.

Но не оди эти дамы, почти вс в, бын шіе въ гостиной, даже княгиня Мягкая и сама Бетси, по н вскольку разъ взглядывали на удали шихся отъ общаго кружка, какъ будто это м вшало имъ. Только одинъ Алекс й Александровичъ ни разу не взглянуть в ту сторону и не былъ отвлеченъ отъ интереснаго начатаго разговора:

Замътивъ производимое на всъхъ непріятное впечатлъніе, княгиня Бетси подсунула на свое мъсто для слушанія Алексъя Александровича другое лицо и подошла къ Аннъ.

— Я всегда удивляюсь ясности и точности выраженій і ашего мужа, — сказала она. — Самыя трансцендентныя понятія

становятся мив доступны, когда онъ говорить.

— О, да! — сказала Анна, сіяя улыбкой счастія и не понимая ни одного слова изъ того, что говорила ей Бетси. Она перешла къ большому столу и приняла участіе въ общемъ разговоръ.

Алексъй Александровичъ, просидъвъ полчаса, подошелъ къ женъ и предложилъ ей ъхать вмъстъ домой, но она, не глядя на него, отвъчала, что останется ужинать. Алексъй Алексан-

дровичь раскланялся и вышель.

Старый, толстый татаринъ, кучеръ Карениной, въ глянцевомъ кожанъ, съ трудомъ удерживалъ прозябшаго лъваго съраго, взвивавшагося у подъвзда. Лакей стоялъ, отворивъ дверцу. Швейцаръ стоялъ, держа наружную дверь. Анна Аркадьевна отцъпляла маленькою быстрою рукой кружева рукава отъ крючка шубки и, нагнувши голову, слушала съ восхищеніемъ, что говорилъ, провожая ее, Вронскій.

— Вы ничего не сказали, положимъ; я ничего и не требую, — говорилъ онъ, — но вы знаете, что не дружба мнв нужна, мнв возможно одно счастіе въ жизни, это слово, котораго

вы такъ не любите... да, любовь...

— Любовь... — повторила она медленно, внутреннимъ голосомъ и вдругъ, въ то же время какъ она отцвиила кружево, прибавила: — я оттого и не люблю этого слова, что ого для меня слишкомъ много значитъ, больше гораздо, чвиъ вы можете понять, — и она взглянула ему въ лицо. — До свиданья!

Она подала ему руку и быстрымъ, упругимъ шагомъ прошла

мимо швейцара и скрылась въ каретъ.

Ея взглядъ, прикосновеніе руки прожгли его. Онъ поцеловаль свою ладонь въ томъ мёстё, гдё она тронула его, и повхалъ домой счастливый, съ сознаніемъ того, что въ нынёшній вечеръ онъ приблизился къ достиженію своей цёли болёе, чёмъ въ два послёдніе мёсяца.

#### VIII.

Алексъй Александровичъ ничего особеннаго и неприличнаго не нашелъ въ томъ, что жена его сидъла съ Вронскимъ у особаго стола и о чемъ-то оживленно разговаривала; но онъ замътиль, что другимь въ гостиной это показалось чёмъ-то особеннымъ и неприличнымъ, и потому это показалось неприличнымъ и ему. Онъ рёшилъ, что нужно сказать объ этомъ женѣ.

Вернувшись домой, Алексъй Александровичъ прошелъ къ себъ въ кабинетъ, какъ онъ это дълалъ обыкновенно, и сълъ въ кресло, развернувъ на заложенномъ разръзнымъ ножомъ мъстъ книгу о папизмъ, и читалъ до часу, какъ обыкновенно дълалъ; только изръдка онъ потиралъ себъ высокій лобъ и встряхивалъ голову, какъ бы отгоняя что - то. Въ обычный часъ онъ всталъ и сдълалъ свой ночной туалетъ. Анны Аркадьевны еще не было. Съ книгою подъ мышкой онъ пришелъ наверхъ; но въ ныс вщній вечеръ, вмъсто обычныхъ мыслей и соображен й о служебныхъ дълахъ, мысли его были наполнены женою и чъмъ-то непріятнымъ, случигшимся съ нею. Онъ, противно свсей привычкъ, не легъ въ постель, а, заложивъ за спину сцъпи шіяся руки, принялся ходить взадъ и впередъ по комнатамъ. Онъ не могъ лечь, чувствуя, что ему прежде необходимо обдумать вновь возникшее обстоятельство.

Когда Алексъй Александровичъ ръшилъ самъ съ собою, что нужно переговорить съ женой, ему казалось это очень легко и просто; но тъперь, когда онъ сталъ обдумывать это вновь возникшее обстоятельство, оно показалось ему очень сложнымъ и

затруднительнымъ.

Алексъй Александровичъ былъ не ревнивъ. Ревность, по его убіжденію, оскорбляеть жену, и къ жень должно имъть довьріе. Почему должно им'єть дов'єріе, то-есть полную ув'єренность въ томъ, что его молодая жена всегда будетъ его любить, онъ себя не спрашиваль; но онь не испытываль недовърія, потому имъдъ довърје и говорилъ себъ, что надо его имъть. Теперь же, хотя убъждение его о томъ, что ревность есть постыдное чуество и что нужно имъть довъріе, и не было разрушено, онъ чувствоваль, что стоить лицомь къ лицу предъ чвмъ-то нелогичными и безтолковымъ, и не зналъ, что надо дълать. Алексъй Александровичъ стоялъ лицомъ къ лицу предъ жизнью. предь возможностью въ его женъ любви къ кому-нибудь, кромъ него, и это-то казалось ему очень безтолковымъ и непонятнымъ, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексъй Александровичь прожиль и проработаль въ сферахъ служебныхъ, имъющихъ дъло съ отраженіями жизни. И каждый разъ, когда онъ сталкивался съ самою жизнью, онъ отстранялся отъ нея. Теперь онъ испытываль чурство, подобное тому, какое испыталь бы человъкъ, спокойно прошедшій надъ пропастью по мосту и вдругь увидаетій, что этоть мость разобрань и чтс

тамъ пучина. Пучина эта была сама жизнь, мость — та искусственная жизнь, которую прожилъ Алексви Александровичь. Ему въ первый разъ пришли вопросы о возможности для его жены полюбить кого-нибудь, и онъ ужаснулся предъ этимъ.

Онъ не раздъваясь ходилъ своимъ ровнымъ шагомъ взадъ и впередъ по звучному паркету освъщенной одною лампой столовой, по ковру темной гостиной, въ которой свётъ отражался только на большомъ, недавно сдёланномъ портретв его, висвешемъ надъ диваномъ, и чрезъ ея кабинетъ, гдв горели двв свечи, освещая портреты ея родныхъ и пріятельницъ и красивыя, давно близко знакомыя ему безделушки ея письменнаго стола. Чрезъ ея комнату онъ доходилъ до двери спальни и опять по-

ворачивался.

На каждомъ протяжении своей прогулки, и большею частью на паркеть свътлой столовой, онъ останавливался и говориль себь: «Да, это необходимо рышить и прекратить, высказать свой взглядь на это и свое рѣшеніе». И онъ поворачивался назадъ. «Но высказать что же? какое рашение?» говориль онъ себв въ гостиной и не находилъ отвъта. «Да наконецъ, - спрашиваль онь себя предъ поворотомь въ кабинеть, - что же случилось? Ничего. Она долго говорила съ нимъ. Ну, что же? Мало ли женщина въ свътъ съ къмъ можетъ говорить? И потомъ ревновать — значить унижать себя и ее», говориль онъ себъ, входя въ ея кабинетъ; но разсуждение это, прежде имъгшее такой въсъ для него, теперь ничего не въсило и не значило. И онъ отъ двери спальной поворачивался опять къ залѣ; но какъ только онъ входилъ назалъ въ темную гостиную, ему какой-то голось говориль, что это не такъ и что еслк другіе зам'ьтили это, то значить, что есть что-нибуль. И онъ опять говориль себъ въ столовой: «Да, это необходимо ръшить и прекратить и высказать свой взглядь...» И опять въ гостиной предъ поворотомъ онъ спращивалъ себя: какъ ръшить? И потомъ спрашивалъ себя: что случилось? И отвъчалъ: ничего, и вспоминалъ о томъ, что ревность есть чувстью, унижающее жену; но опять въ гостиной убъждался, что случилось что-то. Мысли его, какъ и тъло, совершали полный кругъ, не нападая ни на что новое. Онъ замътиль это, потеръ себъ лобъ и сълъ въ ея кабинетв.

Тутъ, глядя на ея столъ съ лежащимъ наверху малахитовымъ бюваромъ и начатою запиской, мысли его вдругъ измънились. Онъ сталъ думать о ней, о томъ, что она думаетъ и чувствуетъ. Онъ впервые живо представилъ себъ ея личную жизнь, ея мысли, ея желанія, и мысль, что у нея можетъ и должна

быть своя собстренная жизнь, показалась ему такъ страшна, что онъ посиї шиль отогнать ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Переноситься мыслью и чувствомъ въ другое существо было душевное дъйствіе, чуждое Алексью Александровичу. Онъ считаль это душевное дъйствіе вреднымъ

и опаснымъ фантазерствомъ.

«И ужаснъе всего то, — думалъ онъ, — что теперь именно, когда подходитъ къ концу мое дъло (онъ думалъ о проектъ, который онъ проводилъ теперь), когда мнъ нужно все спокойсти је и всъ силы души, — теперь на меня сваливается эта безсмысленная тревога. Но что же дълать? Я не изъ такихъ людей, которые переносятъ безпокойство и тревоги и не имъютъ силы взглянуть имъ въ лицо».

Я должень обдумать, решить и отбросить, - прогово-

риль онъ вслухъ.

«Вопросы о ея чувствахъ, о томъ, что дѣлалось и можетъ дѣлаться въ ея душѣ, это не мое дѣло, это дѣло ея совѣсти и подлежитъ религів», сказалъ онъ себѣ, чувствуя облегченіе при сознаніи, что найденъ тотъ отдѣлъ узаконеній которому

подлежало возникшее обстоятельство.

«Итакъ, — сказалъ себѣ Алексѣй Александровичъ, — вопросы о ея чувствахъ и такъ далѣе суть вопросы ея совѣсти, до которой мнѣ не можетъ быть дѣла. Моя же обязанность ясно опредѣляется. Какъ глава семьи, я — лицо, обязанное руководить сю и потому отчасти лицо отвѣтственное; я долженъ указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже употребить власть. Я долженъ ей высказать».

И въ головъ Алексъя Александровича сложилось ясно все, что онъ теперь скажетъ женъ. Обдумывая, что онъ скажетъ, онъ псжалълъ о томъ, что для домашняго употребленія, такъ незамътно, онъ долженъ употребить свое время и силы ума; но, несмотря на то, въ головъ его ясно и отчетливо, какъ докладъ, составилась форма и послъдовательность предстоящей ръчи. «Я долженъ сказать и высказать слъдующее: во-первыхъ, объясненіе значенія общественнаго мпънія и приличія; во-вторыхъ, религіозное объясненіе значенія брака; въ-третьихъ, если нужно, указаніе на могущее произойти несчастіе для сыва; въ-четвертыхъ, указаніе на ея собственное несчастіе». И, заложивъ пальцы за пальцы, ладонями книзу, Алексъй Александровичъ потянулъ, и пальцы затрещали въ суставахъ.

Этотъ жестъ, дурная привычка, — соединение рукъ и трещание пальцевъ, — всегда успокаивалъ его и приводилъ въ аккуратность, которая теперь такъ нужна была ему У подъъзда послышался звукъ подъбхавшей кареты. Алексъй Алексан

дровичь остановился посреди залы.

На лъстницу всходили женскіе шаги. Алексъй Александровичь, готовый къ своей ръчи, стояль, пожимая свои скрещенные пальцы и ожидая, не треснеть ли еще гдъ. Одинъ суставътреснулъ.

Еще по звуку легкихъ шаговъ на лъстницъ онъ почувствоваль ен приближение и, хоти онъ былъ доволенъ своею ръчью,

ему стало страшно за предстоящее объяснение.

# IX.

Анна шла, опустивъ голову и играя кистями башлыка. Лицо ен блестъло яркимъ блескомъ; но блескъ этотъ былъ не веселый, — онъ напоминалъ страшный блескъ пожара среди тэмной ночи. Увидавъ мужа, Анна подняла голову и, какъ будто просыпаясь, улыбнулась.

— Ты не въ постели? Вотъ чудо! — сказала она, скинула башлыкъ и, не останавливаясь, пошла дальше, въ уборную.— Пора, Алексъй Александровичъ, — проговорила она изъ-за

двери.

- Анна, мит нужно переговорить съ тобой.

— Со мной? — сказала она удивленно, вышла изъ двери и посмотръла на него. — Что же это такое? О чемъ это? — спросила она садясь. — Ну, давай переговоримъ, если такъ нужно.

А лучше бы спать.

Анна говорила, что приходило ей на языкъ, и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Какъ просты, естественны были ея слова и какъ похоже было, что ей просто хочется спать! Она чувствовала себя одётою въ непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее.

— Анна, я долженъ предостеречь тебя, — сказаль онъ.

— Предостеречь? — сказала она. — Въ чемъ?

Она смотръла такъ просто, такъ весело, что кто не зналъ ея, какъ зналъ мужъ, не могъ бы замътить ничего неестественнаго ни въ звукахъ, ни въ смыслъ ея словъ. Но для него, знавшаго ее, знаи шаго, что, когда онъ ложится пять о минутами позже, она замъчала и спрашивала о причинъ, для него, знавшаго, что всякія свои радости. Реселье, горе она тотчасъ сообщала ему, — для него теперь видъть, что она не хотъла замъчать его состояніе, что не хотъла ни слова сказать о себъ, означало многое. Онъ видълъ, что глубина ея души, всегда пре-

жде открытая предъ нимъ, была закрыта отъ него. Мало того, по тону ея онъ видълъ, что она и не смущалась этимъ, с ирямо какъ бы говорила ему: да, закрыта, и это такъ должио быть и будетъ впередъ. Теперь онъ иснытывалъ чувство, подобное тому, какое испытывалъ бы человъкъ, возвратиешійся домой и находящій домъ свой запертымъ. «Но, можетъ быть, ключь еще найдется», думалъ Алексъй Александровичь.

— Я хочу предостеречь тебя въ томъ, — сказалъ онъ тихимъ голосомъ, — что по неосмотрительности и легкомыслію ты можешь подать въ съётё поводъ говорить о тебе. Твой слишкомъ оживленный разговоръ сегодня съ графомъ Вронскимъ (онъ твердо и съ спокойною разстановкой выговорилъ это имя) об-

ратилъ на себя вниманіе.

Онъ говорилъ и смотрълъ на ея смъющіеся, страшные теперь для него своею непроницаемостью глаза, и говоря, чувство-

валъ всю безполезность и праздность своихъ словъ.

— Ты всегда такъ, — отъвчала она, какъ будто совершенно не понимая его и изъ всего того, что онъ сказаль, умышленно понимая только послъднее. — То тебъ непріятно, что я скучна, то тебъ непріятно, что я весела. Мнъ не скучно было. Это тебя оскорбляеть?

Алексъй Александровичъ вздрогнулъ и загнулъ руки, чтобы

трещать ими.

— Ахъ, пожалуйста, не трещи, я такъ не люблю, — сказала она.

— Анна, ты ли это?..—сказаль Алексъй Александровить тихо, сдълавь усиліе надъ собой и удержавь движеніе рукь.

— Да что же это такое? — сказала она съ такимъ искреннимъ и комическимъ удивленіемъ. — Что тебѣ отъ меня надо?

Алексъй Александровичъ помолчалъ и потеръ рукою лобъ и глаза. Одъ угидалъ, что вмъсто того, что онъ хотълъ сдълать, то-есть предостеречь свою жену отъ ошибки въ глазахъ съъта, онъ волновался невольно о томъ, что касалось ея совъсги, и боролся съ воображаемой имъ какой-то стъной.

— Я вотъ что намфренъ сказать, — продолжаль онъ холодно и спокойно, — и я попрешу тебя выслушать меня. Я признаю, какъ ты знаешь, ревность чувствомъ оскорбительнымъ и унизительнымъ и никогда не позволю себ руководиться этимъ чувствомъ; но есть изъ встные законы приличія, которые нельзя преступать безнаказанно. Нынче не я замътиль, но, судя по впечатлънію, какое было произведено на общество, всъ замътили, что ты вела и держала себя не совсъмъ такъ, какъ можно было желать.

- Ръшительно ничего не понимаю .- сказала Анна. пожимая плечами. «Ему все равно, - подумала она. - Но въ обществъ замътили, и это тревожить его». - Ты незпоровъ. Алексви Александровичь, - прибавила она, встала и хотъла уйти въ дверь; но онъ двинулся впередъ, какъ бы желая остановить ее.

Липо его было некрасиво и мрачно, какимъ никогда не видала его Анна. Она остановилась и, отклонивъ голову назадъ. на-бокъ, начала своею быстрою рукой выбирать шиильки.

- Ну-съ, я слушаю, что будетъ, проговорила она спокойно и насмъщливо. — И даже съ интересомъ слушаю, потому чго желала бы понять, въ чемъ дъло.

Она говорила и удивлялась тому натурально-спокойному, върному тону, которымъ она говорила, ѝ выбору словъ, кото-

рыя она употребляла.

- Входить во всё подробности твоихъ чувствъ я не имено права и вообще считаю это безполезнымь и даже вреднымь, -началь Алексъй Александровичь. - Копаясь въ своей душь. мы часто выкапываемъ такое, что тамъ лежало бы незамътно. Твои чувства - это дъло твоей совъсти; но я обязань предъ тобой, предъ собой и предъ Богомъ указать тебъ твои обязанности. Жизнь наша связана не людьми, а Богомъ. Разорвать эту связь можеть только преступление, и преступление этого рода влечеть за собой кару.
- Ничего не понимаю. Ахъ, Боже мой, и какъ мив на бъду спать хочется! — сказала она, быстро перебирая рукой

волосы и отыскивая оставшіяся шпильки.

- Анна, ради Бога, не говори такъ, - сказалъ онъ кротко. — Можеть быть, я ошибаюсь, но повърь, что то, что я говорю, я говорю столько же за себя, какъ и за тебя. Я мужъ твой и люблю тебя.

На мгновеніе лицо ея опустилось, и нотухла насмъшливая искра во взглядъ; но слово люблю опять возмутило ее. Она подумала: «Любить? Развъ онъ можеть любить? Если бы онъ не слыхаль, что бываеть любовь, онь никогда и не употребляль бы этого слова. Онъ и не знаеть, что такое любовь».

— Алексъй Александровичь, право, я не понимаю, — ска-

зала она. — Опредъли, что ты находишь...

- Позволь, дай договорить мнв. Я люблю тебя. Но я говорю не о себъ; главныя лица туть — нашь сынь и ты сама. Очень можеть быть, повторяю, тебъ покажутся совершенно напрасными и неумъстными мои слова; можеть быть, они вызваны моимъ заблужденіемъ. Въ такомъ случав я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть ма лъйшія основанія, то я тебя прошу подумать и, если сердце тебъ говорить, высказать мнъ...

Алексъй Александровичь, самъ не замъчая того, говориль

совершенно не то, что приготовиль.

— Мнѣ нечего говорить. Да и... — вдругь быстро сказала она, съ тгудомь удерживая улыбку, — право, пора спать.

Алексъй Александровичъ вздохнулъ и, не сказавъ больше

ничего, отправился въ спальню.

Когда она вошла въ спальню, онъ уже лежалъ. Губы его были строго сжаты, и глаза не смотръли на нее. Анна легла на свою постель и ждала каждую минуту, что онъ еще разъ заговорить съ нею. Она и боялась того, что онъ заговорить, и ей хотълось этого. Но онъ молчалъ. Она долго ждала неподвижно и уже забыла о немъ. Она думала о другомъ, она видъла его и чувствовала, какъ ен сердце при этой мысли наполнялось волненіемъ и преступной радостью. Вдругъ она услыхала ровный и спокойный носовой свисть. Въ первую минуту Алексъй Александровичъ какъ будто испугался своего свиста и остановился; но, переждавъ два дыханія, свисть раздался съ новою, спокойною ровностью.

— Поздно, поздно ужъ, — прошентала она съ улыбкой. Она долго лежала неподвижно съ открытыми глазами, блескъ

которыхь, ей казалось, она сама въ темнотъ видъла.

## X.

Съ этого времени началась новая жизнь для Алексъя Александровича и для его жены. Ничего особеннаго не случилось. Анна, какъ всегда, ъздила въ свътъ, особенно часто бывала у княгини Бетси и встръчалась вездъ съ Вронскимъ. Алексъй Александровичъ видълъ это, но ничего не могъ сдълать. На всъ попытки его вызвать ее на объясненіе она противопоставляла ему непроницаемую стъну какого-то веселаго недоумънія. Снаружи было то же, но внутреннія отношенія ихъ совершенно измънились. Алексъй Александровичъ, столь сильный человъкъ въ государственной дъятельности, тутъ чувствовалъ себя безсильнымъ. Какъ быкъ, покорно опустивъ толову, онъ ждалъ обу а который, онъ чувствовалъ, былъ надъ нимъ поднятъ. Какдый разъ, какъ онъ начиналъ румать объ этомъ, онъ чувствовалъ, что нужно попытаться еще разъ, что добротою, нъжностью, убъжденіемъ еще есть надежда спасти ее, заставить

опомниться, и онъ каждый день собирался говорить съ ней. Но каждый разъ, какъ онъ начиналь говорить съ ней, онъ чувствоваль, что тотъ духъ зла и обмана, который овладъль ею, овладъвалъ и имъ, и онъ говориль съ ней совсъмъ не то и не тъмъ тономъ, какимъ хотълъ говорить. Онъ говориль съ ней невольно своимъ привычнымъ тономъ подшучиванія надъ тъмъ, кто бы такъ говорилъ. А въ этомъ тонъ нельзя было сказать того, что требовалось сказать ей.

### XI.

То, что почти цълый годъ для Вронскаго составляло исклю чительно одно желаніе его жизни, замѣнившее ему всѣ прежвія желанія; то, что для Анны было невозможною, ужасною и тѣмъ болѣе обворожительною мечтой счастія, это желаніе было удовлетворено. Блѣдный, съ дрожащею нижнею челюстью, онъ стояль надъ нею и умоляль успоконться, самъ не зная въ чемъ и чѣмъ.

— Анна! Анна: — говорилъ онъ дрожащимъ голосомъ, — Анна, ради Бога!..

Но чёмъ громче онъ говорилъ, тёмъ ниже она опускала свою, когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вси сгибалась и падала съ дивана, на которомъ сидёла, на полъ, къ его ногамъ; она упала бы на коверъ, если бы онъ не держалъ ев.

— Боже мой! Прости меня! — всхлинывая говорила она, прижимая къ своей груди его руки.

Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощенія; а въ жизни теперь, кромѣ него, у нея никого не было, такъ что она и къ нему обращала свою мольбу о прощеніи. Она, глядя на него, физически чувствовала свое униженіе и ничего больше не могла говорить. Онъ же чувствоваль то, что долженъ чувствовать убійца, когда видить тѣло, лишенное имъ жизни. Это тѣло, лишенное имъ жизни, была ихъ любо ъ, первый періодъ ихъ любви. Было что-то ужасное и отвратительное въ воспоминаніяхъ о томъ, за что было заплачено этою страшною цѣною стыда. Стыдъ передъ духовною наготою своей давилъ ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужасъ убійцы предъ тѣломъ убитаго, надо рѣзать на куски прятать это тѣло, надо пользовать ся тѣмъ, что убійца пріобрѣлъ убійствомъ.

И съ озлобленіемъ, какъ будто со страстью, бросается убійца на это тѣло, и тащить, и рѣжеть его, такъ и онъ покрываль поцѣлуями ея лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцѣлуи — то, что куплено этимъ стыдомъ. Да, и эта рука, которая будеть всегда моею, — рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцѣловала ее. Онъ опустился на колѣни и хотѣлъ видѣть ея лицо, но она прятала его и ничего не говорила. Наконецъ, какъ бы сдѣлавъ усиліе надъ собой, она поднялась и оттолкнула его. Лицо ея было все такъ же красиво, но тѣмъ болѣе было оно жалко.

— Все кончено, — сказала она. — У меня ничего нъть,

кромъ тебя. Помни это.

— Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь. За ми-

нуту этого счастія...

— Какое счастіе! — съ отвращеніемъ и ужасомъ сказала она, и ужасъ невольно сообщился ему. — Ради Бога, ни слова, ни слова больше:

Она быстро встала и отстранилась отъ него.

— Ни слова больше, — повторила она и съ страннымъ для него выраженіемъ холоднаго отчаянія на лицѣ она разсталась съ нимъ. Она чувствовала, что въ эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса предъ этимъ вступленіемъ въ новую жизнь, и не хотѣла говорить объ этомъ, опошливать это чувство неточными словами. Но и послѣ, и на другой, и на третій день, она не только не нашла словъ, которыми бы она могла выразить всю сложность этихъ чувствъ, но не находила и мыслей, которыми бы она сама съ собой могла обдумать все, что было въ ея душѣ.

Она говорила себъ: «Нъть, теперь я не могу объ этомъ думать; послъ, когда я буду спокойнъе». Но это спокойствіе для мыслей никогда не наступало; каждый разъ, какъ являлась ей мысль о томъ, что она сдълала и что съ ней будеть, и что она должна сдълать, на нее находилъ ужасъ.

и она отгоняла отъ себя эти мысли.

— Послъ, послъ, — говорила она, — когда я буду спокойнъе.

Зато во снѣ, когда она не имѣла власти надъ своими мыслями, ея положеніе представлялось ей во всей безобразной наготѣ своей. Одно сновидѣніе почти каждую ночь посѣщало ее. Ей снилось, что оба вмѣстѣ были ея мужья, что оба расточали ей свои ласки. Алексѣй Александровичъ плакалъ, цѣлуя ея руки, и говорилъ: какъ хорошо теперь! И Алексѣй Вронскій былъ тутъ же, и онъ былъ также ея мужъ.

И она удивлялась тому, что прежде ей казалось это невозможнымь, объясняла имь, смёнсь, что это гораздо проще и что они оба теперь довольны и счастливы. Но это сновидёніе, какъ кошмаръ, давило ее, и она просыпалась съ ужасомь.

## XII.

Еще въ первое время по возвращени изъ Москвы, когда Левинъ каждый разъ вздрагивалъ и краснълъ, вспоминая позоръ отказа, онъ говорилъ себъ: «Такъ же краснълъ и вздрагивалъ я, считая все погибшимъ, когда получилъ единицу за физику и остался на второмъ курсъ; такъ же считалъ себя погибшимъ послъ того, какъ испортилъ порученное мнъ дъло сестры. И что жъ? теперь, когда прошли года, я вспоминаю и удивляюсь, какъ это могло огорчать меня. То же будетъ и съ этимъ горемъ. Пройдетъ время, и я буду къ этому равнодушенъ».

Но прошло три мѣсяца, и онъ не сталъ къ этому равнодушень, и ему такъ же, какъ и въ первые дни, было больно вспоминать объ этомъ. Онъ не могъ успоконться, потому что онь, такь долго мечтавшій о семейной жизни, такь чувствовавшій себя созрѣвшимъ для нея, все-таки не былъ женать и былъ лальше чёмь когда-нибуль отъ женитьбы. Онъ болёзненно чувствоваль самь, какь чувствовали всв его окружающіе, что нехорошо въ его года человъку единому быти. Онъ помнилъ, какъ онъ передъ отътздомъ въ Москву сказалъ разъ своему скотнику Николаю, наивному мужику, съ которымъ онъ любиль поговорить: «Что Николай! хочу жениться», и какъ Николай поспъшно отвъчалъ, какъ о дълъ, въ которомъ не можеть быть никакого сомнънія: «И давно пора, Константинъ Дмитричъ». Но женитьба теперь стала отъ него дальше, чъмъ когда-либо. Мъсто было занято, и, когда онъ теперь въ воображении ставиль на это мъсто кого-нибудь изъ своихъ знакомыхъ дъвушекъ, онъ чувствовалъ, что это было совершенно невозможно. Кром'в того, воспоминание объ отказ'в и о роли, которую онъ игралъ при этомъ, мучило его стыдомъ. Сколько онъ ни говорилъ себъ, что онъ тутъ ни въ чемъ не виновать, воспоминаніе это, наравнъ съ другими такого же рода стыдными воспоминаніями, заставляло его вздрагивать и краснъть. Были въ его прошедшемъ, какъ у всякаго человъка, сознанные имъ дурные поступки, за которые совъсть должна была бы мучить его: но воспоминание о дурныхъ поступкахъ далеко не -такъ мучило его, какъ эти ничтожныя, но стыдныя воспоминанія, Эти раны никогда не затягивались. И наравнъ съ этими воспоминаніями стояли теперь отказъ и то жалкое положеніе, въ которомъ онъ долженъ былъ представляться другимъ въ этотъ вечеръ. Но время и работа дълали свое. Тяжелыя воспоминанія болье и болье застилались для него невидимыми, но значительными событіями деревенской жизни. Съ каждою недълей онъ все ръже вспоминалъ о Кити. Онъ ждалъ съ нетерпъніемъ извъстія, что она уже вышла или выходить на-дняхъ замужъ, надъясь, что такое извъстіе, какъ выдергиваніе зуба, совсьмъ выльчить его.

Между тъмъ пришла весна, прекрасная, дружная, безъ ожиданія и обмановъ весны, одна изъ тъхъ ръдкихъ весенъ, которымь вибств радуются растенія, животныя и люди. Эта прекрасная весна еще болъе возбудила Левина и утвердила его въ намерении отречься отъ всего прежняго, съ темъ чтобы устроить твердо и независимо свою одинокую жизнь. Хотя многіе изт тёхъ плановъ, съ которыми онъ вернулся въ деревню. и не были имъ исполнены, однако самое главное — чистота жизни была соблюдена имъ. Онъ не испытывалъ того стыда, который обыкновенно мучиль его послъ паденія, и онь могь смъло смотрёть въ глаза людямъ. Еще въ февралё онъ получилъ письмо оть Марьи Николаевны о томъ, что здоровье брата Николая становится хуже, но что онъ не хочеть лёчиться, и, вслёдствіе этого письма. Левинъ вздилъ въ Москву къ брату и успълъ уговорить его посовътоваться съ докторомъ и ъхать на воды за границу. Ему такъ хорошо удалось уговорить брата и дать ему взаймы денегь на повздку, не раздражая его, что въ этомъ отношении онъ былъ собой доволенъ. Кромъ хозяйства, требовавшаго особеннаго вниманія весною, кром'в чтенія, Левинъ началь этою зимой еще сочинение о хозяйствъ, планъ котораго состояль въ томъ, чтобы характеръ рабочаго въ хозяйствъ былъ принимаемъ за абсолютное данное, какъ климать и почва, и чтобы, следовательно, всё положенія науки о хозяйстве выволились не изъ однихъ данныхъ почвы и климата, но изъ данныхъ почвы, климата и извъстнаго неизмъннаго характера рабочаго. Такъ что, несмотря на уединение или вслъдствие уединенія, жизнь его была чрезвычайно наполнена; только изр'вдка онь испытываль неудовлетворенное желаніе сообщенія бродящихъ у него въ головъ мыслей кому-нибудь, кромъ Агаови Михайловны, такъ какъ и съ нею ему случалось неръдко разсуждать о физикъ, теоріи хозяйства и въ особенности о философін: философія составляла любимый предметь Аганыи Михайловны.

Весна полго не открывалась. Последнія недели поста стояла ясная, морозная погода. Днемъ таяло на солнцъ, а ночью доходило до семи градусовъ; насть быль такой, что на возахъ ъздили безъ дороги. Пасха была на снъгу. Потомъ вдругъ на второй день Святой понесло теплымъ вътромъ, надвинулись тучи, и три дня и три ночи лиль бурный и теплый дождь. Въ четвергь вътерь затихъ, и надвинулся густой сърый туманъ, какь бы скрывая тайны совершавшихся въ природъ перемънъ. Въ туманъ полились воды, затрещали и сдвинулись льдины, быстръе двинулись мутные, вспънившіеся потоки, и на самую Красную горку съ вечера разорвался туманъ, тучи разбъжались барашками, прояснёло, и открылась настоящая весна. На утро поднявшееся яркое солнце быстро събло тонкій ледокъ, подернувшій воды, и весь теплый воздухь задрожаль оть наполнившихъ его испареній ожившей земли. Зазеленъла старая и вылъзающая иглами молодая трава, надулись почки калины, смородины и липкой спиртовой березы, и на обсыпанной золотымъ цвътомъ лозинъ загудъла выставленная, облетавшаяся пчела. Залились невидимые жаворонки надъ бархатомъ зеленей и обледянъвшимъ жнивьемъ, заплакали чибисы напъ налившимися бурою неубравшеюся водой низами и болотами, и высоко пролетёли съ весеннимъ гоготаньемъ журавли и гуси. Заревёла на выгонахъ облъзшая, только мъстами еще неперелинявшая скотика, заиграли кривоногіе ягнята вокругь теряющихь волну блеющихъ матерей, побъжали быстроногіе ребята по просыхающимъ съ отпечатками босыхъ ногъ тропинкамъ, затрещали на пруду веселые голоса бабъ съ холстами, и застучали по дворамъ топоры мужиковъ, налаживающихъ сохи и бороны. Пришла настоящая весна.

#### XIII.

Левинъ надълъ большіе сапоги и въ первый разь не шубу, а суконную поддевку и пошель по хозяйству, шагая черезъ ручьи, ръжущіе глаза своимь блескомъ на солнць, ступая то

на ледокъ, то въ липкую гі язъ.

Весна — время плановъ и предположеній. И, выйдя на дворъ, Левинъ, какъ дерево весго о, еще не знающее куда и какъ разрастутся его молодые побъги и ьътви, заключенные въ налитыхъ почкахъ, самъ не зналъ хорошенько, за какія предпріятіл въ любимомъ єго хозяйствъ онъ примется теперь, но чуєствов й. что онъ полонъ плановъ и предположеній самыхъ хорошихъ. Прежде всего онъ прошелъ къ скотинъ. Коровы были

выпушены на варокъ и, сіяя перелинявшею гладкою шерстью, пригръвшись на солнцъ, мычали, просясь въ поле. Полюбовавшись знакомыми ему до малъйшихъ подробностей коровами, Левинъ велълъ выгнать ихъ въ поле, а на варокъ выпустить телятъ. Пастухъ весело побъжалъ собираться въ поле. Бабыскотницы, подбирая поневы, босыми, еще бълыми, незагоръвшими ногами шленая по грязи, съ хворостинами бъгали за мычавшими, ощалъвшими отъ весенней радости телятами, за-

гоняя ихъ на дворъ.

Полюбовавшись на приплодъ нынъшняго года, который быль необыкновенно хорошъ, - ранніе телята были съ мужицкую корову, Павина дочь, трехъ мёсяцевъ, была ростомъ съ годовыхъ, - Левинъ велълъ вынести имъ наружу корыто и задать съно за ръшетки. Но оказалось, что на неупотребляемомъ зимой варкъ сдъланныя съ осени ръшетки были поломаны. Онъ послаль за плотникомъ, который по наряду должень быль работать молотилку. Но оказалось, что илотникъ чинилъ бороны, которыя должны были быть починены еще съ масленицы. Это было очень досадно Левину. Досадно было, что повторялось это въчное нерящество хозяйства, противъ котораго онъ столько лъть боролся всъми своими силами. Ръшетки, какъ онъ узналъ, ненужныя зимой, были перенесены въ рабочую конюшню и тамь поломались, такъ какъ онв и были сделаны легко, для телять. Кромъ того, изъ этого же оказывалось, что бороны и всь земленьльческія орудія, которыя вельно было осмотрыть и починить еще зимой и для которыхъ нарочно взяты были три плотника, были не починены, и бороны все-таки чинили, когда надо было жхать скородить. Левинъ послалъ за приказчикомъ; но тотчасъ же и самъ пошелъ отыскивать его. Приказчикъ, сіяя такъ же, какъ и все въ этотъ день, въ общитомъ мерлушкой тулупчикв, шель сь гумна, ломая въ рукахъ соломинку.

— Отчего плотникъ не на молотилкъ?

- Да я хотълъ вчера доложить: бороны починить надо. Въдь воть пахать.
  - Да зимой-то что жъ?
  - Да вамъ насчеть чего угодно плотника?

Гдѣ рѣшетки съ телячьяго двора?

— Приказалъ снести на мъста. Что прикажете съ этимъ на-

родомъ! - сказадъ приказчикъ, махая рукой.

— Не съ этимъ народомъ, а съ этимъ приказчикомъ! — скавалъ Левинъ, вспыхнувъ. — Ну, для чего я васъ держу! — закричалъ онъ. Но вспомнивъ, что этимъ не поможешь, остановился на половинъ ръчи и только вздохнулъ. Ну, что, съять можно? спросиль онъ, помолчавъ.

— За Туркинымъ завтра или послъзавтра можно будеть.

- А клеверъ?

— Послаль Василья съ Мишкой, — разсъвають. Не знаю только, прользуть ли: топко.

— На сколько десятинъ?

— На шесть.

— Отчего же не на всъ? — вскрикнулъ Левинъ.

Что клеверъ съяли только на шесть, а не на двадцать десятинъ, это было еще досаднъе. Посъвъ клевера и по теоріи, и по собственному его опыту бываль только тогда хорошъ, когда сдъланъ какъ можно раньше, почти по снъгу. И никогда Левинъ не могъ добиться этого.

. — Народу нъть. Что прикажете съ этимъ народомъ дълать?

Трое не приходили. Вотъ и Семенъ...

— Ну, вы бы отставили оть соломы.

— Да я и то отставиль.

- Гдв же народъ?

— Пятеро компотъ дълаютъ (что значило компостъ). Четверо овесъ пересыпаютъ: какъ бы не тронулся, Константинъ Дмитричъ.

Левинъ очень хорошо зналъ, что «какъ бы не тронулся» значило, что съменной англійскій овесь уже испортили, — опять не сдълали того, что онъ приказывалъ.

— Да въдь я говорилъ еще постомъ, трубы!.. — вскрикнулъ

OHB.

— Не безпокойтесь, все сделаемь во-время.

Левинъ сердито махнулъ рукой, пошелъ къ амбарамъ взглянуть овесъ и вернулся къ конюшнъ. Овесъ еще не испортился. Но рабочіе пересыпали его лопатами, тогда гакъ можно было спустить его прямо въ нижній амбаръ, и, распорядившись этимъ и оторвавъ отсюда двухъ рабочихъ для посъва клевера, Левинъ успокоился отъ досады на приказчика. Да и день былъ такъ хорошъ, что нельзя было сердиться.

- Игнать! - крикнуль онъ кучеру, который съ засученными

рукавами обмываль у колодца коляску, - осъдлай мнъ....

— Кого прикажете?

— Ну, хоть Колпика.

— Слушаю-съ.

Пока съдлали лошадь, Левинъ опять позвалъ вертъвшагося на виду приказчика, чтобы помириться съ нимъ, и сталъ говорить ему о предстоящихъ весеннихъ работахъ и хозяйственныхъ планахъ.

Возку навоза начать раньше, чтобы до ранняго покоса все было кончено. А плугами пахать безъ отрыву дальнее поле, такь чтобы продержать его чернымъ паромъ. Покосы убрать

всь не исполу, а работниками.

Приназчикъ слушалъ внимательно и видимо дѣлалъ усилія, чтобы одобрять предположенія хозяина; но онъ все-таки имѣлъ столь знакомый Левину и всегда раздражающій его безнадежный и унылый видъ. Видъ этотъ говорилъ: все это хорошо, да

какъ Богъ дастъ.

Ничто такъ не огорчало Левина, какъ этотъ тонъ. Но такой тонъ былъ общій у всёхъ приказчиковъ, сколько ихъ у него ни перебывало. У всёхъ было то же отношеніе къ его предположеніямъ, и потому онъ теперь уже не сердился, но огорчался и чувствовалъ себя еще болѣе возбужденнымъ для борьбы съ этою какою-то стихійной силой, которую онъ иначе не умѣлъ назвать, какъ: «что Богъ дастъ», и которая постоянно противоноставлялась ему.

— Какъ успъемъ, Константинъ Дмитричъ, — сказалъ при-

казчикъ.

— Отчего же не успъете?

— Рабочихъ надо непремънно нанять еще человъкъ пятнадцать. Воть не приходять. Нынче были, по семидесяти рублей

на лъто просять.

Левинъ замолчалъ. Опять противопоставлялась эта сила. Онъ зналъ, что сколько они ни пытались, они не могли нанять больше с рока, тридцати семи, тридцати восьми рабочихъ за настоящую цёну; сорокъ нанимались, а больше нётъ. Но всетаки онъ не могъ не бороться.

— Пошлите въ Суры, въ Чефировку, если не придутъ. Надо

искать.

— Послать пошлю, — уныло сказалъ Василій Өедоровичь.—

Да воть и лошади слабы стали.

— Прикупимъ. Да въдь я знаю, — прибавилъ онъ смъясь, вы все поменьше да похуже; но я нынъпний годъ ужъ не дамъ вамъ по-своему дълать. Все буду самъ.

— Да вы и то, кажется, мало спите. Намъ веселъй, какъ у

хозянна на глазахъ...

— Такъ за Березовымъ Доломъ разсѣваютъ клеверъ? Поѣду посмотрю, — сказалъ онъ, садясь на маленькаго буланаго Колиика, подведеннаго кучеромъ.

— Черезъ ручей не провдете, Константинъ Дмитричъ, —

крикнуль кучерь.

- Ну, такъ лъсомъ.

И бойкой иноходью доброй, застоявшейся лошадки, похрапывающей надъ лужами и попрашивающей поводья, Левинъ

повхаль по грязи двора за ворота и въ поле.

Если Левину весело было на скотномъ и животномъ дворахъ, то ему еще стало веселье въ поль. Мърно покачиваясь на иноходи добраго конька, впивая теплый со свёжестью запахь снёта и воздуха при провздв черезъ люсь по оставшемуся коегдв праховому осовывавшемуся снегу съ расплывшими следами, онъ радовался на каждое свое дерево съ оживавшимъ на коръ его мохомъ и съ напухними почками. Когда онъ выбхаль за лъсь, передъ нимъ на огромномъ пространствъ раскипулись ровнымъ бархатнымъ ковромъ зеленя безъ одной плешины и вымочки, только кое-гдв въ лощинахъ запятнанныя остатками тающаго спъта. Его не разсердили ни видъ крестьянской лошади и стригуна, топтавшихъ его зеленя (онъ велёлъ согнать ихъ встрътившемуся мужику), ни насмъшливый и глупый отвъть мужика Ипата, котораго онъ встрътилъ и спросиль: «Что, Ипатъ, скоро съять?» - «Надо прежде вспахать, Константинъ Диитричь», отвёчаль Ипать. Чёмь дальше онь ёхаль, тёмь веселье ему становилось, и хозяйственные планы одинъ лучше другого представлялись ему: обсадить всё поля лозинами по полуденнымь линіямь, такъ чтобы не залеживался сп'ыть подъ пими; переръзать на шесть полей навозныхъ и три запасныхъ съ травосъяніемъ, выстроить скотный дворъ на дальнемъ концв поля и вырыть прудъ, а для удобренія устропть переносныя загороды для скота. И тогда 300 десятинъ ишеницы, 100 картофеля и 150 клевера и ни одной истощенной десятины.

Съ такими мечтами, осторожно поворачивая лошадь межами, чтобы не топтать свои зеленя, онъ подъёхаль къ работникамъ, разсѣвавшимъ клеверъ. Телѣга съ сѣменами стояла не на рубежѣ, а на нашнѣ, и пшеничная озимъ была изрыта колесами и исконана лошадью. Оба работника сидѣги на межѣ, вѣронтно раскуривая общую трубку. Земля въ телѣгѣ, съ которою смѣшаны были сѣмена, была не размята, а слежалась или смерзлась комьями. Увидавъ хозянна, Василій работникъ пошелъ къ телѣгѣ, а Мишка принялся разсѣвать. Это было нехорошо, но на рабочихъ Левинъ рѣдко сердился. Когда Василій подо-

шель, Левинъ велъль ему отвесть лошадь на рубежъ.

— Ничего, сударь, затянеть, — отвъчаль Василій. — Пожалуйста, не разсуждай, — сказаль Левинь, — а дъ-

лай, что говорять.

— Слушаю-съ, — отвъчалъ Василій и взялся за голову лошади. — А ужъ съвъ, Константинъ Дмитричъ, — сказалъ онъ, заиснивая, — первый сорть. Тонько ходить страсть! По пудовику на лаште волочишь.

- А отчего у вась вемля не просъявная? - сказаль Левинь.

— Да мы разминаемъ, — отвъчалъ Василій, набирая съмянъ и въ ладоняхъ растирая землю.

Василій не быль виновать, что ему насыпали не просвян-

ной земли, но все-таки было досадно.

Уже не разъ испытавъ съ пользой извъстное ему средство заглушать свою досаду и все кажущееся дурнымъ сдълать онять корошимъ, Левинъ и тенеръ употребилъ это средство. Онъ посмотрълъ, какъ шагалъ Мишка, ворочая огромные комья земли, налинавшей на каждой ногъ, слъзъ съ лошади, взялъ у Василін съвалку и пошелъ разсъвать.

— Гдв ты остановился?

Василій указаль на мётку ногой, и Левинь пошель, какь умёль, высёвать землю сь сёменами. Ходить было трудно, какь по болоту, и Левинь, пройдя лёху, запотёль и, остановившись, отдаль сёвалку.

- Ну, баринъ, на лъто чуръ меня не ругать за эту лъху,-

сказаль Василій.

- А что? - весело сказаль Левинь, чувствуя уже дъйстви-

тельность употребленнаго средства.

— Да воть посмотрите на лъто. Отличится. Вы гляньте на, тдв я съяль прошлую весну. Какъ разсадиль! Въдь я, Константинь Дмитричь, кажется, воть какъ отцу родному стараюсь. Я и самъ не люблю дурно дълать и другимъ не велю. Хозяину хорошо, и намъ хорошо. Какъ глянешь вонъ, — сказалъ Василій, указывая на поле, — сердце радуется.

А хороша весна, Василій!

— Да ужъ такая весна, старики не запомиять. Я воть дома быль, тамъ у насъ старикъ тоже пшеницы три осминика посъяль. Такъ сказываеть, ото ржей не отличишь.

— А вы давно стали съять ишеницу?

— Да вы жъ научили позал'єтошный годъ; вы же мн'є дв'є м'єры пожертвовали. Четверть продали, да три осминника пос'єяли.

— Ну, смотри же, растирай комья-то,—сказалъ Левинъ, подходя къ лошади,—да за Мишкой смотри. А хорошій будеть всходъ, тебъ по пятидесяти копескъ за десятину.

- Влагодаримъ покорно. Мы вами, кажется, и такъ мното

довольны.

Левинъ сълъ на лошадь и поъхалъ на поле, гдъ былъ прошлогодній клеверъ, и на то, которое плугомъ было приготовлено подъ яровую пшеницу. Всходъ клевера по жнивью быль чудесный. Онь уже чесь отжиль и твердо зеленьть изь-за посломанных прошлогодицхъ стеблей ишеницы. Лошадь вязла по ступицу, и каждая нога ея чмокала, вырываясь изъ полуоттаявшей земли. По плужной пахоть и вовсе нельзя было провхать: только тамь и держало, гдъ быль ледокъ, а въ оттаявшихъ бороздахъ нога вязла выше ступицы. Пахота была превосходная; черезъ два дня можно будеть бороновать и съять. Все было прекрасно, все было весело. Назадъ Левинъ поъхалъ черезъ ручей, надъясь, что вода сбыла. И дъйствительно, онъ перебхалъ и вспугнулъ двухъ утокъ. «Должны быть и вальдшнены», подумалъ онъ и какъ разъ у поворота къ дому встрътиль лъсного караулещика, который подтвердилъ его предположеніе о вальдшненахъ.

Левинъ повхаль рысью домой, чтобы успеть пообедать и

приготовить ружье къ вечеру.

### XIV.

Подъвжая домой въ самомъ веселомъ расположении духа, Левинъ услыхалъ колокольчикъ со стороны главнаго подъ-

ъзда къ дому.

«Да это съ желѣзной дороги, — подумаль онъ, — самое время московскаго поѣзда... Кто бы это? Что если это брать Николай? Онъ вѣдь сказалъ: можеть быть, уѣду на воды, а можеть быть, къ тебѣ пріѣду». Ему страшно и непріятно стало въ первую минуту, что присутствіе брата Николая разстроить это его счастливое весеннее расположеніе. Но ему стало стыдно за это чувство, и тотчась же онъ какъ бы раскрыль свои душевныя объятія и съ умиленною радостью ожидаль и желаль теперь всею душой, чтобы это быль брать. Онъ тронуль лошадь и, выѣхавъ за акацію, увидаль подъѣзжавшую ямскую тройку съ желѣзнодорожной станціи и господина въ шубѣ. Это не быль брать. «Ахъ, если бы кто-нибудь пріятный человѣкъ, съ кѣмъ бы поговорить», подумаль онъ.

— A! — радостно прокричаль Левинь, поднимая объ руки кверху. — Воть радостный-то гость! Ахь, какь я радь те-

бъ! - вскрикнулъ онъ, узнавъ Степана Аркадьевича.

«Узнаю върно, вышла ли, или когда выходить замунть», подумаль онъ.

И въ этоть прекрасный весенній день онъ почувствоваль,

то воспоминание о ней совсемь не больно ему.

— Что, не ждаль? — сказаль Степанъ Аркадьевить, вы. льзая изъ саней, съ комкомъ грязи на перепосицъ, на щекъ ж брови, но сіяющій весельемь и здоровьємь. — Прівхаль тебя видёть — разь, — сказаль онь, обнимая и цёлуя его, — на тягь постоять — два, и лёсь въ Ергушовъ продать — три.

— Прекрасно! А какова весна? Какъ это ты на саняхъ

довхаль?

— Въ телътъ еще хуже, Константинъ Дмитричъ, — отвъчалъ знакомый ямщикъ.

— Ну, я очень, очень радъ тебъ, — искренно улыбаясь

детски-радостною улыбкой, сказаль Левинь.

Левинъ провелъ своего гостя въ комнату для пріважихъ, куда и были внесены вещи Степана Аркадьевича: мѣшокъ, ружье въ чехлѣ, сумка для спгаръ, и, оставивъ его умываться и переодѣваться, самъ пока прошелъ въ контору сказать о пахотъ и клеверъ. Агаевя Михайловна, всегда очень озабоченная честью дома, встрѣтила его въ передней бопросами насчеть обѣда.

— Какъ хотите дълайте, только поскоръе, — сказаль онъ

и пошель къ приказчику.

Когда онъ вернулся, Степанъ Аркадьевичъ, вымытый, расчесанный и сіяя улыбкой, выходилъ изъ своей двери, и они

вмъстъ пошли наверхъ.

— Ну, какъ я радъ, что добрался до тебя! Теперь я пойму, въ чемъ состоять тѣ таннства, которыя ты тутъ совершаещь. Но нѣтъ, право, я завидую тебѣ. Какой домъ, какъ славно все! Свѣтло, весело, — говерилъ Стечанъ Аркадьевичъ, забывая, что не всегда бываетъ весна и ясные дни, какъ нынче. — И твоя нянюшка какая прелесть! Желательнѣе было бы хорошенькую горничную въ фартучкѣ; по съ твоимъ монашествомъ и стротимъ стилемъ это очень хорошо.

Степанъ Аркадьевичъ разсказалъ много питересныхъ новостей и въ особенности интересную для Левина новость, что брать его Сергъй Ивановичъ собирался на нынъшнее лъто къ нему

въ деревню.

Ни одного слова Степанъ Аркадьевичь не сказаль про Кити и вообще Щербацкихъ; только передалъ поклонъ жены. Левинъ былъ ему благодаренъ за его деликатность и былъ очень радъ гостю. Какъ всегда, у него за время его уединенія набиралось пропасть мыслей и чувствъ, которыхъ онъ не могъ передать окружающимъ, и теперь онъ изливалъ въ Степана Аркадьевича и поэтическую радость весны, и неудачи, и планы хозяйства, и мысли, и замѣчанія о книгахъ, которыя онъ читалъ, и въ особенности идею своего сочиненія, основу котораго, хотя онъ самъ и не замѣчалъ этого, составляла кратика всѣхъ старыхъ сочи-

неній о хозяйствъ. Степанъ Аркадьевичь, всегда милый, понимающій все съ намека, въ этотъ прітздъ быль особенно миль, и Левинь замътиль въ немъ еще новую, польстившую ему, чер-

ту уваженія и какъ будто п'эжности къ себ'в.

Старапія Агавы Михайловны и повара, чтобы объдь быль особенно хорошь, имъли своимь послъдствіемь только то, что оба проголодавшіеся пріятеля, подсѣвь къ закускѣ, наѣлись хлѣба съ масломъ, полотка и соленыхъ грибовъ, и еще то, что Левинъ велѣлъ подать супъ безъ пирожковъ, которыми поваръ хотѣлъ особенно удивить гостя. Но Степанъ Аркадьевичъ, хотя и привыкшій къ другимъ обѣдамъ, все находилъ превосходнымъ: и травникъ, и хлѣбъ, и масло, и особенно полотокъ, и грибки, и крапивныя щи, и курица подъ бѣлымъ соусомъ, и бѣлое крымское впио — все было превосходно и чудесно.

— Отлично, отлично, — говориль онь, закуривая толстую наппросу послѣ жаркого. — Я къ тебѣ точно съ нарохода послѣ шума и тряски на тихій берегь вышель. Такъ ты говоришь, что самый элементь рабочаго долженъ быть изучаемъ и руководить въ выборѣ пріемовъ хозяйства. Я вѣдь въ этомъ профанъ; по мнѣ кажется, что теорія и приложеніе ея будеть имѣть

вліяніе и на рабочаго.

— Да, но постой: я говорю не о политической экономіи, я говорю о наукъ хозяйства. Она должна быть какъ естественныя науки и наблюдать данныя явленія и рабочаго съ его экономическимь, этнографическимь...

Въ это время вошла Агаеья Михайловна съ вареньемъ.

— Ну, Аганья Михайловна, — сказаль ей Степань Аркадьевичь, цёлуя кончики своихъ пухлыхъ пальцевъ, — какой полотокъ у васъ, какой травничокъ!.. А что, не пора ли, Костя?—прибавилъ онъ.

Левинъ взглянулъ въ окно на спускавшееся за оголенныя

макушки лъса солнце.

— Пора, пора, — сказалъ онъ. — Кузьма, закладывать ли-

нейку! — и побъжаль внизъ.

Степанъ Аркадьевичь, сойдя внизъ, самъ аккуратно снялъ парусиновый чехоль съ лакированнаго ящика и, отворивъ его, сталъ собирать свое дорогое, новаго фасона, ружье. Кузьма, уже чуявшій большую дачу на водку, не отходилъ отъ Степана Аркадьевича и надъвалъ ему и чулки, и сапоги, что Степанъ Аркадьевичь охотно предоставлялъ ему дълать.

— Прикажи, Костя, если прівдеть Рябининъ купець — я

ему вельть нынче прівхать — принять и подождать...

— А ты развъ Рябинину продаешь лъсь?

— Да. Ты развъ знаешь ero?

— Какъ же, внаю. Я съ нимъ имъть дъло «положительно и окончательно».

Степанъ Аркадьевичъ засмъялся. «Окончательно и положнтельно» были любимыя слова купца.

— Да, онъ удивительно смёшно говорить. Поняла, куда кознинь идеть! — прибавиль онъ, потрепавь рукой Ласку, которая, подвизгивая, вилась около Левина и лизала то его руку, то его сапоги и ружье.

Долгуша уже стояла у крыльца, когда они вышли.

- Я вельть заложить, хотя недалеко; а то пышкомь пройдемь?
- Нѣть, лучше повдемь, сказаль Степань Аркадьевичь, подходя къ долгушѣ. Онъ сѣль, обернуль себѣ ноги тигровымъ пледомъ и закуриль сигару. Какъ это ты не куришь! Сигара это такое не то что удовольствіе, а вѣнець и признакь удовольствія. Воть это жизнь! Какъ хорошо! Воть бы какъ и желаль жить!
  - Да кто же тебъ мъшаеть? улыбаясь сказаль Левинъ.
- Нъть, ты счастливый человъкъ. Все, что ты любишь, у тебя есть. Лошадей любишь есть, собаки есть, охота есть, хозяйство есть.
- Можеть быть, оттого, что я радуюсь тому, что у меня есть, и не тужу о томъ, чего нёть, сказаль Левинъ, вспоминеть о Кити.

Степанъ Аркадьевичъ понялъ, поглядълъ на него, но инчето не сказалъ.

Левинъ былъ благодаренъ Облонскому за то, что тоть, со своимъ всегдашнимъ тактомъ, замётивъ, что Левинъ боялся разговора о Щербацкихъ, ничего не говорилъ о нихъ; но теперъ Левину уже хотълось узнать то, что его такъ мучило, но онъ не смёлъ заговоритъ.

— Ну, что твои дёла, какъ? — сказалъ Левинъ, подумавъ о томъ, какъ нехорошо съ его стороны думать только о себъ.

Глаза Степана Аркадьевича весело заблестъли.

— Ты вёдь не признаешь, чтобы можно было любить калачи, когда есть отсыпной паекъ, по-твоему это преступленіе; а я не признаю жизни безъ любви, — сказаль онъ, понявъ по-своему вопросъ Левина. — Что жъ дёлать, я такъ сотворенъ. И право, такъ мало дёлается этимъ кому-нибудь эла, а себё столько удовольствія...

— Что жъ, или новое что-нибудь? — спросилъ Левинъ.

— Есть, брать! Воть видишь ли, ты знаешь типь женщинт Оссіановекнять... женщинь, которыхъ видишь во снв... Воть эти женщины бывають наяву... и эти женщины ужасны. Женщина, видишь ли, это такой предметь, что сколько ты на изучай ее, все будеть совершенно повое.

- Такъ ужъ лучше не изучать.

- Нъть. Какой-то математикъ сказалъ, что наслаждение

не въ открытін истины, но въ исканіи ся.

Левинъ слушалъ молча и, несмотря на всв усилія, которыя опъ двлалъ надъ собой, опъ пикакъ не могь перенестись въ душу своего пріятеля и понять его чувства и прелесть изученія такихъ женщинъ.

## XV.

Мѣсто тяги было недалеко надъ рѣчкой въ мелкомъ осинникѣ. Подъѣхавъ къ лѣсу, Левинъ слѣзъ и провелъ Облоискаго на уголъ мшистой и топкой полянки, уже освободившейся отъ свѣга. Самъ онъ вернулся на другой край, къ двойняшкѣ-березѣ, и, прислонивъ ружье къ развиливѣ суурго инжияго сучка, снялъ кафтанъ, перепоясался и попробовалъ свободы движеній рукъ.

Отарая съдая Ласка, ходившая за нимъ слъдомъ, съла осторожно противъ него и насторожила уши. Солнце спускалось за крупный лъсъ, и на свътъ зари березки, разсыпанныя по осиннику, отчетливо рисовались своими висящими вътвями съ

надутыми, готовыми лопнуть почками.

Изъ частаго лѣса, гдѣ оставался еще снѣгъ, чуть слышно текла еще нзвилистыми узкими ручейками вода. Мелкія птицы щебетали и изрѣдка пролетали съ дерева на дерево.

Въ промежуткахъ совершенной тишины слыщенъ былъ щорохъ прошлогоднихъ листьевъ, шевелившихся отъ талнія вы

мли и отъ роста травъ.

«Каково! Слышно и видео, какъ трава растеть!» сказаль себъ Левинь, замътивъ двинувшійся грифельнаго цвъта мокрый осиновый листъ подлъ иглы молодой травы. Онъ стоялъ, слушаль и глядълъ то внизъ, на мокрую мишстую землю, то на прислушивающуюся Ласку, то на разстилавшееся передъ нимъ подъ горою море оголенныхъ макушъ лъса, то на подернутое бълыми полосками тучъ тускивъшее небо. Ястребъ, неспъшно махая крыльями, пролетълъ высоко падъ дальнимъ лъсомъ; другой точно такъ же пролетълъ въ томъ же направленія и скрылся. Птицы все громче и хлонотливъе щебетали въ чашъъ.

Недалеко заухаль филипъ, и Ласка, вздрогнувъ, переступила осторожно нѣсколько шаговъ и, склонивъ на бокъ голову, стала прислушиваться. Изъ-за рѣчки послышалась кукушка. Она два раза прокуковала обычнымъ крикомъ, а потомъ захрипъла, заторопилась и запуталась.

— Каково! ужъ кукушка! — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ,

выходя изъ-за куста.

— Да, я слышу, — отвѣчалъ Левийъ, съ пеудовольствіемъ парушаь тишину лѣса своимъ непріятнымъ самому ему голосомъ. — Теперь скоро

Фигура Степана Аркадьевича опять зашла за кусть, и Левинь видёль только яркій огонекь спички, вслёдь за тёмь замёнившійся краснымь углемь папиросы и синимь дымкомь.

Чикъ! чикъ! щелкнули взводимые Степаномъ Аркадьеви-

чемъ курки.

— А это что кричить? — спросиль Облонскій, обращая вниманіе Левина на протяжное гуканье, какъ будто тонкимъ голоскомъ, шаля, ржаль жеребенокъ.

— A, это не знаешь? Это заяцъ-самецъ. Да будетъ говорить! Слушай, летитъ! — почти вскрикнулъ Левинъ, взводи

курки.

Послышался дальпій, тонкій свистокъ и, ровно въ тоть обычный такть, столь знакомый охотнику, черезь двѣ секунды другой, третій, и за третьимъ свисткомъ уже слышно стало

хорканье.

Левинъ кинулъ глазами направо, налъво, и вотъ передъ нимъ на мутно-голубомъ небъ, надъ сливающимися нъжными побъгами макушекъ осинъ показалась летящая птица. Она летъла прямо на него; близкіе звуки хорканья, похожіе на равномърное наддираніе тугой ткани, раздались надъ самымъ ухомъ; уже виденъ былъ длинный носъ и шея птицы, и въ ту минуту, какъ Левинъ приложился, изъ-за куста, гдъ стоялъ Облонскій, блеснула красная молнія, птица, какъ стръла, спустилась и взмыла опять кверху. Опять блеснула молнія, и послышался ударъ; и, трепля крыльями, какъ бы стараясь удержаться на воздухъ, птица остановилась, постояла мгновеніе и тяжело шлепнулась о топкую землю.

— Неужели промахъ? — крикнулъ Степанъ Аркадьевичъ,

которому изъ-за дыма не видно было.

— Воть онь! — сказаль Левинь, указывая на Ласку, которая, поднявь одно ухо и высоко махая кончикомь пушистаго хвоста, тихимь шагомь, какь бы желая продлить удовольствіе и какь бы улыбаясь, подносила убитую птицу къ хозяину. —

Ну, я радъ, что тебъ удалось, - сказалъ Левинъ, вмъстъ съ тъмъ уже испытывая чувство зависти, что не ему удалось убить этого вальдшнена.

- Скверный промахъ изъ праваго ствола! - отвътиль Сте-

панъ Аркадьевичъ, заряжая ружье. — Шш... летить.

Дъйствительно, послышались пронзительные, быстро слъдовавшие одинъ за другимъ свистки. Два вальдшиена, играя и догоняя другъ друга и только свистя, а не хоркая, налетъли на самыя головы охотниковъ. Раздались четыре выстръла, и, какъ ласточки, вальдшиены дали быстрый заворотъ и исчезли изъвиду.

Тяга была прекрасная. Степапт Аркадьевичь убиль еще двъ штуки и Левинъ двухъ, изъ которыхъ одного не гашелъ. Стало темиътъ. Ясная, серебряная Венера низко на западъ уже сілла изъ-за березокъ своимъ нъжнымъ блескомъ и высоко на востокъ уже переливался своими красными огнями мрачный Арктурусъ. Надъ головой у себя Левинъ ловилъ и терялъ звъзды Медвъдицы. Вальдшнены уже перестали летатъ; но Левинъ ръшилъ подождать еще, пока видная ему ниже сучка березы Венера перейдстъ выше его и когда ясны будутъ вездъ звъзды Медвъдицы. Венера перешла уже выше сучка колесинца Медъъдицы со своимъ дышломъ была уже вся видна на темносинемъ небъ, но опъ все еще ждалъ.

— Не пора ли? — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ.

Въ лъсу уже было тихо, и ни одна птичка не шевелилась.

— Постоимъ еще, — отвъчалъ Левинъ.

— Какъ хочешь.

Они стояли теперь шагахъ въ пятнадцати другъ отъ друга.

— Стива! — вдругъ неожиданно сказалъ Левинъ, — что жъ ты мнѣ не скажешь, вышла твоя свояченица замужъ или когда выходить?

Левинъ чувствовайъ себя столь твердымъ и спокойнымъ, что инкакой отвётъ, онъ думалъ, не могъ бы взволновать его. Но онъ никакъ не ожидалъ того, что отвъчалъ Степанъ Аркадьевичъ.

— И не думала, и не думаетъ выходить замужъ, а она очень больна и доктора послали ее за границу. Даже боятся за ея жизнь.

— Что ты! — вскрикнулъ Левинъ. — Очень больна? Что же съ ней? Какъ она...

Въ то время какъ они говорили это, Ласка, настороживъ уши, оглядывалась вверхъ на небо и укоризненно на нихъ.

«Воть нашли время разговаривать, — думала она. — А онъ летитъ... Воть онъ, такъ и есть. Прозъваютъ...» думала Ласка.

Но въ это самое мгновенье оба вдругъ услыхали пронзительный свисть, который какъ будто стегнуль ихъ по уху, и оба вдругъ схватились за ружья, и двъ молніи блеснули и два удара раздались въ одно и то же мгновенье. Высоко летъвшій вальдшнепъ мгновенно сложилъ крылья и упалъ въ чащу, пригибая топкіе побъги.

— Воть отлично! Общій! — вскрикнуль Левинь и поб'єжаль съ Лаской въ чащу отыскивать вальдшнена. «Ахъ, да о чемь это непріятно было? — вспомниль одъ. — Да, больна Кити... Что жъ дълать, очень жаль», думаль онъ.

— A, нашла! Вотъ умница,— сказалъ онъ, вынимая изо рта Ласки теплую птицу и кладя ее въ полный почти ягдташъ.—

Нашелъ, Стива! - крикнулъ онъ.

### XVI.

Возвращаясь домой, Левинъ разспросиль всё подробности о болёзни Кити и планахъ Щербацкихъ и хотя ему собёстно бы было признаться въ этомъ, то, что онъ узналъ, было пріятно ему. Пріятно и потому, что была еще надежда, и еще болёе пріятно потому, что больно было ей, той, которая сдёлала ему такъ больно. Но когда Степанъ Аркадьевичъ началъ говорить о причинахъ болёзни Кити и упомянулъ имя Вровокаго, Левинъ перебиль его:

— Я не имъю никакого права знать семейныя подробности,

по правдъ сказать и никакого интереса.

Степанъ Аркадьевичь чуть замътно улыбнулся, уловивъ мгновенную и столь знакомую ему перемъну въ лицъ Левина, сдълаешагося столь же мрачнымъ, сколько онъ быль веселъ минуту тому назадъ.

— Ты уже совстви кончиль о лтст съ Рябининымъ? — спро-

силь Левинь.

- Да, копчилъ. Цёна прекрасная, тридцать восемь тысячъ. Восемь впередъ, а остальныя на шесть лётъ. Я долго съ этимъ возился. Никто больше не давалъ.
- Это значить, ты даромь отдаль лёсь,—мрачно сказаль Левинь.
- То-есть почему же даромъ?—съ добродушною улыбкой сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, зная, что теперь все будеть не хорошо для Левина.

— Потому что лёсь стоить, по крайней мере, пятьсоть ру-

блей за десятину, отвъчаль Левинъ

— Ахъ, эти инъ сельскіе хозяева!—шутливо сказаль Степань Аркадьевичь.—Этоть вашь тонь презрънія кь нашему брату городскимь!.. А какь діло сділать, такь мы лучше всего сділаемь. Повірь, что я все расчель,—сказаль онь,—и лісь очень выгодно продань, такь что я боюсь какь бы тоть не отказался даже. Відь это не обидной лісь,—сказаль Степань Аркадьевичь, желая словомь обидной совсімь убідить Левина въ несправедливости его сомніній, — а дровяной больше. И станеть не больше тридцати сажень на десятину, а онь даль мий по двісти рублей.

Левинъ презрительно улыбнулся. «Знаю, — подумаль онъ, эту манеру не одного его, но и всёхъ городскихъ жителей, которые побывавъ раза два въ десять лётъ въ деревив и замётивъ двагри слова деревенскія, употребляють ихъ кстати и некстати, твердо увёренные, что они уже все знаютъ. Обидной, станета 30 саженъ. Говоритъ слова, а самъ ничего не понимает

- Я не стану тебя учить тому, что ты самъ пишешь въ присутствіи, сказаль онь, а если нужно, то спрошу у тебя. А ты такъ увърень, что понимаешь всю эту грамоту о лъсъ. Она трудна. Счель ли ты деревья?
- Какъ счесть деревья? смъясь сказаль Степанъ Аркадьевичь, все желая вывести пріятеля изъ его дурного расположенія духа. Сочесть пески, лучи планеть хотя и могь бы уми высокій...
- Ну-да, а умъ высокій Рябинина можеть. И ни одинь купець не купить не считая, если ему не отдають даромь, какъ ты. Твой льсь я знаю. Я каждый годь тамъ бываю на охоть, и твой льсь стоить пятьсоть рублей чистыми деньгами, а онь тебь даль девсти въ разсрочку. Значить, ты ему подариль тысячь тридцать.
- Ну, полно увлекаться, жалостно сказалъ Степанъ Аркадьевичь: — отчего же никто не даваль?
- Оттого что у него стачка съ купцами; онъ далъ отступного. Я со всёми ими имёлъ дёла, я ихъ знаю. Вёдь это не купцы, а барышники. Онъ и не пойдетъ на дёло, гдё ему предстоитъ десять, пятнадцать процентовъ, а онъ ждетъ, чтобы купить за двадцать копеекъ рубль.
  - Ну, полно! Ты не въ духъ.
- Нисколько, мрачно сказаль Левинъ, когда они подъважали къ дому.

У крыльца уже стояла туго обтянутая жельзомь и кожей тельжка съ туго запряженною широкими гужами сытою лошадью. Въ тельжкъ сидъль туго налитой кровью и туго подпоясанный приказчикъ, служившій кучеромъ Рябинину. Самъ Рябининъ быль уже въ домъ и встрътиль пріятелей въ передней. Рябининъ быль высокій, худощавый человъкъ среднихъ льть, съ усами и бритымъ выдающимся подбородкомъ и выпуклыми мутными глазами. Онъ быль одъть въ длиннополый синій сюртукъ, съ пуговицами ниже зада, и вь высокихъ, сморщенныхъ на щиколоткахъ и прямыхъ на икрахъ, сапогахъ, сверхъ которыхъ были надъты большія калоши. Онъ округло вытерь платкомъ свое лицо и, запахнувъ сюртукъ, который и безъ того держался очень хорошо, съ улыбкой привътствоваль вощедшихъ, протягивая Степану Аркадьевичу руку, какъ бы желая поймать что-то.

- А, вотъ и вы прівхали, - сказаль Степань Аркадьевичь,

подавая ему руку. - Прекрасно.

— Не осмѣлился ослушаться приказаній вашего сіятельства, коть слишкомъ дурна дорога. Положительно всю дорогу иѣшкомъ шелъ, но явился въ срокъ. Константинъ Дмитричъ, мое почтеніе, — обратился онъ къ Левину, стараясь поймать и его руку. Но Левинъ, нахмурившись, дѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ его руки, и вынималъ вальдшненовъ. — Изволили потѣшаться охотой? Это какая птица, значитъ, будетъ? — прибавилъ Рябининъ, презрительно глядя на вальдшненовъ: — вкусъ, значитъ, имѣетъ. — И онъ неодобрительно покачалъ головой, какъ бы сильно сомнѣваясь въ томъ, чтобы эта овчинка стоила выдѣлки.

— Хочень въ кабинеть? — мрачно хмурясь, сказалъ Левинъ по-французски Степану Аркадьевичу. — Пройдите въ кабинеть.

вы тамъ переговорите.

— Очень можно, куда угодно-съ, — съ презрительнымъ достоинствомъ сказалъ Рябининъ, какъ бы желая дать почувствовать, что для другихъ могутъ быть затрудненія, какъ и съ къмъ обойтись, но для него никогда и ни въ чемъ не можетъ

быть затрудненій.

Войдя въ кабинетъ, Рябининъ осмотрълся по привычкъ, какъ бы отыскивая образъ, но, найдя его, не перекрестился. Онъ оглядълъ шкалы и полки съ книгами и съ тъмъ же сомнъніемъ, какъ и насчетъ вальдшненовъ, презрительно улыбнулся и неодобрительно покачалъ головой, никакъ уже не допуская, чтобъ эта овчинка могла стоить выдълки.

у- Что жъ, привезли деньги? — спросилъ Облонскій —Са-

литесь.

 — Мы за деньгами не постоимъ. Повидаться, переговорить прівхаль.

- О чемъ же переговорить? Да вы садитесь.

— Это можно, — сказалъ Рябининъ, садясь и самымъ мучительнымъ для себя образомъ облокачиваясь на спинку кресла.— Уступить надо, князь. Гръхъ будетъ. А деньги готовы окончательно, до одной копейки. За деньгами остановки не бываетъ.

Левинъ, ставившій между тѣмъ ружье въ шкапъ, уже выходилъ изъ двери, но, услыхавъ слова купца, остановился.

— И такъ задаромъ лъсъ взяли, — сказалъ онъ. — Поздно онъ ко мнъ пріъхалъ, а то я бы цъну назначилъ.

Рябининъ всталъ и молча съ улыбкой погляделъ снизу

вверхъ на Левина.

— Оченно скупы, Константинъ Дмитричъ, — сказалъ онъ, съ улыбкой обращаясь къ Степану Аркадьевичу, — окончательно ничего не купишь. Торговалъ ишеницу, хорошія деньги давалъ.

- Зачъмъ мнъ вамъ свое даромъ давать? Я въдь не на

землъ нашель и не украль.

— Помилуйте, по нынѣшиему времю воровать положительно невозможно. Все окончательно по нынѣшнему времю гласное судопроизводство, все нынче благородно; а не то что воровать. Мы говорили по чести. Дорого кладуть за лѣсъ, расчетовъ не сведешь. Прешу уступить хоть малость.

— Да кончено у васъ дёло или нёть? Если кончено, нечего торговаться, а если не кончено, — сказаль Левинь, — я поку-

паю лёсь.

Улыбка вдругь исчезла съ лица Рябинина. Ястребиное, хищное и жестокое выражение установилось на немъ. Онъ быстрыми костлявыми пальцами разстегнулъ сюртукъ, открывъ рубаху на выпускъ, мъдныя пуговицы жилега и цъпочку часовъ, и быстро досталъ толстый старый бумажникъ.

— Пожалуйте, лъсъ мой, — проговорилъ опъ, быстро перекрестившись и протягивая руку. — Возьмите деньги, мой лъсъ. Вотъ какъ Рябининъ торгуетъ, а не гроши считать, —

заговориль онь, хмурясь и размахивая бумажникомь.

— Я бы на твоемъ мъсть не торопился, — сказалъ Левинъ. — Помилуй, — съ удивленіемъ сказалъ Облонскій, — въдь я слово палъ.

Левинъ вышелъ изъ комнаты, хлопнувъ дверью. Рябининъ,

глядя на дверь, съ улыбкой покачалъ головой.

— Все молодость, окончательно ребячество одно. Въдь покупаю, върьте чести, такъ, значить, для славы одной, что воть Рябининъ, а не кто другой у Облонскаго рощу купилъ. А еще кань Богь дасть расчеты найти. Върьте Богу. Пожалуйте-съ. Условьине написать...

Черезь чась купець, аккуратно запахнувь свой халатых вастегнувь крючки сюртука, съ условіемь въ кармана, свять въ свою туго окованную телъжку и повхаль домой.

- Охъ. эти госпола! - сказаль онъ приказчику: - одинъ

предметь.

- Это какъ есть. - отвъчаль приказчикь, передарая вожжи и застегивая кожаный фартукъ. - А съ покупочкой, Михаилъ Игнатьичъ?

— Ну, ну...

## XVII.

Степанъ Аркадьевичь, съ оттопыреннымъ карманомъ серій, которыя за три мъсяца внередъ отдаль ему купецъ, вошелъ наверхъ. Дъло съ лъсомъ было кончено, деньги въ карманъ, тяга была прекрасная, и Степанъ Аркадьевичъ находился въ самомъ веселомъ расположении духа, а потому ему особенно хотвлось разсвять дурное настроеніе, нашедшее на Левина. Ему хотелось окончить день за ужиномь такъ же пріятно, какъ онь быль начать.

Дъйствительно, Левинъ былъ не въ духв и, несмотря на все свое желаніе быть ласковымь и любезнымь со своимь милымь гостемь, не могь преодольть себя. Хмель извыстія о томь, что Кити не вышла замужъ, понемногу начиналъ разбирать его.

Кити не замужемъ и больна, и больна отъ любви къ человъку, который пренебрегь ею. Это оскорбление какъ будто падало на него. Вронскій пренебреть ею, а она пренебрегла имъ, Левинымъ. Следовательно, Вронскій имель право презирать Левина и потому быль ему врагь. Но этого всего не думаль Левинъ. Онъ смутно чувствовалъ, что въ этомъ что-то есть оскорбительное для него, и сердился теперь не на то, что разстроило его, а придирался ко всему, что представлялось ему. Глупая продажа дъса, обманъ, на который попался Облонскій и который совершился у него въ домъ, раздражалъ его.

Ну, кончилъ? — сказалъ онъ, встръчая наверху Степана

Аркадьевича. — Хочешь ужинать?

- Да, не откажусь. Какой аппетить у меня въ деревив, чудо! Что жъ ты Рябинину не предложилъ поъсть?

— А, чорть сь нимь! — Однако какъ ты обходишься сь нимь! — сказалъ Облэнскій — Ты и руки ему не подаль. Отчего же не подать ему руки?

— Оттого, что я лакею не подамъ руки, а лакей во ото разъ

- Какой ты, однако, ретрограды! А сліяніе сословій!-ска-

заль Облонскій.

- Кому пріятно сипраться - на здоровье, а мив противно.

- Ты, я вижу, ръшительно ретроградъ.

- Право, я никогда не думаль, кто я. Я— Константинъ Левинъ, больше ничего.
- Й Константинъ Левинъ, который очень не въ духъ, удибаясь сказалъ Степанъ Аркадьевичъ.

— Да, я не въ духъ и знаешь отчего? Отъ, извини меня,

твоей глупой продажи...

Степанъ Аркадьевичъ добродушно сморщился, какъ чело-

въкъ, котораго безвинно обижають и разстраивають.

- Ну, полно, сказаль онь. Когда бывало, чтобы ктонибудь что-нибудь продаль и ему бы не сказали сейчась же послъ продажи: «это гораздо дороже стоить»? А покуда продають, никто не даеть... Нъть, я вижу, у тебя есть зубъ противь этого несчастнаго Рябинина.
- Можеть быть, и есть. А ты знаешь за что? Ты скажешь опять, что я ретрограль или еще какое стращное слово: но всетаки мев досадно и обидно видъть это, со всъхъ сторонъ совершающееся объднъние дворянства, къ которому я принадлежу и, несмотря на сліяніе сословій, очень радъ, что принадлежу... И объднъние не вслъдствие роскоши. Это бы ничего; прожить по-барски — это дворянское дёло, это только дворяне умъють. Теперь мужики около насъ скупають земли, - мнъ не обидно. Баринъ ничего не дълаетъ, мужикъ работаетъ и вытесняеть празднаго человека. Такъ должно быть. И я очень радъ мужику. Но мет обидно смотреть на это обеднение по какой-то, не знаю какъ назвать, невинности. Туть арендаторъполякъ купилъ за поливны у барыни, которая живеть въ Ницив, чудесное имвніе. Туть отдають купцу въ аренду за рубль десятину земли, которая стоить десять рублей. Туть ты, безъ всякой причины, подариль этому плуту тридцать тысячь.
  - Такъ что же? считать каждое дерево?
- Непремвино считать. А воть ты не считаль, а Рябининь считаль. У двтей Рябинина будуть средства къ жизни и образованию, а у твоихъ, пожалуй, не будеть!
- Ну, ужъ извини меня, но есть что-то мизерное въ этомъ считаньи. У насъ свои занятія, у нихъ свои, и имъ надо барыши. Ну, вирочемъ, дёло сдёлано, и конець. А вотъ и гла-

зунья, самая моя любимая яичница. И Аганья Михайловна дасть намь этого травничку чудеснаго...

Степанъ Аркадьевичь сълв къ столу и началъ шутить съ Агаеьей Михайловной, увъряя ее, что такого объда и ужина

онъ давно не ълъ.

— Воть вы хоть похвалите, — сказала Агаоья Михайловная а Константинъ Дмитричъ, что ему ни подай, хоть хлёба корку, поёлъ и пошелъ.

Какъ ни старался Левинъ преодолѣть себя, онъ былъ мраченъ и молчаливъ. Ему нужно было сдѣлать одинъ вопросъ Отепану Аркадьевичу, но онъ не могъ рѣшиться и не находилъ ни формы, ни времени, какъ и когда его сдѣлать. Степанъ Аркадьевичъ уже сощелъ къ себѣ внизъ, раздѣлся, опять умылся, облекся въ гофрированную ночную рубашку и легъ, а Левинъ все медлилъ у него въ комнатѣ, говоря о разныхъ пустякахъ и не будучи въ силахъ спроситъ, что хотѣлъ.

— Какъ это удивительно дёлають мыло, — сказаль онь, оглядывая и развертывая душистый кусокъ мыла, который для гостя приготовила Агаеья Михайловна, но котораго Облонскій не употребляль. — Ты посмотри, вёдь это произведеніе искусства.

— Да, до всего дошло теперь всякое усовершенствованіе, сказаль Степанъ Аркадьевичь, влажно и блаженно звая.— Театры, напримёрь, и эти увеселительныя... a-a-a! — зваль

онь. — Электрическій свёть вездё... а-а!

— Да, электрическій св'єть, — сказаль Левинь. — Да. Ну, а гд'є Вронскій теперь?—спросиль онь, вдругь положивь мыло.

— Вронскій? — сказалъ Степанъ Аркадьевичь, остановивъ зъвоту: — онъ въ Петербургъ. Уъхалъ вскоръ послъ тебя и затъмъ ни разу не былъ въ Москвъ. И знаешь, Костя, я тебъ правду скажу, — продолжаль онъ, облокотившись на столъ и положивъ на руку свое красивое румяное лицо, изъ котораго свътились, какъ звъзды, масленые добрые и сонные глаза. — Ты самъ былъ виноватъ. Ты испугался соперника. А я, какъ и тогда тебъ говорилъ, я не знаю, на чьей сторонъ было болъе шансовъ. Отчего ты не шелъ напроломъ? Я тебъ говорилъ тогда, что... — онъ зъвнулъ однъми челюстями, не раскрывая рта.

«Знаеть онь или не знаеть, что я делаль предложение? — подумаль Левинь, глядя на него. — Да, что-то есть хитрое, дипломатическое въ его лице», и, чувствуя, что краснеть, онь молча смотрель прямо въ глаза Степана Аркадьевича.

— Если было съ ея стороны что-нибудь тогда, то это было увлечение внъшностью, — продолжаль Обленский. — Этоть, зна-

ешь, совершенный аристократизмь и будущее положение въ

свъть подъйствовали не на нее, а на мать.

Левинъ нахмурился. Оскорбленіе отказа, черезъ которое онъ прошель, какъ будто св'єжею, только что полученною раной зажгло его въ сердцъ. Но онъ былъ дома, а дома стъны помогають.

- Постой, постой, заговориль онь, перебивая Облонскаго. — Ты говоришь: аристократизмъ. А позволь тебя спросить, въ чемъ состоить этотъ аристократизмъ Вронскаго или кого бы то ни было, — такой аристократизмь, чтобы можно было пренебречь мной? Ты считаеть Вронскаго аристократомъ, но я нъть. Человъкъ, отепъ котораго вылъзъ изъ ничего пронырствомъ, мать котораго Богъ знаеть съ къмъ ни была въ связн... Нъть, ужъ извини, но я считаю аристократомъ себя и людей, подобныхъ мнв, которые въ прошедшемъ могутъ указать на тричетыре честныя покольнія семей, находившихся на высшей стецени образованія (дарованіе и умь — это другое діло), и которые никогда ни передъ къмъ не подличали, никогда ни въ комъ не нуждались, какъ жили мой отець, мой дёдъ. И я знаю много такихъ. Тебъ низко кажется, что я считаю деревья въ лъсу, а ты даришь тридцать тысять Рябинину; но ты получишь аренду и не знаю еще что, а я не получу и потому дорожу родовымъ и трудовымъ... Мы аристократы, а не тъ, которые могуть существовать только подачками оть сильныхъ міра сего и кого купить можно за двугривенный.
- Да на кого ты? Я съ тобой согласенъ, говорилъ Степанъ Аркадьевичъ искренно и весело, хотя чувствовалъ, что Левинъ подъ именемъ тъхъ, кого можно купить за двугривенный, разумълъ и его. Оживленіе Левина ему искренно нравилось. На кого ты? Хотя многое и неправда, что ты говоришь про Вронскаго, но я не про то говорю. Я говорю тебъ прямо: я на твоемъ мъстъ поъхалъ бы со мной въ Москву и...
- Нѣтъ, я не знаю, знаешь ли ты или нѣтъ, но мнѣ все равно. И я скажу тебѣ: я сдѣлалъ предложеніе и получиль отказъ, и Катерина Александровна для меня теперь тяжелое и

постыдное воспоминание.

- Отчего? Воть вздоръ!
- Но не будемъ говорить. Извини меня, пожалуйста, если я былъ грубъ съ тобой, сказалъ Левинъ. Теперь, высказавъ все, онъ опять сталъ тъмъ, какимъ былъ поутру. Ты не сердишься на меня, Стива? Пожалуйста, не сердись, сказалъ онъ и, улыбаясь, взялъ его за руку.

— Да нътъ, нисколько, и не за что. Я радъ, что мы объясинлись. А знаешь, утренняя тяга бываеть хороша. Не поъхать ли? Я бы такъ и не спалъ, а прямо съ тяги на станцію.

- И прекрасно.

## XVIII.

Несмотря на то, что вся внутренняя жизнь Вропскаго была наполнена его страстью, внёшняя жизнь его неизмённо и неудержимо катилась по прежнимь, привычнымь рельсамь свётскихь и полковых связей и интересовь. Полковые интересы занимали важное мёсто въ жизни Вропскаго — и потому, что онъ любиль полкъ, и еще болёе потому, что его любили въ полку. Въ полку не только любили Вронскаго, но его уважали и гордились имъ, гордились тёмъ, что этотъ человёкъ, огромно богатый, съ прекраснымъ образованіемъ и способностями, съ открытою дорогой ко всякаго рода успёху и честолюбія, и тщеславія, пренебрегаль этимъ всёмъ и изъ всёхъ жизненныхъ интересовъ ближе всего принималь къ сердцу интересы полка и товарищества. Вронскій сознаваль этоть взглядъ на себя товарищей и, кромѣ того, что любиль эту жизнь, чувствоваль себя обязаннымъ поддерживать установившійся на немъ взглядъ.

Само собою разумѣется, что онъ не говориль ни съ кѣмъ наъ товарищей о своей любви, не проговаривался и въ самыхъ сильныхъ понойкахъ (впрочемъ, онъ никогда не бывалъ такъ пьянъ, чтобы терять власть надъ собой) и затыкалъ ротъ тѣмъ изъ легкомысленныхъ товарищей, которые пытались намекатъ ему на его связь. Но, несмотря на то, его любовь была извѣстна всему городу: всѣ болѣе или менѣе вѣрно догадывались о его отношеніяхъ къ Карениной: большинство молодыхъ людей завидовали ему именно въ томъ, что было самое тяжелое въ его любви, — высокомъ положеніи Каренина и потому въ выставленности этой связи для свѣта.

Большинство молодыхъ женщинъ, завидовавшихъ Аннѣ, которымъ уже давно наскучило то, что ее называютъ справедливою, радовались тому, что онѣ предполагали, и ждали только подтвержденія оборота общественнаго мнѣнія, чтобъ обрушиться на нее всею тяжестью своего презрѣнія. Онѣ приготавливали уже тѣ комки грязи, которыми онѣ бросятъ въ нее, когда придеть время. Большинство пожилыхъ людей и люди высокопоставленные были недовольны этимъ готовящимся общественнымь скандаломъ.

Мать Вроцскаго, узнавь о его связи, спачала была довольна—и потому, что ничто, по ея попятіямь, не давало по-

слёдней отделки блестищему молодому человёку, какъ связь въ высшемь свете, и потому, что столь понравившаяся ей Каренина, такъ много говорившая о своемъ сынъ, была все-таки такая же, какъ и всв красивыя и порядочныя женщины, по понятіямъ графини Вронской. Но въ последнее время она узнала, что сынъ отказался отъ предложеннаго ему, важнаго для карьеры, положенія только съ тімь, чтобь оставаться въ полку, гдв онъ могь видеться съ Карениной, узнала, что имъ недовольны за это высокопоставленныя лица, и она перемвнила свое мнъніе. Не нравилось ей тоже то, что по всему, что она узнала про эту связь, это не была та блестящая, граціозная св'ятская связь, какую она бы одобрила, но какая-то Вертеровская, отчаянная страсть, какъ ей разсказывали, которая могла вовлечь его въ глупости. Она не видала его со времени его неожиданнаго отъбада изъ Москвы и черезъ старшаго сына требовала, чтобъ онъ прівхаль къ ней.

Старшій брать быль тоже недоволень меньшимь. Онь не разбираль, какая это была любовь: большая или маленькая, страстная или не страстная, порочная или не порочная (онь самь, имѣя дѣтей, содержаль танцовщицу и потому быль снисходителень на это), но онь зналь, что эта любовь — не нравящаяся тѣмь, кому нужно нравиться, и потому не одобряль по-

веденія брата.

Кромъ занятий службы и свъта, у Вронскаго было еще занятие — лошади, до которыхъ онь быль страстный охотникь.

Въ нынъщнемъ же году назначены были офицерскія скачки съ препятствіями. Вронскій записался на скачки, купилъ англійскую кровную кобылу и, несмотря на свою любовь, былъ страстно, хотя и сдержанно увлеченъ предстоящими скачками.

Двъ страсти эти не мъшали одна другой. Напротивъ, ему нужно было занятіе и увлеченіе, независимое отъ его любви, на которомъ онъ освъжался и отдыхаль отъ слишкомъ волновавшихъ его впечатлъній.

## XIX.

Въ день краспосельскихъ скачекъ Вронскій раньше обыкновеннаго пришелъ събсть бифстексь въ общую залу артели полка. Ему не нужно было очень строго выдерживать себя, такъ какъ въсь его какъ разъ равнялся положеннымъ четыремъ пудамъ съ половиною; но надо было и не потолстъть, и потому онъ избъгалъ мучного и сладкаго. Онъ сидълъ въ разстегнутомъ надъбълымъ жилетомъ сюртукъ, облокотившись объими руками на

столъ, и, ожидая заказаннаго бифстекса, смотрѣлъ въ книгу французскаго романа, лежавшаго на тарелкѣ. Онъ смотрѣлъ въ книгу только за тѣмъ, чтобы не разговаривать со входившими и

выходившими офицерами, и думалъ.

Онъ думаль о томъ, что Анна объщала ему дать свиданье нынче послъ скачекъ. Но онъ не видаль ея три дня и, вслъдствіе возвращенія мужа изъ-за границы, не зналь, возможно ли это нынче или нътъ, и не зналь, какъ узнать это. Опъ видълся съ ней въ послъдній разъ на дачъ у кузины Бетси. На дачу же Карениныхъ онъ ъздиль какъ можно ръже. Теперь онъ хотълъ вхать туда и обдумываль вопросъ: «какъ это сдълать?»

«Разумъется, я скажу, что Бетси прислала меня спросить, прівдеть ли она на скачки. Разумъется, повду», ръшиль онъ самъ съ собой, поднимая голову отъ книги. И, живо представивь себъ счастіе увидать ее, онъ просіяль липомъ.

— Пошли ко мет на домъ, чтобы закладывали поскорте коляску тройкой, — сказалъ онъ слугт, подавшему ему бефстексъ на серебряномъ горячемъ блюдт, и, придвинувъ блюдо,

сталь всть.

Въ сосъдней бильярдной слышались удары шаровъ, говоръ и смъхъ. Изъ входной двери появились два офицера: одинъ — молоденькій, съ слабымъ, тонкимъ лицомъ, недавно поступившій изъ пажескаго корпуса въ ихъ полкъ; другой — пухлый, старый офицеръ, съ браслетомъ на рукъ и заплывшими маленькими глазами.

Вронскій взглянуль на нихь, нахмурился и, какь будто не замітивь ихь, косясь на книгу, сталь йсть и читать вмісті.

— Что? подкрвиляеться на работу?—сказаль пухлый офе-

церъ, садясь подлъ него.

- Видишь, отвъчаль Вронскій, хмурясь, отирая роть и не глядя на него.
- A не боишься потолствть?—сказаль тоть, поворачивая стуль для молоденькаго офицера.

— Что? — сердито сказалъ Вронскій, делая гримасу отвраще-

нія и показывая свои сплошные зубы.

— Не боишься потолстъть?

— Человъкъ, хересу! — сказалъ Вронскій, не отвъчая, и, переложивъ книгу на другую сторону, продолжалъ читать.

Пухлый офицеръ взяль карту винъ и обратился къ молодень-

кому офицеру:

— Ты самъ выбери, что будемъ пить, — сказалъ онъ, подарая ему карту и глядя на него.

— Пожалуй, рейнвейну, — сказаль молодой офицерь, робко косясь на Вронскаго и стараясь поймать пальцами чуть отросшіе усики. Видя, что Вронскій не оборачивается, молодой офицерь всталь.

— Пойдемъ въ бильярдную, — сказалъ онъ.

Пухлый офицеръ покорно всталь, и они направились къ двери.

Въ это время въ комнату вощелъ высокій и статный ротмистръ Яшвинъ и, кверху, презрительно кивнувъ головой двумъ

офицерамъ, подошелъ къ Вронскому.

- А! воть онъ! крикнуль онъ, кръпко ударивъ его своею большою рукой по погону. Вронскій оглянулся сердито, но тотчась же лицо его просіяло свойственною ему спокойною и твердою лаской.
- Умно, Алеша, сказалъ ротмистръ громкимъ баритономъ. — Теперь повшь и вышей одну рюмочку.

— Да не хочется всть.

- Воть неразлучные, прибавиль Япвинь, насмёшливо глядя на двухь офицеровь, которые выходили въ это. время изъ комнаты. И онъ сёль подлё Вронскаго, согнувь острыми углами свои, слишкомъ длинныя по высотё стульевъ, стегна и голени въ узкихъ рейтузахъ. Что жъ ты вчера не заёхалъ въ красненскій театръ? Нумерова совсёмъ не дурна была. Гдё ты быль?
  - Я у Тверскихъ засидълся, сказалъ Вронскій.

— A! — отозвался Яшвинъ.

Яшвинъ, игрокъ, кутила и не только человъкъ безъ всякихъ правиль, но съ безнравственными правилами, - Яшвинъ былъ въ полку лучтій пріятель Вронскаго. Вронскій любиль его и ва его необычайную физическую силу, которую онъ большею частью выказываль темь, что могь пить какъ бочка, не спать и быть все такимъ же, и за большую нравственную силу, которую онъ выказывалъ въ отношеніяхъ къ начальникамъ и товарищамъ, вызывая къ себъ страхъ и уважение, и въ игръ, которую онъ велъ на десятки тысячь и всегда, несмотря на выпитое вино, такъ тонко и твердо, что считался первымъ игрокомъ въ англійскомъ клубъ. Вронскій уважаль и любиль его въ особенности за то, что чувствоваль, что Яшвинъ любиль его не за его имя и богатство, а за него самого. И изъ всёхъ людей съ нимъ однимъ Вронскій хотель бы говорить про свою любовь. Онъ чувствоваль, что Яшвинь одинь, несмотря на то, что, казалось, презираль всякое чувство, - одинь, казалось Вронскому, могь понимать ту сильную страсть, которая теперь

наполнила всю его жизнь. Кром'в того, онъ быль уввренъ, что Яшвинъ ужъ навърное не находить удовольствія въ сплетнів и скандалів, а понимаеть это чувство, какъ должно, то-есть внаетъ и върить, что любовь, это не шутка, не забава, а что-то серьевные и важные.

Вронскій не говориль сь нимь о своей любви, но зналь, что онь все знаеть, все понимаеть, какъ должно, и ему пріятно было

видъть это по его глазамъ.

— А, да! — сказаль онь на то, что Вронскій быль у Тверскихь, и, блеснувь своими черными глазами, взялся за лівни усь и сталь заправлять его въ роть, по своей дурной привычків.

— Ну, а ты вчера что сиблаль? Выиграль? — сиросиль

Вронскій.

- Восемь тысячь. Да три не хороши, едва ли отдасть.

— Ну такъ можеть за меня и проиграть, — сказалъ Вронский емъясь. (Япвинъ держалъ большое пари за Вронскаго.)

- Ни за что не проиграю. Одинъ Махотинъ опасенъ.

И разговоръ перешелъ на ожидание нынѣшней скачки, о которой только и могъ думать теперь Вронский.

— Пойдемъ, я кончилъ, — сказалъ Вронскій и, вставъ, пошелъ къ двери. Яшвинъ всталъ тоже, растянувъ свои огромныя

ноги и длинную спину.

— Мий обйдать еще рано, а выпить надо. Я приду сейчась. Эй, вина! — крикнуль онь своимь знаменитымь въ командованіи, густымь и заставлявшимь дрожать стекла голосомь. — Ніть, не надо! — тотчась же опять крикнуль онь. — Ты домой, такь я сь тобой пойду.

И они пошли съ Вронскимъ.

## XX.

Вронскій стояль въ просторной и чистой, разгороженной надвое, чухонской избъ. Петрицкій жиль съ нимъ вм'єст'є и въ лагеряхъ. Петрицкій спаль, когда Вронскій съ Яшвинымъ вошли въ избу.

— Вставай, будеть спать, — сказаль Яшвинь, заходя за перегородку и толкая за плечо уткнувшагося носомь въ подушку

взлохмаченнаго Петрицкаго.

Петрицкій вдругь ескочиль на коленки и оглянулся.

— Твой брать быль здёсь, — сказаль онь Вронскому.— Разбудиль меня, чорть его возьми, сказаль, что придеть опять. — И онь опять, натягивая одёяло, бросился на подушку. — Да оставь же, Яшьинь, — говориль онь, сердясь на Яшвина,

тащившаго съ него одъяло. — Оставь! — Онъ повернулся и открылъ глаза. — Ты лучие скажи, что выпить; такая гадость во рту, что...

— Водки лучше всего, — пробасилъ Яшвинъ. — Терещенко, водки барину и огурцовъ! — крикнулъ онъ, видимо любя слушать

свой голосъ.

— Водки ты думаешь? А? — спросиль Петрицкій, морщась и протирая глаза. — А ты выньешь? Вмёстё, такъ выньемь! Вронскій, выньешь? — сказаль Петрицкій, вставая и закутываясь подъ руками въ тигровое одёяло. Онъ вышель въ дверь перегородки, поднявъ руки, и запёль по-французски: «Быль король въ Ту-у-лё»... — Вронскій, выньешь?

Убирайся, — сказаль Вронскій, над'євавшій подаваемый

лакеемъ сюртукъ.

— Это куда? — спросиль его Яшвинь. — Воть и тройка, — прибавиль онь, увидёвь подъёзжавшую коляску.

— Въ конюшню, да еще мив нужно къ Брянскому о лоша-

дяхъ, — сказалъ Вронскій.

Вронскій дійствительно обіндаль быть у Брянскаго, въ десяти верстахь отъ Петергофа, и привезти ему за лошадей деньги, и онъ хотіль успіть побывать и тамъ. Но товарищи тотчась же поняли, что онъ не туда только ідеть.

Петрицкій, продолжая пъть, подмигнуль глазомъ и надуль

губы, какъ бы говоря: знаемъ, какой это Брянскій.

— Смотри, не опоздай! — сказаль только Яшвинь и, чтобы перемънить разговорь: — Что мой саврасый, служить хорошо?— спросиль онь, глядя въ окно, про коренного, котораго опъ продаль.

Стой! — закричалъ Петрицкій уже уходившему Вронскому.
 Братъ твой оставилъ письмо тебъ и записку. Постой,

**г**дъ они?

Вронскій остановился.

— Ну гдъ же они?

- Гдѣ они? вотъ въ чемъ вопросъ! проговорилъ торжественно Петрицкій, проводя кверху отъ носа указательнымъ пальцемъ.
  - Да говори же, это глупо! улыбаясь сказаль Вронскій.

Камина я не топиль. Здёсь гдё-нибудь.
Ну, полно врать! Гдё же письмо?

— Нётъ, право, забылъ. Или я во снё видёлъ? Постой, постой! Да что жъ сердиться! Если бы ты, какъ я вчера, выпилъ четыре бутылки на брата, ты бы забылъ, гдё ты лежишь. Постой, сейчасъ вспомню!

Петрицкій пошель за перегородку и легь на свою кровать.

— Стой! Такъ я лежалъ, такъ онъ стоялъ. Да-да-да-да... Вотъ оно!—и Петрицкій вынулъ письмо изъ-подъ матраца, куда онъ запряталь его.

Вронскій взяль письмо и записку брата. Это было то самое, что онь ожидаль, — оть матери сь упреками за то, что онь не прівзжаль, и записка оть брата, въ которой говорилось, что нужно переговорить. Вронскій зналь, что это все о томь же. «Что имь за двло!» подумаль Вронскій и, смявь письма, сунуль ихь между путовиць сюртука, чтобы внимательно прочесть дорогой. Въ свняхь избы ему встретились два офицера: одинь ихь, а другой другого лолка.

Квартира Вронскаго всегда была притономъ встхъ офи-

церовъ.

— Куда?

- Нужно въ Петергофъ.

— А лошадь пришла изъ Царскаго?

- Пришла, да я не видаль еще.

- Говорять, Махотина Гладіаторь захромаль.

— Вздоры! Только какъ вы по этой грязи поскачете? сказалъ пругой.

— Воть мон снасителн! — закричаль, увидавь вошедшихь. Петрицкій, передь которымь стояль денщикь съ водкой и соленымь огурцомь на подность. — Воть Яшвинь велить пить, чтобъ освъжиться.

- Ну, ужъ вы намъ задали вчера, - сказалъ одинъ изъ

пришедшихъ, - всю ночь не давали спать.

— Нътъ, каково мы окончили! — разсказывалъ Петрицкій. — Волковъ залъзъ на крышу и говоритъ, что ему грустно. Я говорю: давай музыку, погребальный маршы! Онъ такъ и заснулъ

на крышт подъ погребальный маршъ.

- Выпей, выпей водки непремённо, а потомъ сельтерской воды и много лимона, говорилъ Яшвинъ, стоя надъ Петрицкимъ, какъ мать, заставляющая ребенка принимать лъкарство, а потомъ ужъ шампанскаго немножечко, такъ, бутылочку.
  - Вотъ это умно. Постой, Вронскій, выпьемъ.
    Нътъ, прощайте, господа, нынче я не пью.
- Что жъ, потяжелъешь? Ну, такъ мы одни. Давай сельтерской воды и лимона.
- Вронскій! закричаль кто-то, когда онь уже выходиль вь свии.
  - Что?

— Ты бы волосы обстригь, а то они у тебя тяжелы, особенно на лысинъ.

Вронскій действительно преждевременно начиналь илешнеть. Онь весело засменялся, показывая свои силошные зубы, и, надвинувь фуражку на лысину, вышель и сёль въ коляску.

— Въ конюшню! — сказалъ онъ и досталъ было письма, чтобы прочесть ихъ, но потомъ раздумалъ, чтобы не развле-

каться до осмотра лошади. - «Потомъ!..»

#### XXI.

Временная конюшня, балаганъ изъ досокъ, была построена подлё самаго гипподрома, и туда вчера должна была быть приведена его лошадь. Онъ еще не видалъ ел. Въ эти послёдніе дни онъ самъ не іздилъ на проіздку, а поручиль тренеру, и теперь різшительно не зналъ, въ какомъ состояніи пришла и была его лошадь. Едва онъ вышелъ изъ коляски, какъ конюхъ его (грумъ), такъ называемый мальчикъ, узнавъ еще издалека его коляску, вызвалъ тренера. Сухой англичанинъ въ высокихъ сапогахъ и въ короткой жакеткъ, съ клочкомъ волосъ, оставленныхъ только на подбородкъ, неумълою походкой жокеевъ, растоныривая локти и раскачиваясь, вышелъ навстрічу.

— Ну что Фру-Фру? — спросиль Вронскій по-англійски. — All right, sir — все исправно, сударь, — гдъ-то внутри

— All right, sir — все исправно, сударь, — гдё-то внутри горла проговориль голось англичанина.—Лучше не ходите, — прибавиль онь, поднимая шляпу. — Я надёль намордникь, и лошадь возбуждена. Лучше не ходить, это тревожить лошадь.

— Нътъ, ужъ я пойду. Мнъ хочется взглянуть.

— Пойдемъ, — все такъ же не открывая рта, нахмурившись, сказалъ англичанинъ и, размахивая локтями, пошелъ впередъ своею развинченною походкой.

Они вошли во дворикъ передъ баракомъ. Дежурный, въ чистой курткъ, нарядный молодцеватый мальчикъ, съ метлой въ рукъ, встрътилъ входившихъ и пошелъ за ними. Въ баракъ стояло иять лошадей по денникамъ, и Вронскій зналъ, что тутъ же нынче долженъ быть приведенъ и стоитъ его главный соперникъ, рыжій пятивершковый Гладіаторъ Махотина. Еще болъе, чъмъ свою лошадь, Вронскому хотълось вндъть Гладіатора, котораго онъ не видалъ; но Вронскій зналъ, что, по законамъ приличія конской охоты, не только нельзя видъть его, но неприлично и разспрашивать про него. Въ то время, когда онъ шелъ по коридору, мальчикъ отворилъ дверь во второй депинкъ налъво.

и Вронскій увидёль рыжую крупную лошадь и бёлыя ноги. Онь гналь, что это быль Гладіаторь, но съ чувствомъ человъка, отворачивающагося отъ чужого раскрытаго письма, онъ отвернулся и подошель къ деннику Фру-Фру.

- Здёсь лошадь Ма-к... Мак... никогда не могу выговорить это имя, - сказаль англичанинь черезь плечо, указывая большимъ, съ грязнымъ ногтемъ пальцемъ на денникъ Гладіатора.

— Махотина? Да, это мой одинъ серьезный соперникъ, —

сказаль Вронскій.

— Если бы вы вхали на немъ, — сказалъ англичанинъ, я бы за васъ держалъ.

— Фру-Фру нервиће, онъ сильнће, — сказалъ Вроискій,

улыбаясь отъ похвалы своей вздв.

— Съ препятствіями все дёло въ тоде и въ pluck, — сказаль

Pluck, то-есть энергіи и смілости, Вропскій не только чувствоваль въ себъ достаточно, но, что гораздо важнъе, онъ быль твердо убъждень, что ни у кого въ мірів не могло быть этого pluck больше, чъмъ у него.

— А вы върно внаете, что не нужно было большого потнънія? — Не нужно, — отвъчаль англичанинь. — Пожалуйста, не говорите громко. Лошадь волнуется, - прибавиль онь, кивая головой на запертый денникъ, передъ которымь они стояли

и гив слышалась перестановка ногь по соломв.

Онъ отвориль дверь, и Вронскій вошель въ слабо освёщенный изъ одного маленькаго окошечка денникъ. Въ денникъ, перебирая ногами по свежей соломе, стояла караковая лошадь съ намордникомъ. Оглядършись въ полусвътъ денника, Вронскій опить невольно обняль однимь общимь взглядомь всё стати своей любимой лошади. Фру-Фру была средняго роста лошадь и по статямь не безукоризненная. Она была вся узка костью: хотя ея грудина и сильно выдавалась впередъ, грудь была узка. Задъ былъ немного свислый, и въ ногахъ переднихъ и особенно заднихъ была значительная косоланина. Мышцы заднихъ и переднихъ ногъ не были особенно крупны, но зато въ подпругъ лошадь была необыкновенно широка, что особенно поражало теперь, при ея выдержив и поджаромъ животв. Кости ея ногь ниже колень казались не толще нальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя сбоку. Она вся, кром'в реберъ, какъ будто была сдавлена съ боковъ и вытянута въ глубину. Но у нея въ высшей степени было качество, заставляющее вабывать всв недостатки; это качество была провы,та кровь, которая сказывается, по англійскому выраженію.

Рѣзко выступающія мышцы нзъ-подъ сѣтки жиль, растянутой въ тонкой, подвижной и гладкой, какъ атласъ, кожѣ, казались столь же крѣпкими, какъ кость. Сухая голова ея съ выпуклыми, блестящими, веселыми глазами расширялась у храпа въ выдающіяся ноздри съ налитою внутри кровью перепонкой. Во всей фигурѣ и въ особенности въ головѣ ея было опредѣленное, энергическое и вмѣстѣ нѣжное выраженіе. Она была одно изъ тѣхъ животныхъ, которыя, кажется, не говорять только потому, что механическое устройство ихъ рта не позволяетъ имъ этого.

Вронскому, по крайней мъръ, показалось, что она поняла

все, что онъ теперь, глядя на нее, чувствоваль.

Какъ только Вронскій вошель къ ней, она глубоко втянула въ себя воздухъ и, скащивая свой выпуклый глазъ такъ, что облокъ налился кровью, съ противоположной стороны глядъла на вошедшихъ, потряхивая намордникомъ и упруго переступая съ ноги на ногу.

- Ну, воть видите, какъ она взволнована, - сказалъ англи-

чанинъ.

О, милая! О! — говориль Вронскій, подходя къ лошади

и уговаривая ее.

Но чёмь ближе онъ подходиль, тёмъ болёе она волновалась. Только когда онь подошель къ ея голове, она вдругь затихла, и мускулы ея затряслись подъ тонкою, нёжною шерстью. Вронскій погладиль ея крепкую шею, поправиль на остромь загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицомь къ ея растянутымъ тонкимъ, какъ крыло летучей мыши, ноздрямъ. Она звучно втянула и выпустила воздухъ изъ напряженныхъ поздрей, вздрогнувъ, прижала острое ухо и вытянула крепкую черную губу къ Вронскому, какъ бы желая поймать его за рукавъ. Но, вспомнивъ о намордникъ, она встряхнула имъ и опять начала переставлять одну за другой свои точеныя ножки.

— Успокойся, милая, успокойся! — сказаль онь, погладивь ее еще рукой по заду, и сь радостнымь сознанісмь, что лошадь въ самомъ хорошемь состояніи, вышель изъ денника.

Волненіе лошади сообщилось и Вронскому; онъ чувствоваль, что кровь приливала ему къ сердцу и что ему, такъ же какъ и лошади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно и весело.

— Ну, такъ я на васъ надъюсь, — сказаль онъ англичанину,—

въ шесть съ половиной на мъстъ.

— Все исправно, — сказалъ англичанинъ. — А вы куда вдеге, милордъ? — спросилъ онъ неожиданно, употребнвъ эго название my Lord, котораго онъ почти никогда не употреблять.

Вронскій съ удивленіемъ приподняль голову и посмотрёль, какъ онъ умёль смотрёль, не въ глаза, а на лобъ англичанина, удивляясь смёлости его вопроса. Но, понявъ, что англичанинъ, дёлая этотъ вопросъ, смотрёлъ на него не какъ на хозяина, но какъ на жокея, отвётилъ ему:

— Мнъ нужно къ Брянскому, я черезъ часъ буду дома.

«Который разъ мив двлають нынче этоть вопрось!» сказаль онь себв и покрасивль, что съ нимъ рвдко бывало. Англичанинъ внимательно посмотрвлъ на него и, какъ будто онъ зналъ, куда вдетъ Вронскій, прибавиль:

 Первое дёло быть спокойнымъ предъ ёздой, — сказалъ онъ, — не будьте не въ духѣ и ничѣмъ не разстраивайтесь.

— All right, — улыбаясь отвъчаль Вронскій и, вскочивь въ коляску, вельль такать въ Петергофь.

Едва онъ отъбхалъ нъсколько шаговъ, какъ туча, съ утра

угрожавшая дождемь, надвинулась, и хлынуль ливень.

«Плохо, — подумалъ Вронскій, поднимая верхъ коляски. — И то грязно было, а теперь совсёмъ болото будетъ». Сидя въ уединеніи закрытой коляски, онъ досталъ письмо матери и за-

писку брата и прочель ихъ.

Да, все это было то же и то же. Всв, его мать, его брать, всв находили нужнымъ вмешиваться въ его сердечныя дела. Это вмъщательство возбуждало въ немъ злобу - чувство, которое онъ ръдко испытывалъ. «Какое имъ дъло? Почему всякій считаеть своимъ долгомъ заботиться обо мив? И отчего они пристають ко мив? Оттого, что они видять, что это что-то такое, чего они не могуть понять. Если бы это была обыкновенная пошлая свътская связь, они бы оставили меня въ поков. Они чувствують, что это что-то другое, что это не игрушка и что эта женщина дороже для меня жизни. И это-то непонятно и потому досадно имъ. Какая ни есть и ни будеть наша судьба, мы ее сдёлали и мы на нее не жалуемся, -говориль онь, въ словъ мы соединяя себя съ Анною. - Нътъ, имъ надо научить насъ, какъ жить. Они и понятія не имъють о томъ, что такое счастіе, они не знають, что безь этой любви для нась нъть ни счастія, ни несчастія, — нъть жизни», думаль онь.

Онъ сердился на всёхъ за вмёшательство именно потому, что онь чувствоваль въ душё, что они, эти всё, были правы. Онъ чувствоваль, что любовь, связывавшая его съ Анной, не была минутное увлеченіе, которое пройдеть, какъ проходять свётскія связи, не оставивь другихъ слёдовь въ жизни того и другого, кромё пріятныхъ или непріятныхъ воспоминаній. Онь чувствоваль всю мучительность своего и ея положенія, всю труд-

пость при той выставленности для глазь всего свъта, въ которой они находились, скрывать свою любовь, лгать и обманывать; и лгать, обманывать, хитрить и постоянно думать о другихътогда, когда страсть, связывавшая ихъ, была такъ сильна, что они оба забывали обо всемъ другомъ, кромъ своей любен.

Онъ живо гепоминалъ всѣ тѣ часто повторяешіеся случан необходимости лжи и обмана, которые были такъ противны его натурѣ; вспомпилъ особенно живо пе разъ замѣченное въ ней чувство стыда за эту необходимость обмана и лжи. И онъ исиыталъ странное чувство, со времени его связи съ Анной иногда находившее на него. Это было чувство омерзѣнія къ чему-то: къ Алексѣю ли Александровичу, къ себѣ ли, ко всему ли свѣту,— онъ не зналъ хорошенько. Но онъ всегда отгонялъ отъ себя это странное чувство. И теперь, встряхнувшись, продолжалъ ходъ своихъ мыслей.

«Да, она прежде была несчастлива, но горда и спокойна; а теперь она не можеть быть спокойна и достойна, хотя она и не показываеть этого. Да, это нужно кончить», рішиль онь самъ съ собою.

И ему въ первый разъ пришла въ голову ясная мысль о томъ, что необходимо прекратить эту ложь, и чёмъ скорее, темъ лучше. «Бросить все ей и миё и скрыться куда-нибудь однимъ со свосю любовью», сказаль онъ себъ.

## XXII.

Ливень быль непродолжительный, и, когда Вропскій подътізжаль на всей рыси коренного, вытягиваьшаго скакавшихь уже безь вожжей по грязи пристяжныхь, солнце опять выгляпуло, и крыши дачь, старыя лины садовь по объимь сторонамь главной улицы блестёли мокрымь блескомь, и съ вётвей весело канала, а съ крышь бёжала вода. Онъ не думаль уже о томь, какь этоть ливень испортить гипподромь, но теперь радовался тому, что, благодаря этому дождю, навёрное застанеть ее дома и одну, такь какь онь зналь, что Алексёй Александровичь, педавно верпувшійся съ водь, не переёзжаль изъ Петербурга.

Надъясь застать ее одну, Вронскій, какъ опъ и всегда дълалъ это, чтобы меньше обратить на себя вниманія, слъзъ, пе переважая мостика, и пошелъ пъшкомъ. Опъ не пошель на

крыльцо съ улицы, но вошелъ во дворъ.

- Баринъ прівхаль? - спросиль онь у садовника.

— Никакъ нътъ. Барыня дома. Да вы съ крыльца пожадуйте; тамъ люди есть, отопруть, — отвъчаль садовникъ.

- Нъть, я изъ сада пройду.

И, убъдившись, что она одна, и желая застать ее врасилохъ, такъ какъ онъ не объщался быть нынче и она върно не думала, что онъ прівдеть предъ скачками, онъ пошель, придерживая саблю и осторожно шагая по неску дорожки, обсаженной цвътами, къ террасъ, выходившей въ садъ. Вронскій теперь забыль все, что онъ думаль дорогой о тяжести и трудности своего ноложенія. Онъ думаль объ одномь: что сейчасъ увидить ее не въ одномь воображеніи, но живую, всю, какая она есть въ дъйствительности. Онъ уже входиль, ступая во всю ногу, чтобы не шумъть, по отлогимь ступенямь террасы, когда вдругь вспомниль то, что онъ всегда забываль, и то, что составляло самую мучительную сторону его отношеній къ ней. — ея сына, съ его вопрошающимь, противнымь, какъ ему казалось, взглядомь.

Мальчикь этотъ чаще всёхъ другихъ былъ номёхой ихъ отношеній. Когда онъ былъ тутъ, ни Вронскій, ни Анна не только не позволяли себё говорить о чемъ-нибудь такомъ, чего бы они не могли повторить при всёхъ, но они не позволяли себё даже и намеками говорить то, чего бы мальчикъ не понялъ. Они не сговаривались объ этомъ, но это установилось само собой. Они считали бы оскорбленіемъ самихъ себя обманывать этого ребенка. При немъ они говорили между собой, какъ знажомые. Но, несмотря на эту осторожность, Вронскій часто видъль устремленный на него, внимательный и недоумёвающій взглядъ ребенка и странную робость, неровность, то ласку, то холодность и застёнчивость въ отношеніи къ себё этого мальчика. Какъ будто ребенокъ чувствоваль, что между этимъ человёкомъ и его матерью есть какое-то важное отношеніе, значенія котораго онъ понять не можеть.

Дѣйствительно, мальчикъ чувствовалъ, что онъ не можетъ понять этого отношенія, и силился и не могъ уяснить себѣ то чувство, которое онъ долженъ имѣть къ этому человѣку. Съ чуткостью ребенка къ проявленію чувства онъ ясно видѣлъ, что отецъ, гувернантка, няня—всѣ не только не любили, но съ отвращеніемъ и страхомъ смотрѣли на Вронскаго, хотя и ничего не говорили про него, а что мать смотрѣла на него какъ

на лучшаго друга.

«Что же это значить? Кто опъ такой? Какъ надо любить его? Если я не понимаю, я виновать, или я глуный или дурной мальчикь», думаль ребеновъ, и отъ этого происходили его непытующее, вопросительное, отчасти непріязненное выраженіе, и

робость, и неровность, которыя такъ стъсняли Вронскаго. Присутствие этого ребенка всегда и пензывано во Вронскомъ то стравное чувство безпричиннаго омерзвийя, которое онъ ненытыванъ послъднее время. Присутствие этого ребенка вызывало во Вронскомъ и въ Аниъ чувство, подобное чувству мореплавателя, видящаго по компасу, что направление, по которому онъ быстро движется, далеко расходится съ надлежащимъ, но что остановить движение не въ его силахъ, что каждая минута удаляетъ его больше и больше и что признаться себъ въ отступлении отъ должнаго направления — все равно, что признаться въ погибели.

Ребенокъ этотъ со своимъ наивнимъ взглядомъ на жизнь быль компасъ, который показывалъ имъ степень ихъ отклоненія отъ того, что они знали, но не хотёли знать.

На этоть разъ Сережи не было дома, и она была совершенно одна и сидёла на террасё, ожидая возвращенія сына, ушедшаго гулять и застигнутаго дождемь. Она послала человёка и дёвушку искать его и сидёла ожидая. Одётая въ бёлое съ широкимъ шитьемъ платье, она сидёла въ углу террасы за цвётами и не слыхала его. Склонивъ свою чернокурчавую голову, она прижала лобъ къ холодной лейкъ, стояьшей на перилахъ, и объими своими прекрасными руками со столь знакомыми ему кольцами придерживала лейку. Красота всей ея фигуры, головы, шеи, рукъ каждый разъ, какъ неожиданностью, поражала Вронскаго. Онъ остановился, съ восхащеніемъ глядя на нее. Но только что онъ хотёль ступить шагъ, чтобы приблизиться къ ней, она уже почувствовала его приближеніе, оттолкнула лейку и повернула къ нему свое разгоряченное лицо.

- Что съ вами? Вы нездоровы? сказаль онъ по-французски, подходя къ ней. Онъ хотъль подбъжать къ ней, но, вспомнивъ, что могли быть посторонніе, оглянулся на балконную дверь и покраснъль, какъ онъ всякій разъ краснъль, чувствуя, что долженъ бояться и оглядываться.
- Нътъ, я здорова, сказала она, вставая и кръпко пожимая его протянутую руку. Я не ждала... тебя.

- Воже мой! какія холодныя руки! - сказаль онь.

— Ты испугалъ меня, — сказала она. — Я одна и жду Сережу, они пошель гулять; они отсюда придуть.

Но, несмотря на то, что она старалась быть спокойна, губы ея тряслись.

— Простите меня, что я пріфхаль, но я не могь провести дня, не видавь вась, — продолжаль онь по-французски, какъ онъ всегда говорилъ, избъгая невозможно-холоднаго между ними вы и опаснаго ты по-русски.

— За что жъ простить? Я такъ рада!

— Но вы нездоровы или огорчены, — продолжаль онъ, не выпуская ея руки и нагибаясь надъ нею. — О чемъ вы думали?

— Все объ одномъ, — сказала она съ улыбкой.

Она говорила правду. Когда бы, въ какую бы минуту ни спросили ее, о чемъ она думала, она безъ ошибки могла отвътить: объ одномъ, о своемъ счастіи и о своемъ несчастіи. Она думала теперь именно, когда онъ засталь ее, вотъ о чемъ: думала, почему для другихъ, для Бетси, напримъръ (она знала ея скрытую для свъта связь съ Тушкевичемъ), все это было легко, а для нея такъ мучительно. Нынче эта мысль, по нъкоторымъ соображеніямъ, особенно мучила ее. Она спросила его о скачкахъ. Онъ отвъчалъ ей и, видя, что она взволнована, стараясь развлечь ее, сталъ разсказывать ей самымъ простымъ тономъ подробности приготовленій къ скачкамъ.

«Сказать или не сказать? — думала она, глядя въ его спокойные, ласковые глаза. — Онъ такъ счастливъ, такъ занятъ своими скачками, что не пойметъ этого, какъ надо, не пойметъ всего

значенія для нась этого событія».

— Но вы не сказали, о чемъ вы думали, когда я вошелъ, — сказалъ онъ, прервавъ свой разсказъ, — пожалуйста, скажите!

Она не отвъчала и, склониет немного голову, смотръла на него исподлобья вопросительно своими блестящими изъ-за длинныхъ ръсницъ глазами. Рука ея, игравшая сорваннымъ листомъ, дрожала. Онъ видълъ это, и лицо его выразило ту покорность, рабскую преданность, которая такъ подкупала ее.

— Я вижу, что случилось что-то. Развъ я могу быть минуту спокоенъ, зная, что у васъ есть горе, котораго я не раздъляю?

Скажите, ради Бога! - умоляюще повториль онъ.

«Да, я не прощу ему, если онъ не пойметь всего значенія этого. Лучше не говорить, зачёмъ испытывать?» думала она, есе такъ же глядя на него и чувствуя, что рука ея сь листкомъ все больше и больше трясется.

Ради Бога! — повторилъ онъ, взявъ ея руку.

— Сказать?

— Да, да, да....

- Я беременна, -сказала она тихо, медленно.

Листокъ въ ея рукъ задрожалъ еще сильнъе, но она не спускала съ него глазъ, чтобы видъть, какъ онъ приметъ это. Онъ поблъднълъ, хотълъ что-то сказать, но остановился, выпустилъ

ея руку и опустиль голову. «Да, онь поняль все значение этого

событія», подумала она и благодарно пожала ему руку.

Но она ошиблась въ томъ, что онъ понялъ значение извъстия такъ, какъ она, женщина, его понимала. При этомъ извъстии онъ съ удесятеренною силой почувствовалъ припадокъ этого страннаго, находившаго на него чувства омерзѣнія къ кому-то; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ понялъ, что тотъ кризисъ, котораго онъ желалъ, наступилъ теперь, что нельзя болѣе скрытъ отъ мужа и необходимо такъ или иначе разорвать скорѣе это неестественное положеніе. Но, кромѣ того, ея волиеніе физически сообщалось ему. Онъ взглянулъ на нее умиленнымъ, покорнымъ взглядомъ, поцѣловалъ ея руку, всталъ и молча прошелся по террасѣ.

— Да,—сказаль онь, ръшительно подходя къ ней.—Ни я, ни вы не смотръли на наши отношенія, какъ на игрушку, а теперь наша судьба ръшена. Необходимо кончить,—сказаль

онъ, оглядываясь, ту ложь, въ которой мы живемъ.

— Кончить? Какъ же кончить, Алексъй?—скагала она тихо. Она успокоилась теперь, и лицо ея сіяло нъжною улыбкой.

- Оставить мужа и соединить нашу жизнь.

— Она соединена и такъ, чуть слышно отвъчала она.

- Да, но совсемъ, совсемъ.

— Но какъ, Алексъй, научи меня, какъ?—сказала она съ грустною насмъшкой надъ безвыходностью своего положенія.— Развъ есть выходь изъ такого положенія? Развъ я не жена своего мужа?

— Изъ всякаго положенія есть выходь. Нужно рёшиться, сказаль онь. — Все лучше, чёмь то положеніе, въ которомь ты живешь. Я вёдь вижу, какъ ты мучаешься всёмъ,—и свё-

томъ, и сыномъ, и мужемъ.

- Ахъ, только не мужемъ, -съ простою усмъшкой сказала

она.—Я не знаю, я не думаю о немъ. Его нътъ.

— Ты говоришь пе искренно. Я знаю тебя. Ты мучаешься и о немъ.

— Да онъ и не знаетъ, — сказала она, и вдругъ яркая краска стала выступать на ея лицо; щеки, лобъ, шея ея покраснъли, и слезы стыда выступили ей на глаза. — Да и не будемъ говорить о немъ.

#### XXIII.

Вронскій уже нѣсколко разъ пытался, хотя и не такъ рѣшительно, какъ теперь, наводить ее на обсужденіе своего положенія и каждый разъ сталкивался съ тою поверхностью и легкоотью сужденій, съ которою она теперь отвічала на его вызовь. Какъ будто было тто-то въ этомъ такое, чего она не могла или не хотіла уяснить себі, какъ будто, какъ только она начинала говорить про это, она, настоящая Анна, уходила куда-то въ себя и выступала другая, странная, чуждая ему женщина, которой онъ не любилъ и боядся и которая давала ему отпоръ. Но нынче онъ рішился высказать все.

— Знаеть ли онь, или нёть, — сказаль Вронскій своимъ обычнымь твердымь и спокойнымь топомь, — знаеть ли онь, или нёть, намь до этого дёла нёть. Мы не можемь... вы не

можете такъ оставаться, особенно теперь.

— Что же дёлать по-вашему?—спросила она съ тою же легкою насмёшливостью. Ей, которая такъ боялась, чтобъ онъ не принялъ легко ея беременность, теперь было досадно за то, что опъ изъ этого выводиль необходимость предпринять что-то.

- Объявить ему все и оставить его.

- Очень хорошо; положимъ, что я сдёлаю это, сказала она. Вы знаете, что изъ этого будеть? Я впередъ все разскажу, -и злой свёть зажегся въ ея за минуту предъ этимъ нежныхъ глазахъ. «А. вы любите другого и вступили съ нимъ въ преступную связь? (Она, представляя мужа, сдълала точно такъ, какъ это дълаль Алексъй Александровичь, ударение на словъ преступную.) Я предупреждаль вась о послёдствіяхь въ религіозномъ, гражданскомъ и семейномъ отношеніяхъ. Вы не послушали меня. Теперь я не могу отдать позору свое имя... - и своего сына, хотъла она сказать, но сыномъ она не могла шутить...-позору свое имя», и еще что-нибудь въ такомъ родъ,добавила она. Вообще, онъ скажеть со своею государственною манерой и съ ясностью и точностью, что онъ не можетъ отпустить меня, но приметь зависящія оть него міры остановить скандаль. И сдулаеть спокойно, аккуратно то, что скажеть. Вотъ что будеть. Это не человъкъ, а машина, и злая машина, когда разсердится, прибавила она, вспоминая при этомъ Алексвя Александровича со всёми подробностями его фигуры, манеры говорить и въ вину ставя ему все, что только могла она найти въ немъ нехорошаго, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которою она была предъ нимъ виновата.
- Но, Анна, сказалъ Вронскій убъдительнымъ, мягкимъ голосомъ, стараясь уснокоить ее,—все-таки необходимо сказать ему, а потомъ уже руководиться тъмъ, что онъ предприметъ.

— Что жь, бъжать?

— Отчего жъ-и не бъжать. Я не вижу возможности продолжать это... И не для себя,—я вижу, что вы страдаете.

- Да, бъжать и мнъ сдълаться вашею любовницей, злобно сказала она.
  - Анна, укоризненно-и жино проговориль онъ.

— Да, продолжала она, сдёлаться вашею любовницей и погубить все...

Она опять хотёла сказать: сына, но не могла выговорить этого слова.

Вронскій не могъ понять, какъ опа со своею сильною, честною натурой могла переносить это положеніе обмана и не желать выйти изъ него; но онъ не догадывался, что главная причина этого было то слово сымъ, котораго она не могла выговорить. Когда она думала о сынъ и его будущихъ отношеніяхъ къ бросившей его отца матери, ей такъ становилось страшно за то, что она сдълала, что она не разсуждала, а, какъ женщина, старалась только успокоить себя лживыми разсужденіями и словами, съ тъмъ, чтобы все оставалось по-старому и чтобы можно было забыть про страшный вопросъ, что будеть съ сыномъ.

— Я прошу тебя, я умоляю тебя,—вдругь совсёмъ другимъ, искреннимъ и нёжнымъ, тономъ сказала она, взявъ его за руку,—никогда не говори со мной объ этомъ!

— Но, Апна...

- Никогда. Предоставь мив. Всю низость, весь ужась своего положенія я знаю; но это не такъ легко рішить, какъ ты думаєть. И предоставь мив, и слушайся меня. Никогда со мной не говори объ этомъ. Об'єщаєть ты мив?.. Ніть, ніть, обівшай!..
- Я все объщаю, но я не могу быть спокоенъ, особенно послъ того, что ты сказала. Я не могу быть спокоенъ, когда ты не можешь быть спокойна...
- Я?—повторила она.—Да, я мучаюсь иногда; но это пройдеть, если ты никогда не будешь говорить со мной обь этомъ. Когда ты говоришь со мной объ этомъ, тогда только это меня мучаеть.
  - Я не понимаю, сказаль онъ.

— Я знаю, —перебила она его, — какъ тяжело твоей честной натуръ лгать, и жалъю тебя. Я часто думаю, какъ для меня ты погубилъ свою жизнь.

— Я то же самое сейчась думаль,—сказаль онь:—какъ изъва меня ты могла пожертвовать всёмь? Я не могу простить себё то, что ты несчастлива.

— Я несчастлива?—сказала она, приближаясь нъ нему и съ восторженною улыбкой глядя на него,— я — какъ голодный человъкъ, которому дали ъсть. Можеть быть, ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно ему, но онъ не несчастливъ. Я несчастлива? Нътъ, вотъ мое счастіе...

Она услыхала голосъ приближающагося сына и, окинувъ быстрымъ взглядомъ террасу, порывисто встала. Взглядъ ея зажегся знакомымъ ему огнемъ, она быстрымъ движеніемъ подняла свои красивыя, покрытыя кольцами руки, взяла его за голову, посмотръла на него долгимъ взглядомъ и, приблизивъ свое лицо съ открытыми, улыбающимися губами, быстро поцъловала его ротъ и оба глаза и оттолкнула. Она хотъла идти, но онъ удержалъ ее.

- Когда? проговорилъ онъ шопотомъ, восторженно глядя на нее.
- Нынче въ часъ, —прошептала она и, тяжело вздохнувъ, пошла своимъ легкимъ и быстрымъ шагомъ навстръчу сыну.

Сережу дождь засталь въ большомъ саду, и они съ няней

просидели въ беседке.

— Ну, до свиданья, — сказала она Вронскому. — Теперь скоро надо на скачки. Бетси объщала заъхать за мной.

Вронскій, взглянувъ на часы, поспѣшно уѣхалъ.

#### XXIV.

Когда Вронскій смотр'єль на часы на балкон Карениныхь. онъ былъ такъ растревоженъ и занятъ своими мыслями, что видълъ стрълки на циферблатъ, но не могъ понять, который часъ. Онъ вышелъ на шоссе и направился, осторожно ступая по грязи, къ своей коляскъ. Онъ быль до такой степени переполненъ чувствомъ къ Аннъ, что и не думалъ о томъ, который часъ и есть ли ему еще время вхать къ Брянскому. У него оставалась, какъ это часто бываеть, только внъшняя способность памяти, указывающая, что вслёдь за чёмь рёшено сдёлать. Онъ подошелъ къ своему кучеру, задремавшему на козлахъ въ косой уже тени густой лины, полюбовался переливающимися столбами толкачиковъ, мошекъ, вившихся надъ потными лошадьми, и, разбудивъ кучера, вскочилъ въ коляску и велълъ ъхать къ Брянскому. Только отътхавъ верстъ семь, онъ настолько опомнился, что посмотрёль на часы и поняль, что было половина тестого и что онъ опоздалъ.

Въ этотъ день было нѣсколько скачекъ: скачка конвойныхъ, потомъ двухверстная офицерская, четырехверстная и та скачка, въ которой онъ скакалъ. Къ своей скачкѣ онъ могъ посиѣть, но если онъ поёдеть къ Брянскому, то онъ только-только прівдеть, и прівдеть, когда уже будеть весь Дворь. Это было нехорошо. Но онъ даль Брянскому слово быть у него и потому ръшиль вхать дальше, приказавь кучеру не жальть тройки.

Онъ прівхаль къ Брянскому, пробыль у него пять минуть и поскакаль назадь. Эта быстрая взда успоконла его. Все тяжелое, что было въ его отношеніяхъ къ Аннв, вся неопредвленность, оставшаяся послв ихъ разговора, все выскочило изъ его головы; онъ съ наслажденіемъ и волнепіемъ думаль теперь о скачкв, о томъ, что онъ все-таки поспветь, и изредка ожиданіе счастія-свиданія нынвшней ночи вспыхивало яркимъ свётомъ въ его воображеніи.

Чувство предстоящей скачки все болье и болье охватывало его, по мъръ того, какъ онъ въвзжаль дальше и дальше въ атмосферу скачекъ, обгоняя экипажи тавшихъ съ дачь и изъ

Петербурга на скачки.

На его квартиръ никого уже не было дома,—всъ были на скачкахъ, и лакей его дожидался у воротъ. Пока онъ переодъвался, лакей сообщилъ ему, что уже начались вторыя скачки, что приходило много господъ спрашивать про него и изъ конюш-

ни два раза прибъгалъ мальчикъ.

Переодъвшись безъ торопливости (онъ никогда не торопился и не терялъ самообладанія), Вронскій вельлъ тать къ баракамъ. Огъ бараковъ ему уже были видны море экипажей, пъшеходовъ, солдатъ, окружавшихъ гипподромъ, и кипящія народомъ бестаки. Шли, втроятно, вторыя скачки, потому что въ то время, какъ онъ входилъ въ баракъ, онъ слышалъ звонокъ. Подходя къ конюшить, онъ встрътился съ бълоногимъ рыжимъ Гладіаторомъ Махотина, котораго въ оранжевой съ синимъ попонъ съ кажущимися огромными, отороченными синимъ, ушами вели на гипподромъ.

— Гдъ Кордъ? — спросилъ онъ у конюха.

— Въ конюшит, стдлаютъ.

Въ отворенномъ денникъ Фру-Фру уже была осъдлана. Ее собпрались выводить.

— He опоздалъ?

— All right! All right! Все исправно, все исправно, прого-

ворилъ англичанинъ, — не будьте взволнованы.

Вронскій еще разъ окинуль взглядомь прелестныя, любимыя формы лошади, дрожавшей всёмь тёломь, и, съ трудомь оторвавшись отъ этого зрёлища, вышель изъ барака. Онь подъёхаль къ бесёдкамь въ самое выгодное время, для того, чтобы не обратить па себя ничьего вниманія. Только что кончилась

двухверстная скачка, и всё глаза были устремлены на кавалергарда впереди и лейбъ-гусара свади, изъ послёднихъ силъ погонявшихъ лошадей и подходившихъ къ столбу. Изъ середины и извит круга всё тёснились къ столбу, и кавалергардская группа солдатъ и офицеровъ громкими возгласами выражала радость ожидаемаго торжества своего офицера и товарища. Вронскій незамётно вошелъ въ середину толпы почти въ то самов время, какъ раздался звонокъ, оканчивающій скачки, и высокій, забрызганный грязью кавалергардъ, пришедшій первымъ, опустигшись на сёдло, сталъ спускать поводья своему сёрому, потемнёршему отъ пота, тяжело дышащему жеребцу.

Жеребець, съ усиліемъ тыкаясь ногами, укоротиль быстрый ходь своего большого тёла, и кавалергардскій офицерь, какъ человёкь, проснувшійся оть тяжелаго сна, оглянулся кругомь и съ трудомъ улыбнулся. Толпа своихъ и чужихъ окру-

жила его.

Вронскій умышленно избігаль той избранной, великосвітской толны, которая сдержанно и свободно двигалась и переговаривалась передъ бесідками. Онъ узналь, что тамь была и Каренина, и Бетси, и жена его брата, и нарочно, чтобы не развлечься, не подходиль къ нимъ. Но безпрестанно встрічавшіеся внакомые останавливали его, разсказывали ему подробности бывщихъ скачекъ и разспрашивали его, почему оць оноздаль.

Въ то время, какъ скакавшіе были призваны въ бесёдку для полученія призовъ и всё обратились туда, старшій братъ Вронскаго, Александръ, полковникъ съ эксельбантами, невысокій ростомъ, такой же коренастый, какъ и Алексёй, но болёе красивый и румяный, съ краснымъ носомъ и пьянымъ, откры-

тымъ лицомъ, подошелъ къ нему.

— Ты получиль мою записку?—сказаль онь.—Тебя никогда не найдешь.

Александръ Вронскій, несмотря на разгульную, въ особенности пьяную жизнь, по которой онъ быль извъстень, быль вполнъ

придворный человѣкъ.

Онъ теперь, говоря съ братомъ о непріятной весьма для него вещи, зная, что глаза многихъ могуть быть устремлены на нихъ, имѣлъ видъ улыбающійся, какъ будто о чемъ-нибудь неважномъ шутилъ съ братомъ.

- Я получиль и, право, не понимаю, о чемь ты засотишь-

ся, сказаль Алексьй.

— Я о томъ забочусь, что сейчасъ мив было замичено, что тебя ивтъ и что въ понедвльникъ тебя встритили въ Петергофв.

- Есть дёла, которыя подлежать обсуждению только тёхь, кто прямо въ нихъ заинтересованъ, и то дёло, о которомъ ты такъ заботишься, такое...
  - Да, но тогда не служать, не...

- Я тебя прошу не вившиваться, и только.

Нахмуренное лицо Алексъя Вропскаго поблъднъло, и выдающаяся нижняя челюсть его дрогнула, что съ нимъ бывало ръдко. Онъ, какъ человъкъ съ очень добрымъ сердцемъ, сердился ръдко, но когда сердился и когда у него дрожалъ подбородокъ, то, какъ это и зналъ Александръ Вропскій, онъ былъ опасенъ. Александръ Вропскій весело улыбнулся.

— Я только хотъль передать цисьмо матушки. Отвъчай ей и не разстранвайся передъ тздой. Воппе chance, — прибавиль

онъ улыбаясь и отошель отъ него.

Но вслъдъ за нимъ опять дружеское привътствіе остановило Вронскаго.

- Не хочешь знать пріятелей! Здравствуй, mon cher!—заговориль Степань Аркадьевичь, и здёсь, среди этого петербургскаго блеска, не менёе, чёмь въ Москей, блистая своимъ румянымъ лицомъ и лоснящимися расчесанными бакенбардами.— Вчера пріёхалъ и очень радъ, что увижу твое торжество. Когда увидимся?
- Заходи завтра въ артель,—сказалъ Вронскій и, пожавъ его, извиняясь, за рукавъ пальто, отошелъ въ средину гиц-подрома, куда уже вводили лошадей для большой скачки съ препятствіями.

Потныя, измученныя скакавшія лошади, провожаемыя конюхами, уводились домой, и одна за другой появлялись новыя къ предстоящей скачкі, свіжія, большею частью англійскія лошаци, въ капорахъ, со своими поддернутыми животами, похожія на странныхъ огромныхъ птиць. Направо водили поджарую красавицу Фру-Фру, которая, какъ на пружинахъ, переступала на своихъ эластичныхъ и довольно длинныхъ бабкахъ. Недалеко отъ нея снимали-попону съ лопоухаго Гладіатора. Крупныя, прелестныя, совершенно правильныя формы жеребла съ чудеснымъ задомъ и необычайно короткими, надъ самыми копытами сидівшими бабками певольпо останавливали на себів винманіе Вронскаго. Онъ хотіль подойти къ своей лошади, по его онять задержаль знакомый.

— А вотъ Каренинъ, сказалъ ему знакомый, съ которымъ онъ разговаривалъ. Ищетъ жену, а она въ срединъ бесъдки. Вы не видали ея?

— Нѣтъ, не видалъ, — отвѣчалъ Вронскій и, не оглянувшись даже на бесѣдку, въ которой ему указывали на Каренину, по-

дошель къ своей лошади.

Не успѣлъ Вронскій посмотрѣть сѣдло, о которомъ надо было сдѣлать распоряженіе, какъ скачущихъ позвали къ бесѣдкѣ для выниманія номеровъ и отправленія. Съ серьезными, строгими, многіе съ блѣдными лицами, семнадцать человѣкъ офицеровъ сошлись къ бесѣдкѣ и разобрали номера. Вронскому достался

7-й номеръ. Послышалось: «садиться!»

Чувствуя, что онъ вмѣстѣ съ другими скачущими составляетъ центръ, на который устремлены всѣ глаза, Вронскій въ напряженномъ состояніи, въ которомъ онъ обыкновенно дѣлался медлителенъ и спокоенъ въ движсніяхъ, подошелъ къ своей лошади. Кордъ для торжества скачекъ одѣлся въ свой нарадный костюмъ: черный застегнутый сюртукъ, туго накрахмаленные соротнички, подпиравшіе ему щеки, и въ круглую, черную шляпу и ботфорты. Онъ былъ, какъ и всегда, спокоенъ и важенъ и самъ держалъ за оба повода лошадь, стоя передъ ней. Фруфру продолжала дрожать, какъ въ лихорадкѣ. Полный офия глазъ ея косился на подходившаго Вронскаго. Вронскій подсунуль налецъ подъ подпругу. Лошадь покосилась сильнѣе, оскалилась и прижала ухо. Англичанинъ поморщился губами, желая выразить улыбку надъ тѣмъ, что повѣряли его сѣдланье.

- Садитесь: меньше будете волноваться.

Вронскій оглянулся въ последній разъ на своихъ соперниковъ. Онъ зналъ, что на вздв опъ уже пе увидить ихъ. Двое уже Фхали впередъ къ мъсту, откуда должны были пускать. Гальцинъ, одинъ изъ опасныхъ соперниковъ и пріятель Вропскаго, вертълся вокругъ гнъдого жеребца, не дававшаго садиться. Маленькій лейбъ-гусарь въ узкихъ рейтузахъ фхаль галономъ, согнуещись, какъ котъ, на крупу изъ желанія подражать англичанамь. Киязь Кузовлевь сидёль блёдный на своей кровной, Грабовскаго завода, кобыль, и англичанинь вель ее подъ уздцы. Вронскій и всё его товариши знали Кузовлева и его особенность «слабыхъ» нервовъ и страшнаго самолюбія. Они знали, что онъ боялся всего, боялся вздить на фронтовой лешади; но теперь, именно потому, что это было страшно, потому, что люди ломали себъ шен и что у каждаго препятствія стояли докторъ, лазаретная фура съ нашитымъ крестомъ и сестрою милосердія, онъ решился скакать. Они встретились глазами, и Вронскій ласково и одобрительно цодмигнуль ему. Одного только онъ не видаль-главнаго соперника, Махотина на Гладіаторъ.

— Не торопитесь, — сказалъ Кордъ Вронскому, — и помните одно: не задерживайте у препятствій и не посылайте, давайте ей выбирать, какъ она хочеть.

— Хорошо, хорошо, — сказаль Вронскій, взявшись за поводья.

— Если можно, ведите скачку; по не отчанвайтесь до послед-

ней минуты, если бы вы были и сзади.

Лошадь не усивла двинуться, какъ Вропскій гибкимъ и сильнымъ движеніемъ сталъ въ стальное зазубренное стремя и легко, твердо положилъ свое сбитое тѣло на скринящее кожей сѣдло. Взявъ правою ногой стремя, опъ привычнымъ жестомъ уравнялъ между џальцами двойные поводья, и Кордъ пустилъ руки. Какъ будто не зная, какою прежде ступить ногой, Фру-Фру, вытягивая длинною шеей поводья, тропулась, какъ на пружинахъ, покачивая сѣдока на своей гибкой спинѣ. Кордъ, прибавляя шага, шелъ за нимъ. Взволнованная лошадь то съ той, то съ другой стороны, стараясь обмануть сѣдока, вытягивала поводья, и Вронскій тшетно голосомъ и рукой стараяся успоконть ее.

Опи уже подходили къ запруженной ръкъ, направляясь къ тому мъсту, откуда должны были пускать ихъ. Многіе изъ скачущихъ были впереди, многіе сзади, какъ вдругъ Вронскій услыхалъ сзади себя по грязи дороги звуки галопа лошади, и его обогналъ Махотинъ на своемъ бълоногомъ, лопоухомъ Гладіаторъ. Махотинъ улыбнулся, выставляя свои длинные зубы, но Вронскій сердито взглянулъ на него. Онъ не любилъ его вообще, теперь же считалъ его самымъ опаснымъ соперникомъ, и ему досадно стало на него, что онъ проскакалъ мимо, разгорячивъ его лошадь. Фру-Фру вскинула лъвую ногу на галопъ, сдълала два прыжка и, сердясь на натяпутые поводья, перешла на тряскую рысь, вскидывавшую съдока. Кордъ тоже нахмурился и почти бъжалъ иноходью за Вронскимъ.

## XXV.

Всёхъ офицеровъ скакало семнадцать человёкъ. Скачки должны были происходить на большомъ четырехверстномъ эллиптической формы кругу передъ бесёдкой. На этомъ кругу были устроены девять препятствій: рёка, большой, въ два аршина глухой барьеръ передъ самою бесёдкой, канава сухая, канава съ водой, косогоръ, прландская банкетка, состоящая (одно изъ самыхъ трудныхъ препятствій) изъ вала, утыканнаго хворостомъ, за которымъ—невидная для лошади—была еще ка-

нава, такъ что лошадь должна была перепрыгнуть оба препятствія или убиться, потомъ еще двѣ канавы—съ водой и одна сухая, и конецъ скачки былъ противъ бесѣдки. Но начинались скачки не съ круга, а за сто саженъ въ сторонѣ отъ него, и на этомъ разстояніи было первое препятствіе—запруженная рѣка въ три аршина шириной, которую ѣздоки по произволу могли перепрыгивать или переѣзжать въ бродъ.

Раза три твароки выравнивались, но каждый разъ высовывалась чья-пибудь лошадь, и нужно было затважать опять сначала. Зпатокъ пусканія, полковникъ Сестринъ, начиналь уже сердиться, когда, наконецъ, въ четвертый разъ крикнулъ: «по-

шель!»—и ъздоки тропулись.

Всв глаза, всв бинокли были обращены на пеструю кучку

всадинковъ, въ то время, какъ они выравнивались.

«Пустили! скачутъ!» послышалось со всёхъ сторонъ послё

тишины ожиданія.

И кучки и одинокіе пітеходы стали перебітать съ міста на місто, чтобы лучше видіть. Въ первую же минуту собранная кучка всадниковъ растянулась, и видно было, какъ они по два, по три в одинъ за другимъ близятся къ ріжів. Для зрителей казалось, что они всі поскакали вмісті, по для іздоковь были секупды разницы, иміте для пихъ большое зпаченіе.

Взволнованная и слишкомъ первиая Фру-Фру потеряла первый моментъ, и нѣсколько лошадей взяли съ мѣста прежде ея, но, еще пе доскакивая до рѣки, Вропскій изо всѣхъ силъ сдерживая влегшую въ поводья лошадь, легко обошелъ трехъ и впереди его оставался только рыжій Гладіаторъ Махотина, ровпо и легко отбивавшій задомъ передь самимъ Вропскимъ, и еще впереди всѣхъ прелестная Діана, песшая ни живого, ни мертваго Кузовлева.

Въ пергыя минуты Вропскій еще не владълъ пи собою, ни лошадью. Онъ до перваго препятствія—ръки—пе могъ руково-

дить движеніями лошади.

Гладіаторъ и Діана подходили вмістів и почти въ одинъ и тотъ же моменть—разъ-разъ, поднялись надъ-рівкой и перелетьли на другую сторону; незамітно, какъ бы летя, взвилась за ними Фру-Фру; по въ то же самое время, какъ Вронскій чувотвоваль себя на воздухів, онъ вдругъ увидаль почти подъ ногами своей лошади Кузовлега, который барахтался съ Діаной на той сторонів рівки. (Кузовлевъ пустилъ поводья послів прыжка, и лошадь полстіла съ нимъ черезъ голову.) Подробности эти Вронскій узналъ уже послів, теперь же онъ видівль только то, что прямо подъ ноги, куда должна стать Фру-Фру,

можеть попасть нога или голова Діаны. Но Фру-Фру, какъ падающая кошка, сдёлала на прыжкё усиліе ногами и спиной и, миновавъ лошадь, понеслась дальше.

«О, милая!» подумаль Вронскій.

После реки Вронскій овладель вполне лошадью и сталь удерживать ее, намереваясь перейти большой барьерь позади Махотина и уже на следующей безпрепятственной дистанціи сажень вы двёсти попытаться обойти его.

Большой барьеръ стоялъ передъ самою царскою бесѣдкой. Государь, и весь Дворъ, и толпы народа—всѣ смотрѣли на нихъ,— на него и на шелшаго на лошадь дистанціи впереди Махотина, когда они подходили къ чорту (такъ назывался глухой барьеръ). Вронскій чувствоваль эти паправленные на него со всѣхъ сторонъ глаза, но онъ ничего не видѣлъ, кромѣ ушей и шеи своей лошади, бѣжавшей ему навстрѣчу земли и крупа, и бѣлыхъ ногъ Гладіатора, быстро отбивавшихъ тактъ впереди его и остававшихся все въ одномъ и томъ же разстояніи. Гладіаторъ поднялся, не стукнувъ ничѣмъ, взмахнулъ короткимъ хвостомъ и исчезъ изъ глазъ Вронскаго.

— Браво!-сказаль чей-то голось.

Въ то же міновеніе подъ глазами Вронскаго, передъ нимъ самимъ мелькнули доски барьера. Безъ малѣйшей перемѣны движенія лошадь взвилась подъ нимъ; доски скрылись, и только свади стукнуло что-то. Разгоряченная шедшимъ впереди Гладіаторомъ лошадь подпялась слишкомъ рано предъ барьеромъ и стукнула о него заднимъ копытомъ. Но ходъ ея не измѣпился, и Вропскій, получивъ въ лицо комокъ грязи, понялъ, что онъ сталъ опять въ то же разстояніе отъ Гладіатора. Онъ увидаль опять впереди себя его крупъ, короткій хвость и опять тѣ же

неудаляющіяся, быстро движущійся бълыя ноги.

Въ то самое мгновеніе, какъ Вронскій подумаль о томь, что надо теперь обходить Махотина, сама Фру-Фру, понявь уже то, что онь подумаль, безь всякаго поощренія значительно наддала и стала приближаться къ Махотину съ самой выгодной стороны, со стороны веревки. Махотинь не даваль веревки. Вронскій только подумаль о томь, что можно обойти и извив, какъ Фгу-Фру переменила ногу и стала обходить именно такимь образомь. Начинавшее уже темиеть отъ пота плечо Фру-Фру поровнялась съ крупомъ Гладіатора. Несколько скачковь они прошли рядомъ. Но предъ препятствіемъ, къ которому опи подходили, Вронскій, чтобы не идти большой кругь, сталь работать поводьями и быстро на самомъ косогоре обощель Махотина. Онъ видёль мелькомъ его лицо забрызганное грязью,

Ему даже показалось, что онъ улыбнулся. Вронскій обощель Махотина, но онъ чувствоваль его сейчась же за собой и не переставая слышаль за самою спиной ровный поскокъ и отрывистое, совсёмъ еще свёжее дыханіе ноздрей Гладіатора.

Слъдующія два препятствія, канава и барьерь, были перейдены легко, но Вронскій сталь слышать ближе сань и скокь Гладіатора. Онъ послаль лошадь и съ радостью почувствоваль, что она легко прибавила ходу, и звукъ копыть Гладіатора сталь

слышень опять въ томъ же прежнемъ разстоянии.

Вронскій вель скачку, — то самое, что онь и хотіль сділать и что ему совътовалъ Кордъ, — и теперь онъ былъ увъренъ въ успѣхѣ. Волненіе его, радость и нѣжность къ Фру-Фру все усиливались. Ему хотблось огляшуться назадъ, но онъ не смълъ этого сдёлать и старался успокоивать себя и не посылать лошади, чтобы приберечь въ ней запасъ, равный тому, который, онь чувствоваль, оставался въ Гладіаторъ. Оставалось одно, и самое трудное, препятствіе; если онъ перейдеть его впереди другихъ, то онъ придетъ первымъ. Онъ подскакивалъ къ ирландской банкеткъ. Вмъстъ съ Фру-Фру онъ еще издалека видъль эту банкетку и вмъстъ имъ обоимъ, ему и лошади, пришло мгновенное сомнъние. Онъ замътилъ неръшимость въ ушахъ лошади и подняль хлысть, но тотчась же почувствоваль, что сомнъніе было неосновательно; лошадь знала, что нужно. Она наддала и мърно, такъ точно, какъ онъ предполагалъ, взвилась и, оттолкнуещись отъ земли, отдалась силъ инерціи, которая перенесла ее далеко за канаву; и въ томъ же самомъ тактъ безъ усилія, съ той же ноги Фру-Фру продолжала скачку.

— Браво! Вронскій!—послышались ему голоса кучки людей, онъ зналь, его полка пріятелей,—которые стояли у этого препятствія; онъ не могь не узнать голоса Яшвина, но онъ не

видалъ его.

«О, прелесть моя!» думалъ онъ на Фру-Фру, прислушиваясь къ тому, что происходило сзади. «Перескочилъ!» подумалъ онъ, услыхавъ сзади поскокъ Гладіатора. Оставалась одна послъдняя канава съ водой въ два аршина. Вронскій и не смотрълъ на нее, а, желая прійти далеко первымъ, сталъ работать поводьями кругообразно, въ тактъ скока подпимая и опуская голову лошади. Онъ чувствовалъ, что лошадь шла изъ послъдняго запаса; не только шея и плечи ея были мокры, но на загривкъ, на головъ, на острыхъ ушахъ каплями выступалъ потъ, и она дышала ръзко и коротко. Но онъ зналъ, что запаса этого слишкомъ дастанетъ на остающіяся 200 саженъ. Только потому, что онъ чувствовалъ себя ближе къ землъ, и по особенной мягко-

сти движенія Вронскій зналь, какь много прибавила быстроты его лошадь. Канавку она перелетела, какъ бы не замечая Она перелетъла ее, какъ птица; но въ это самое время Вронскій, къ ужасу своему, почувствовалъ, что, не поспевъ за движеніемъ лошади, онъ, самъ не понимая какъ, сделаль скверное. непростительное движение, опустившись на съдло. Вдругь положение его измънилось, и онъ понялъ, что случилось что-то ужасное. Онъ не могъ еще дать себъ отчета о томъ, что случилось, какъ уже мелькнули подлъ самого его бълыя ноги рыжаго жеребиа, и Махотинъ на быстромъ скаку прошелъ мимо. Вронскій касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Онъ едва успълъ выпростать ногу, какъ она упала на одинъ бокъ, тяжело хрипя и дълая, чтобы подняться, тщетныя усилія своею тонкою, потною шеей; она затрепыхалась на землъ у его ногъ, какъ подстръленная птица. Неловкое движеніе, сділанное Вропскимъ, сломало ей спину. Но это опъ поняль гораздо послъ. Теперь же онъ видъль только то, что Махотинъ быстро удалялся, а онъ, шатаясь, стоялъ одинъ на грязной неподвижной земль, и предъ нимъ, тяжело дыша, лежала Фру-Фру и, перегнувъ къ нему голову, смотръла на него своимъ прелестнымъ глазомъ. Все еще не понимая того, что случилось, Вронскій тянуль лошадь за поволь. Она опять вся забилась. какъ рыбка, треща крыльями съдла, выпростала переднія ноги. но не въ силахъ поднять зада, тотчасъ же замоталась и опять упала на бокъ. Съ изуродованнымъ страстью лицомъ, бледный и съ трясущеюся нижнею челюстью Вронскій удариль ее каблукомы въ животъ и опять сталъ тянуть за поводья. Но она не двигалась. а, уткнувъ храпъ въ землю, только смотръла на хозяина своимъ говорящимъ взглядомъ.

— Aaa!—промычаль Вронскій, схватившись за голову.—Aaa! что я сдёлаль!—прокричаль онь.—И пронгранная скачка! И своя вина, постыдная, непростительная! И эта несчастная, ми-

лая, погубленная лошадь! Ааа! что я сдёлаль!

Народъ, докторъ и фельдшеръ, офицеры его полка бѣжали къ нему. Къ своему несчастію, онъ чувствовалъ, что былъ цѣлъ и невредимъ. Лошадь сломала себѣ спину, и рѣшено было ее пристрѣлить. Вронскій не могъ отвѣчать на вопросы, не могъ говорить ни съ кѣмъ. Онъ повернулся и, не поднявъ соскочившей съ головы фуражки, пошелъ прочь отъ гипподрома, самъ не зная куда. Онъ чувствовалъ себя несчастнымъ. Въ первый разъ въ жизни онъ испытывалъ самое тяжелое несчастіе, несчастіе неисправимое и такое, въ которомъ виною самъ.

Ящвинь съ фуражкой догналь его, проводиль его до дома, и черезъ полчаса Вронскій пришель въ себя. Но воспоминаніе объ этой скачкі надолго осталось въ его душів самымь тяжелымь и мучительнымь воспоминаніемь въ его жизни.

### XXVI.

Внашнія отношенія Алексая Александровича съ женой были такія же, какъ прежде. Единственная разпица состояла въ томъ, что онъ еще болъе былъ занятъ, чъмъ прежде. Какъ и въ прежніе годы, опъ съ открытіемъ весны поъхалъ на воды за границу поправлять свое разстраиваемое ежегодно усиленнымъ зимнимъ трудомъ здоровье. И, какъ обыкновенно, верпулся въ іюлъ и тотчасъ же съ увеличенною эпергіей взялся за свою обычную работу. Какъ и обыкновенно, жена его переъхала на дачу, а онъ

остался въ Петербургв.

Со времени того разговора послѣ вечера у княгини Тверской онъ никогда не говорилъ съ Анной о своихъ подозрѣніяхъ и ревности, и тотъ его обычный тонъ представленія кого-то былъ какъ нельзя болѣе удобенъ для его теперешнихъ отношеній къ женѣ. Онъ былъ нѣсколько холоднѣе къ женѣ. Онъ только какъ будто имѣлъ на нее маленькое неудовольствіе за тотъ первый ночной разговоръ, который она отклонила отъ себя. Въ его отношеніяхъ къ ней былъ оттѣнокъ досады, но не болѣе. «Ты не хотѣла объясниться со мной,—какъ будто говорилъ онъ, мысленно обращаясь къ ней,—тѣмъ хуже для тебя. Теперь уже ты будешь просить меня, а я не стану объясняться. Тѣмъ хуже для тебя», говорилъ онъ мысленно, какъ человѣкъ, который бы тщетно попытался потушить пожаръ, разсердился бы на свои тщетныя усилія и сказаль бы: «такъ на же тебѣ! такъ сгоришь за это!»

Онъ, этотъ умный и тонкій въ служебныхъ дёлахъ человікъ, не понималь всего безумія такого отношенія къ жені. Онъ не понималь этого, потому что ему было слишкомъ страшио понять свое настоящее положеніе, и онъ въ душі своей закрыль, заперь и запечаталь тотъ ящикъ, въ которомъ у него находились его чувства къ семьі, т.-е. къ жені и сыну. Опъ, внимательный отець, съ конца этой зимы сталь особенно холодень къ сыну и иміль къ нему то же подтрунивающее отношеніе, какъ и къ жені. «А! молодой человікь!» обращался онь къ нему.

Алексъй Александровичъ думалъ и говорилъ, что ни въ какой годъ у него не было столько служебнаго дъла, какъ въ нынѣшній; но онъ не сознаваль того, что онъ самъ выдумываль себѣ въ нынѣшиемь году дѣла, что это было одно изъ средствъ не открывать того ящика, гдѣ лежали чувства къ женѣ и семьѣ и мысли о нихъ и которыя дѣлались тѣмъ страшнѣе, чѣмъ дольше онѣ тамъ лежали. Если бы кто-нибудь имѣлъ право спросить Алексѣя Александровича, что онъ думаетъ о поведеніи своей жены, то кроткій, смирный Алексѣй Александровичъ ничего не отвѣтилъ бы, а очень бы разсердился на того человѣка, который у него спросилъ бы про это. Отъ этого-то и было въ выраженіи лица Алексѣя Александровича что-то гордое и строгое, когда у него спрашивали про здоровье его жены. Алексѣй Александровичь ничего не хотѣлъ думать о поведеніи и чувствахъ своей жены, и дѣйствительно онъ объ этомъ ничего не думалъ.

Иостоянная дача Алексъя Александровича была въ Петергофъ, и обыкновенно графиня Лидія Ивановна жила лъто тамъ же, въ сосъдствъ и постоянныхъ сношеніяхъ съ Анной. Въ нынъшнемъ году графиня Лидія Ивановна отказалась жить въ Петергофъ, ни разу не была у Анны Аркадьевны и намекнула Алексью Александровичу на неудобство сближенія Анны съ Бетси и Вронскимъ. Алексъй Александровичъ строго остановилъ ее, высказавъ мысль, что жена его выше подозрѣнія, и съ тѣхъ поръ сталъ избъгать графини Лидіи Ивановны. Онъ не хотълъ видъть и не видълъ, что въ свътъ уже многіе косо смотрять на его жену; не хотълъ понимать и не понималь, почему жена его особенно настанвала на томъ, чтобы перевхать въ Царское, гдъ жила Бетси, откуда недалеко было до лагеря полка Вронскаго. Онъ не позволяль себъ думать объ этомъ и не думаль; но вмъстъ съ тъмъ онъ, въ глубинъ своей души никогда не высказывая этого самому себъ и не имъя на то никакихъ не только доказательствъ, но и подозрѣній, зналъ несомнѣнно, что онъ быль обманутый мужь, и быль оть этого глубоко несчастливь.

Сколько разъ во время своей восьмильтней счастливой жизни. съ женой, глядя на чужихъ невърныхъ женъ и обманутыхъ мужей, говорилъ себъ Алексъй Александровичъ: «какъ допустить до этого? какъ не развязать этого безобразнаго положенія?» Но теперь, когда бъда пала на его голову, онъ не только не думалъ о томъ, какъ развязать это положеніе, но вовсе не хотълъ знать его, не хотълъ знать именно потому, что оно было слишкомъ ужасно, слишкомъ неестественно.

Со времени своего возвращенія изъ-зъ границы Алексвії Александровичь два раза быль на дачь. Одинь разь объдать, другой разь провель вечерь съ гостями, но ни разу не ночеваль, какъ онь имъль обыкновеніе дълать это въ прежніе годы.

День скачекь быль очень занятой день для Алексъя Алексанпровича; но, съ утра еще сдълавь себъ расписаніе дня, онъ ръшиль, что тотчась послѣ ранняго объда опъ поъдеть на дачу
къ женъ и оттуда на скачки, на которыхъ будеть весь Дворъ
и на которыхъ ему надо быть. Къ женъ же онъ заъдеть потому, что онъ ръшиль себъ бывать у нея въ недълю разъ для приличія. Кромъ того, въ этотъ день ему нужно было передать
женъ къ пятнадцатому числу, по заведенному порядку, на расходъ деньги.

Съ обычною властью надъ своими мыслями, обдумавъ все это о женъ, онъ не позволилъ своимъ мыслямъ распространяться

далње о томъ, что касается ея.

Утро это было очень занято у Алексея Александровича. Наканунъ графиня Лидія Ивановна прислала ему брошюру бывшаго въ Петербургъ знаменитаго путещественника по Китаю съ письмомъ, прося его принять самого путешественника, человъка, по разнымъ соображениямъ, весьма интереснаго и нужнаго. Алексъй Александровичь не успъль прочесть брошюру вечеромъ и дочиталь ее утромъ. Потомъ явились просители, начались доклады, пріемы, назначенія, удаленія, распределенія наградь, пенсій, жалованья, переписки, то будничное діло, какъ называль его Алексъй Александровичь, отнимавшее такъ много времени. Потомъ было личное дело-посещение доктора и управляющаго дёлами. Управляющій дёлами не занялъ много времени. Онъ только передаль нужныя для Алексъя Александровича деньги и даль краткій отчеть о состояніи діль, которыя были не совсемъ хороши, такъ какъ случилось, что нынешній годъ вслъдствіе частыхъ вывздовъ было прожито больше и былъ дефицить. Но докторь, знаменитый петербургскій докторь, находившійся въ пріятельских отношеніях къ Алексою Александровичу, заняль много времени. Алексъй Александровичь и не ждаль его нынче и быль удивлень его прівздомь и еще болве тёмь, что докторь очень внимательно разспросиль Алексъя Александровича про его состояніе, послушаль его грудь, постукаль и пощупаль печень. Алексъй Александровичь не зналь, что его другь, Лидія Ивановна, зам'єтивь, что здоровье Алекс'єя Александровича нынъшній годъ нехорошо, просила доктора прівхать и посмотръть больного. «Слъдайте это для меня», сказала ему графиня Лидія Ивановна.

— Я сдълаю это для Россіи, графиня, — отвъчаль докторъ.
— Безцънный человъкъ! — сказала графиня Лидія Ивановна.
Докторъ остался очень недоволенъ Алексъемъ Александровичемъ. Онъ нашелъ нечень значительно увеличенною интаніе

уменьшеннымь и дъйствія водь никакого. Онъ предписаль какъ можно больше движенія физическаго и какъ можно меньше умственнаго напряженія и главное никакихъ огорченій, то-есть то самое, что было для Алексъя Александровича такъ же невозможно, какъ не дышать, и уъхаль, оставивъ въ Алексъв Александровичъ непріятное сознаніе того, что что-то въ немъ нехорошо и что исправить этого нельзя.

Выходя отъ Алексъя Александровича, докторъ столкнулся на крыльцъ съ хорошо знакомымъ ему Слюдинымъ, правителемъ дълъ Алексъя Александровича. Они были товарищами по университету и, хотя ръдко встръчались, уважали другъ друга и были хорошіе пріятели и оттого никому, какъ Слюдину, докторъ не высказалъ бы своего откровеннаго мнънія о боль-

номъ.

— Какъ я радъ, что вы у него были, —сказалъ Слюдинъ.

Онъ не хорошъ, и мнъ кажется... Ну, что?

— А воть что,—сказаль докторь, махая черезь голову Слюдина своему кучеру, чтобь онь подаваль,—воть что,—сказаль докторь, взявь въ свои бълыя руки палець лайковой перчатки и натянувь его.—Не натягивайте струны и попробуйте перервать,—очень трудно; но натяните до послёдней возможности и наляжьте тяжестью пальца на натянутую струну, — она лопнеть. А онъ по своей усидчивости, добросовъстности къ работъ,—онь натянуть до послёдней степени; а давленіе постороннее есть, и тяжелое,—заключиль докторь, значительно поднявь брови.—Будете на скачкахь?—прибавиль онь, спускаясь къ поданной каретъ.—Да, да, разумъется, береть много времени,—отвъчаль докторъ что-то такое на сказанное Слюдинымъ и неразслышанное имъ.

Вслёдъ за докторомъ, отнявшимъ такъ много времени, явился знакомый путешественникъ, и Алексъй Александровичъ, пользуясь только что прочитанною брошюрой и своимъ прежнимъ знаніемъ этого предмета, поразилъ путешественника глубиною своего знанія предмета и широтою просвъщеннаго взгляда.

Вмёстё съ путешественникомъ было доложено о прівздё губернскаго предводителя, явившагося въ Петербургъ и съ которымъ нужно было переговоритъ. Послё его отъёзда нужно было докончить занятія будничныя съ правителемъ дёлъ и еще надобыло съёздить по серьезному и важному дёлу къ одному значительному лицу. Алексей Александровичъ только успёлъ вернуться къ пяти часамъ, времени своего обёда, и, пообёдавъ съ правителемъ дёлъ, пригласилъ его съ собой вмёстё ёхать на дачу и на скачки.

Не отдавая себъ въ томъ отчета, Алексъй Александровичъ искаль теперь случая имъть третье лицо при своихъ свиданияхъ съ женой.

# MIVXX

Анна стояла наверху передь зеркаломъ, прикалывая съ помощью Аннушки последн й банть на платье, когда она услыхала

у подъёзда звуки давящихъ щебень колесъ.

«Для Бетси еще рапо!—подумала она и, взглянувъ въ окно, увидала карету и высовывающуюся изъ нея черную шляну и столь знакомыя ей уши Алексъя Александровича. — Вотъ некстати; неужели ночевать?» подумала она, и ей такъ показалось ужасно и страшно все, что могло отъ этого выйти, что она, ни минуты не задумываясь, съ веселымъ и сіяющимъ лицомъ вышла къ нимъ навстръчу и, чувствуя въ себъ присутствіе уже знакомаго ей духа лжи и обмана, тотчасъ же отдалась этому духу и начала говорить сама не зная, что скажеть.

— А, какъ это мило!—сказала она, подавая руку мужу и улыбкой здороваясь съ домашнимъ человъкомъ, Слюдинымъ.— Ты ночуешь, падъюсь?—было первое слово, которое подсказалъ ей духъ обмана,—а теперь ъдемъ вмъстъ. Только жаль, что я

объщала Бетси. Она забдеть за мной.

Алексъй Александровичь поморщился при имени Бетси.

— О, я не стану разлучать неразлучныхь,—сказаль онт своимь обычнымь тономь шутки.—Мы поёдемь сь Михайломъ Васильевичемъ. Мий и доктора велять ходить. Я пройдусь дорогой и буду воображать, что я на водахъ.

- Торопиться некуда, сказала Анна. -- Хотите чаю?

Она позвонила.

— Подайте чаю да скажите Сережь, что Алексый Алексанпровичь прівхаль. Ну, что, какъ твое здоровье? Михаиль Васильевичь, вы у меня не были; посмотрите, какъ на балконв у меня хорошо,—говорила она, обращаясь то къ тому, то къ другому.

Она говорила очень просто и естественно, но слишкомъ много и слишкомъ скоро. Она сама чувствовала это, тъмъ болъе, что въ любопытномъ взглядъ, которымъ взглянулъ на нее Миханлъ Васильевичь, она замътила, что онъ какъ будто на-

блюдаль ее.

Михаилъ Висильевичь тотчасъ же вышелъ на террасу.

Она съла подлъ мужа.

— У тебя не совсемъ корошій видь, — сказала она.

— Да, сказаль опъ, пынче докторь быль у меня и отняль часъ времени. Я чувствую, что кто-нибудь изъ дружей моихъ прислаль его: такъ драгоценно мое здоровье...

- Нѣтъ, что же онъ сказаль?

Она спрашивала его о здоровьи и занятіяхь, уговаривала

отдохнуть и перевхать къ ней.

Все это она говорила весело, быстро и съ особеннымъ блескомъ въ глазахъ; но Алексъй Александровичъ теперь не принисывалъ этому тону ея никакого значенія. Онъ слышалъ только ея слова и придавалъ имъ только тотъ прямой смыслъ, который они имъли. И онъ отвъчалъ ей просто, хотя и шутливо. Во всемъ разговоръ этомъ не было ничего особеннаго, но никогда послъ безъ мучительной боли стыда Анна не могла вспомнить всей этой короткой сцены.

Вошелъ Сережа, предшествуемый гувернанткой. Если бы Александровичь позволиль себъ наблюдать, онъ замътиль бы робкій, растерянный взглядь, съ какимъ Сережа взглянуль на отца, а потомъ на мать. Но онъ ничего не хотъль видъть

и не видълъ.

— А, молодой человъкъ! Онъ выросъ. Право, совсъмъ мужчина дълается. Здравствуй, молодой человъкъ.

И онъ подалъ руку испуганному Сережъ.

Сережа, и прежде робкій въ отношеніи къ отпу, теперь, послъ того, какъ Алексъй Александровичь сталъ его звать молодымъ человъкомъ и какъ ему зашла въ голову загадка о томъ, другъ или врагъ Вронскій, чуждался отца, Онъ, какъ бы прося защиты, оглянулся на мать. Съ одною матерью ему было хорошо. Алексъй Александровичъ, между тъмъ, заговоривъ съ гувернанткой, держалъ сына за плечо, и Сережъ было такъ мучительно неловко, что Анна видъла, что онъ собирается плакать.

Анна, покраснѣвшая въ ту минуту, какъ вошелъ сынъ, замѣтивъ, что Сережѣ неловко, быстро вскочила, подняла съ плеча сына руку Алексъя Александровича и, поцъловавъ сына, повела

его на террасу и тотчасъ же вернулась.

— Однако пора уже, —сказала она, взглянувъ на свои часы, —

что это Бетси не вдеть!..

— Да,—сказалъ Алексъй Александровичь и, вставъ, заложилъ руки и потрещалъ ими.—Я заъхалъ еще привезть тебъ денегъ, такъ какъ соловья баснями не кормятъ,—сказалъ онъ.—Тебъ нужно, я думаю.

— Нътъ, не нужно... да, нужно, — сказала она, не глядя на него и краснъя до корней волосъ. — Да ты, я думаю, заъдешь

сюда со скачекъ.

— О, да!-отвъчалъ Алексъй Александровичь. Воть и краса Петергофа, княгиня Тверская, прибавиль онь, взглянувь въ окно на подъбзжавшій англійскій, въ шорахь, экипажь съ чрезвычайно высоко поставленнымъ крошечнымъ кузовомъ коляски.-Какое щегольство! Прелесть! Ну, такъ поъдемте и мы.

Княгиня Тверская не выходила изъ экипажа, а только ея въ штиблетахъ, нелеринкъ и черной шляпъ лакей соскочилъ

v подъёзда.

 Я иду, прощайте! — сказала Анна и, поцъловавъ сына, подошла къ Алексъю Александровичу и протянула ему руку. Ты очень миль, что прівхаль.

Алексъй Александровичь попъловаль ея руку.

- Ну, такъ до свиданья! Ты забдещь чай пить, и прекрасно сказала она и вышла, сіяющая и веселая. Но, какъ только она перестала видеть его, она почувствовала то место на руке, къ которому прикоснулись его губы, и съ отвращениемъ вздрогнула.

#### XXVIII.

Когда Алексъй Александровичь появился на скачкахъ. Анна уже сидела въ беседке рядомъ съ Бетси, въ той беседке, гле собиралось все высшее общество. Она увидала мужа еще издалека. Два человъка, мужъ и любовникъ, были для нея двумя пентрами жизни, и безъ помощи внъщнихъ чувствъ она чувствовала ихъ близость. Она еще издалека почувствовала приближение мужа и невольно следила за нимъ въ техъ волнахъ толны, между которыми онъ двигался. Она видъла, какъ онъ подходиль къ бесёдке, то снисходительно отвечая на заискивающіе поклопы, то дружелюбно, разсвянно здороваясь съ равными, то старательно выжидая взгляда сильныхъ міра и снимая свою круглую, большую шляпу, нажимавшую кончики его ушей.

Она знала всё эти пріемы, и всё сни ей были отвратительны. «Одно честолюбіе, одно желаніе успъть-воть все, что есть въ его душъ, - думала она, - а высокія соображенія, любовь къ просвъщенію, религія, все это — только орудія для того, чтобы

успъть».

По его взглядамъ на дамскую бесёдку (онъ смотрёлъ прямо на нее, но не узнаваль жены въ моръ кисеи, денть, перьевъ, зонтиковъ и цетовъ) она поняла, что онъ искалъ ее; но она нарочно не замъчала его.

— Алексъй Александровичъ! — закричала ему княгиня Бет-

си, - вы, върно, не видите жену; воть она!

Онь улыбнулся своею холодною улыбкой.

— Здёсь столько блеска, что глаза разбёжались,—сказаль онь и пошель въ бесёдку. Онь улыбнулся женё, какъ должень улыбнуться мужъ, встрёчая жену, съ которою онь только что видёлся, и поздоровался съ княгиней и другими знакомыми, воздавъ каждому должное, то-есть пошутивъ съ дамами и перекинувшись привётствіями съ мужчинами. Впизу подлё бесёдки стояль уважаемый Алексёемъ Александровичемъ, извёстный своимъ умомъ и образованіемъ, генералъ-адъютантъ. Алексёй Александровичъ заговорилъ съ нимъ.

Быль промежутокь между скачками, и потому пичто не мѣшало разговору. Генераль-адъютанть осуждаль скачки. Алексъй Александровичь возражаль, защищая ихъ. Анна слушала его тонкій, ровный голось, не пропуская ни одного слова, и каждое

слово его казалось ей фальшиво и болью рѣзало ея ухо.

Когда началась четырехверстная скачка съ препятствіями, она нагнулась впередъ и, не спуская глазъ, смотрѣла на подходившаго къ лошади и садившагося Вронскаго и въ то же время слышала этотъ отвратительный, неумолкающій голосъ мужа. Она мучилась страхомъ за Вронскаго, но еще болѣе мучилась неумолкавшимъ, ей казалось, звукомъ тонкаго голоса

мужа съ знакомыми интонаціями.

«Я дурная женщина, я погибшая женщина, - думала она, но я не люблю лгать, я не переношу лжи, а его (мужа) пищаэто ложь. Онъ все знаеть, все видить; что же онъ чувствуеть, если можеть такъ спокойно говорить? Убей онъ меня, убей онъ Вронскаго, я бы уважала его. Но нътъ, ему нужны только ложь и приличіе, -- говорила себъ Анна, не думая о томъ, чего именно она хотъла отъ мужа, какимъ бы она хотъла его видъть. Она не понимала и того, что эта нынъшняя особенцая словоохотливость Алексъя Александровича, такъ раздражавшая ее, была только выражениемъ его внутренней тревоги и безпокойства. Какъ убившійся ребенокъ, прыгая, приводить въ движение свои мускулы, чтобы заглушить боль, такъ для Алексъя Александровича было необходимо умственное движение, чтобы заглушить тв мысли о женв, которыя въ ея присутствіи и въ присутствии Вронскаго и при постоянномъ повторении его имени требовали къ себъ вниманія. А какъ ребенку естественно прыгать, такъ и ему естественно хорошо и умно говорять. Онъ говорилъ:

— Опасность въ скачкахъ военныхъ, кавалерійскихъ, есть необходимое условіе скачекъ. Если Англія можетъ указать въ роенной исторіи на самыя блестящія кавалерійскія дъла, то

только благодаря тому, что она исторически развивала въ себв эту силу и животныхъ, и людей. Спортъ, по моему мивнію, имъетъ большое значеніе, и, какъ всегда, мы видимъ только самое повержностное.

— Не поверхностное, - сказала княтиня Тверская. - Одинъ

офинеръ, говорятъ, сломалъ два ребра.

Алексъй Александровичь улыбнулся своею улыбкой, только

открывавшею зубы, но ничего болже не говорившею.

— Положимъ, княгиня, что это не поверхностное,—сказалъ онъ,—но внутреннее. Но не въ томъ дѣло,—и онъ опять обратился къ генералу, съ которымъ говорилъ серьезно;—не забудьте, что скачутъ военные, которые избрали эту дѣятельность, и согласитесь, что всякое призваніе имѣетъ свою оборотную сторону медали. Это прямо входитъ въ обязанности военнаго. Безобразный спортъ кулачнаго боя или испанскихъ тореодоровъ есть признакъ варварства. Но спеціализованный спортъ есть признакъ развитія.

— Нътъ, я не поъду въ другой разъ: это меня слишкомъ волнуетъ,—сказала княгиня Бетси.—Не правда ли, Анна?

— Волнуеть, но нельзя оторваться,—сказала другая дама.— Если бы я была римлянка, я бы не пропустила ни одного цирка.

Анна ничего не говорила и, не спуская бинокля, смотрела

въ одно мъсто.

Въ это время черезъ бесёдку проходиль высокій генераль. Прервавь рёчь, Алексей Александровичь поспешно, но достойно всталь и низко поклонился проходившему военному.

— Вы не скачете?—пошутиль ему военный.

— Моя скачка труднѣе, —почтительно отвѣчалъ Алексѣй Александровичь.

И хотя отвъть ничего не значиль, военный сдълаль видь, что получиль умное слово отъ умнаго человъка, и вполив по-

нималъ la pointe de la sauce.

— Есть две стороны, — продолжаль снова Алексей елександровичь: — исполнителей и зрителей; и любовь къ этимъ эрънщамъ есть вернейший признакъ низкаго развития для врителей, я согласенъ, но...

— Княгиня, пари!—послышался снизу голось Степана Аркадьевича, обращавшагося къ Бетси.—За кого вы держите?

— Мы съ Анной за князя Кузовлева, -отвъчала Бетси.

- Я за Вронскаго. Пара перчатокъ.

— Идетъ!

- А какъ красево, не правда ли?

Алексъй Александровичь помолчаль, пока гоборили около него, но тотчась опять началь:

— Я согласенъ, не мужественныя игры... — продолжаль было онъ.

Но въ это время пускали вздоковъ, и всв разговоры прекратились. Алексви Александровичь тоже замолкъ, и всв поднялись и обратились къ ръкв. Алексви Александровичъ не интересовался скачками и потому не глядвлъ на скакавшихъ, а разсвянно сталь обводить зрителей усталыми глазами. Взглядъ его остановился на Анив.

Лицо ен было блёдно и строго. Опа очевидно пичего и никого не видёла, кромё одного. Рука ен судорожно сжимала ътеръ, и опа не дышала. Онъ посмотрёлъ на нее и поспёшно отвернулся, оглядывая другія лица.

«Да, воть и эта дама и другія тоже очень взволнованы; это очень натурально», сказаль себѣ Алексѣй Александровичь. Опъ хотѣль не смотрѣть на нее, но взглядь его невольно притягивался къ ней. Онъ оцять вглядывался въ это лицо, стараясь не читать того, что такъ ясно было въ немъ написано, и противъ воли своей съ ужасомъ читалъ на немъ то, чего онъ не хотѣлъ знать.

Первое паденіе Кузовлева на рѣкѣ взволновало всѣхъ, но Алексѣй Александровичъ видѣлъ ясно на блѣдномъ торжествующемъ лицѣ Анны, что тотъ, на кого она смотрѣла, не упалъ. Когда, послѣ того какъ Махотинъ и Вронскій перескочнли большой барьеръ, слѣдующій офицеръ упалъ тутъ же на голову и разбился замертво, и шорохъ ужаса пронесся по всей публикѣ, — Алексѣй Александровичъ видѣлъ, что Анна даже не замѣтила этого и съ трудомъ поняла, о чемъ заговорили вокругъ. Но онъ все чаще и чаще и съ большимъ упорствомъ вглядывался въ нее. Анна, вся поглощенная эрѣлищемъ скакавшаго Вронскаго, почувствовала сбоку устремленный на себя взглядъ холодныхъ глазъ своего мужа.

Она оглянулась на мгновеніе, вопросительно посмотр'єла на него н, слегка нахмурившись, опять отвернулась.

«Ахъ, мив все равно», какъ будто сказала она ему и уже болве ни разу не взглядывала на него.

Скачки были несчастливы, и изъ семнадцати человъкъ понадало и разбилось больше половины. Къ концу скачекъ всъ были въ волненіи, которое еще болье увеличилось тымь, что государь быль недоволенъ.

### XXIX.

Всв громко выражали свое неодобреніе, всв повторяли сказанную квмъ-то фразу: «недостаєть только цирка съ львами», и ужась чувствовался всвми, такъ что, когда Вронскій упаль и Анна громко ахнула въ этомъ не было ничего необыкновеннаго. Но всявдъ за твмъ въ лицв Анны произошла неремвна, которая была уже положительно неприлична. Она совершенно потерялась. Она стала биться, какъ пойманная цтица: то хотвла встать и идти куда-то, то обращалась къ Бетси.

— Повдемъ, повдемъ, поворила она.

Но Бетси не слыхала ея. Она говорила, перегнувшись внизь, съ подошедшимъ къ ней генераломъ.

Алексъй Александровичъ подошелъ къ Аннъ и учтиво подалъ

ей руку.

— Пойдемте, если вамъ угодно, — сказалъ онъ по-французски; но Анна прислушивалась къ тому, что говорилъ генералъ, и не замътила мужа.

— Тоже сломаль ногу, говорять, -- говориль генераль. -- Это

ни на что не похоже.

Анна, не отвъчая мужу, подняла бинокль и смотръла на то мъсто, гдъ упалъ Вронскій; но было такъ далеко, и тамъ столнилось столько парода, что ничего нельзя было разобрать. Она опустила бинокль и хотъла идти; но въ это время подскакалъ офицерь и что-то докладывалъ государю. Анна высунулась впередъ, слушая.

— Стива! Стива!—прокричала она брату.

Но брать не слыхаль ея. Она опять хотела выходить.

— Я еще разъ предлагаю вамъ свою руку, если вы хотите идти, — сказалъ Алексъй Александровичъ, дотрогиваясь до ея руки.

Она съ отвращениемъ отстранилась отъ него и, не взглянувъ

въ лицо, отвъчала:

— Нътъ, нътъ, оставьте меня, я останусь.

Она видѣла теперь, что отъ мѣста паденія Вропскаго черезъ кругъ бѣжаль офицеръ къ бесѣдкѣ. Бетси махала ему платкомъ. Офицеръ принесъ извѣстіе что ѣздокъ не убился, но

лошадь сломала себъ спину.

Услыхавъ это, Анна быстро съла и закрыла лицо въеромъ. Алексъй Александровичь видълъ, что она плакала и не могла удержать не только слезъ, но и рыданій, которыя поднимали ея грудь. Алексъй Александровичъ загородилъ ее собой, давая ей время оправиться.

- Въ третій разъ предлагаю вамъ свою руку,—сказалъ онъ черезъ нъсколько времени, обращансь къ пей. Апна смотръла на него и не знала, что сказать. Княгиня Бетси пришла ей на помещь.
- Нътъ, Алексъй Александровичъ, я увезла Анну, и я объшалась отвезти ее,—вмъшалась Бетси.
- Извините меня, княгиня,—сказалъ онъ, учтиво улыбаясь, по твердо глядя ей въ глаза,—но я вижу, что Анна не совсъмъ здорова, и я желаю, чтобъ она ъхала со мной.

Анна испуганно оглянулась, покорно встала и положила руку

на руку мужа.

— Я пошлю къ нему, узнаю и пришлю сказать,—прошентала ей Бетси.

На выходъ изъ бесъдки Алексъй Александровичь, такъ же какъ и всегда, говорилъ со встръчавшимися, и Анна должна была, какъ и всегда, отвъчать и говорить; но она была сама не своя и какъ во снъ шла подъ руку съ мужемъ.

«Убился или нѣтъ? Правда ли? Придетъ или нѣтъ? Увижу ли

я его нынче?» думала она.

Она молча съла въ карету Алексъя Александровича и молча выъхала изъ толпы экипажей. Несмотря на все, что онъ видълъ, Алексъй Александровичъ все-таки не позволялъ себъ думать о настоящемъ ноложении своей жены. Онъ только видълъ виъшніе признаки. Онъ видълъ, что она вела себя неприлично, и считалъ своимъ долгомъ сказать ей это. Но ему очень трудно было не сказать болъе, а сказать только это. Онъ открылъ ротъ, чтобы сказать ей, какъ она неприлично вела себя, но невольно сказалъ совершенно другое.

— Какъ, однако, мы всъ склонны къ этимъ жестокимъ зръ-

лищамъ, -- сказалъ онъ, -- Я замъчаю...

— Что? Я не понимаю, презрительно сказала Анна.

Онъ оскорбился и тотчасъ же началь говорить то, что хотълъ.

— Я долженъ сказать вамъ...—проговорилъ онъ.

«Воть оно, объяснение», подумала она, и ей стало страшно.

— Я долженъ сказать вамъ, что вы неприлично вели себя

нынче, — сказаль онъ ей по-французски.

— Чѣмъ я неприлично вела себя?—громко сказала она, быстро поворачивая къ нему голову и глядя ему прямо въ глаза, но совсѣмъ уже не съ прежнимъ скрывающимъ что-то весельемъ, а съ рѣшительнымъ видомъ, подъ которымъ она съ трудомъ скрывала испытываемый страхъ.

— Не забудьте, — сказаль онь ей, указывая на открытое

окно противъ кучера.

Онъ приподнялся и подняль стекло.

— Что вы нашли неприличнымь? повторила она.

— То отчаяніе, которое вы не умѣли скрыть при падепіи одного изъ ѣздоковъ.

Онъ ждалъ, что она возразить; но она молчала, глядя по-

редъ собою.

— Я уже просиль вась держать себя въ свътъ такъ, чтобъ и злые языки не могли ничего сказать противъ васъ. Было время, когда я говориль о внутреннихъ отношеніяхъ; я теперь не говорю про нихъ. Теперь я говорю о внъшнихъ отношеніяхъ. Вы неприлично держали себя, и я желалъ бы, чтобъ это не повторялось.

Она не слышала половины его словъ, она испытывала страхъ къ нему и думала о томъ, правда ли то, что Вропскій не убился. О немъ ли говорили что онъ цѣлъ, а лошадь сломала спину? Она только притворно насмѣшливо улыбнулась, когда онъ кончилъ, и ничего не отвѣчала, потому что не слыхала того, что онъ говорилъ. Алексѣй Александровить началъ говорить смѣло, но когда онъ ясно понялъ то, о чемъ онъ говоритъ,—страхъ, который она испытывала, сообщился ему. Онъ увидѣлъ эту улыбку, и странное заблужденіе нашло на него.

«Она улыбается надъ моими подозрѣніями. Да, она скажетъ сейчасъ то, что говорила мнъ тотъ разъ: что нътъ основаній

моимъ подозреніямъ, что ото смешно».

Теперь, когда надъ нимъ висъло открытіе всего, онъ ничего такъ не ждаль, какъ того, чтобь она, такъ же какъ прежде, насмъщливо отвътила ему, что его подозрънія смъшны и не имъють основанія. Такъ страшно было то, что онъ зналь, что теперь онъ быль готовъ повърить всему. Но выраженіе лица ен, испуганнаго и мрачнаго, теперь не объщало даже обмана.

— Можеть быть, я ошибаюсь, — сказаль онь. — Въ такомь

случать я прошу извинить меня.

— Нъть, вы не ошиблись,—сказала она медленно, отчаянно взглянувъ на его холодное лицо.—Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть въ отчаянии. Я слушаю васъ и думаю о немъ. Я люблю его, я его любовница, я не могу переносить, я боюсь,

я ненавижу васъ... Двлайте со мной, что хотите.

И, откинувшись въ уголъ кареты, она зарыдала, закрываясь руками. Алексей Александровичь не пошевелился и не измънить прямого направления взгляда. Но все лицо его вдругъ приняло торжественную неподвижность мертвато, и выражение это не измънилось во все премя взды до дачи. Подъвзжая къ дому, онъ повериулъ къ ней голову все съ тъмъ же выражениемь.

— Такъ! Но я требую соблюденія внѣшнихъ условій приличія до тѣхъ поръ,—голосъ его задрожаль,—пока я приму мѣры, обезпечивающія мою честь, и сообщу ихъ вамъ.

Онъ вышелъ впередъ и высадилъ ее. Въ виду прислуги онъ

пожаль ей руку, сёль въ карету и уёхаль въ Петербургь.

Вслъдъ за нимъ пришелъ лакей отъ княгини Бетси и принесъ Аниъ записку:

«Я послала къ Алексъю узнать о его здоровьъ, и онъ миъ пишетъ, что здоровъ и цълъ, но въ отчаяни».

«Такъ оно будетъ, — подумала она. — Какъ хорошо я сдълала, что все сказала ему».

Она взглянула на часы. Еще оставалось три часа, и воспоминанія подробностей посл'ёдняго свиданія зажгли ей кровь.

«Боже мой, какъ свътло! Это страшно, но я люблю видъть его лицо и люблю этотъ фантастическій свътъ... Мужъ! ахъ, да... Ну, и слава Богу, что съ нимъ все кончено».

## XXX.

Какъ и во всёхъ мёстахъ, гдё собираются люди, такь и на маленьнихъ нёмецкихъ водахъ, куда пріёхали Щербацкіе, совершилась обычная какъ бы кристаллизація общества, опредёляющая каждому его члену опредёленное и неизмённое мёсто. Какъ опредёленно и неизмённо частица воды на холодё получаетъ извёстную форму снёжнаго кристалла, такъ точно каждое новое лицо, пріёзжавшее на воды, тотчась же устанавливалось въ свойственное ему мёсто.

Фюрстъ Щербацкій замт гемалин унд тохтэр и по квартиръ, которую заняли, и по имени, и по знакомымъ, которыхъ они нашли, тотчасъ же кристаллизовались въ свое опредълен-

ное и предназначенное имъ мъсто.

На водахъ, въ этомъ году была настоящая нъмецкая фюрстинъ, вслъдствие чего кристаллизація общества совершалась еще энергичиве. Княгиня непремънно пожелала представить припцессъ свою дочь и на второй же день совершила этотъ обрядь. Кити низко и граціозно присъла въ своемъ выписанномъ изъ Парижа оченъ простомъ, то-есть очень нарядномъ, лътнемъ платъъ. Принцесса сказала: «Надъюсь, что розы скоро вернутся на это хорошенькое личико», и для Щербацкихъ тотчасъ же твердо установились опредъленные пути жизни, изъ которыхъ нельзя уже было выйти. Щербацкіе познакомились и съ семействомъ англійской леди, и съ нъмецкою графпией, и

съ ея раненымъ въ последней войне сыномъ, и со шведомъ ученымъ, и съ М. Canut и его сестрой. Но главное общество Щербацкихъ невольно составилось изъ московской дамы, Марв Евгеньевны Ртищевой, съ дочерью, которая была непріятна Кити, потому что забольла такъ же, какъ и она, отъ любви, и московскаго полковника, котораго Кити съ детства видела и знала въ мундиръ и эполетахъ и который тутъ со своими маленькими глазками и съ открытой шеей въ цвътномъ гластучкъ быль необыкновенно смёшонь и скучень тёмь, что нельзя было оть него отделаться. Когда все это такъ твердо установилось, Кити стало очень скучно, тъмъ болъе, что князь уъхалъ въ Карлсбадъ и она осталась одна съ матерью. Она не интересовалась тъми, кого знала, чувствуя, что отъ нихъ ничего уже не будеть поваго. Главный же задушевный интересь ея на водахь составляли теперь наблюденія и догадки о тёхь, которыхь она не знала. По свойству своего характера Кити всегда въ людяхъ предполагала все самое прекрасное, и въ особенности въ тъхъ, кого она не знала. И теперь, дълая догадки о томъ, кто, какія межлу ними отношенія и какіе они люди. Кити воображала себъ самые удивительные и прекрасные характеры и находила подтверждение въ своихъ наблюденияхъ.

Изъ такихъ лицъ въ особенности занимала ее одна русская дъвушка, прівхавшая на воды съ больною русскою дамой, съ мадамъ Шталь, какъ ее всъ звали. Мадамъ Шталь принадлежала къ высшему обществу, но она была такъ больна, что не могла ходить, только въ ръдкіе хорошіе дни появлялась на водахь въ колясочкъ. Но не столько по болъзни, сколько по гордости, какъ объясняла княгиня, мадамъ Шталь не была знакома ни съ къмъ изъ русскихъ. Русская дъвушка ухаживала за мадамъ Шталь и, кромъ того, какъ замъчала Кити, сходилась со всеми тяжело-больными, которыхъ было много на водахъ, и самымъ натуральнымъ образомъ ухаживала за ними. Русская девушка эта, по наблюденіямъ Кити, не была родня маламъ Шталь и вмъстъ съ тъмъ не была наемная помощница. Мадамъ Шталь звала ее Варенька, а другіе звали «m-lle Baренька». Не говоря уже о томъ, что Кити интересовали наблюденія надъ отношеніями этой дівушки къ г-жі Шталь и къ другимъ незнакомымъ ей лицамъ, Кити, какъ это часто бываетъ, испытывала необъяснимую симпатію къ этой m-lle Варенькъ и чувствовала по встръчающимся взглядамъ, что и она нравится.

M-lle Варенька эта была не то что не первой молодости, но какъ бы существо безъ молодости: ей можно было дать и девятнадцать и тридцать лътъ. Если разбирать ея черты, опа, не-

смотря на бользненный цвъть лица, была скорье красива, чъмъ дурна. Она была бы и хорошо сложена, если бы не слишкомъ большая сухость тъла и несоразмърная голова, по среднему росту; но она не должна была быть привлекательна для мужчинъ. Она была похожа на прекрасный, хотя еще и полный лепестковъ, но уже отцвътшій, безъ запахъ цвътокъ. Кромъ того, она не могла быть привлекательною для мужчинъ еще и потому, что ей недоставало того, чего слишкомъ много было въ Кити,—сдержаннаго огня жизни и сознанія своей привлекательности.

Она всегда казалась занятою дѣломъ, въ которомъ не могло быть сомнѣнія, и потому, казалось, ничѣмъ постороннимъ не могла интересоваться. Этою противоположностью съ собой она особенно привлекала къ себѣ Кити. Кити чувствовала, что въ ней, въ ея складѣ жизни она найдетъ образецъ того, чего теперь мучительно искала: интересовъ жизпи, достоинства жизни—внѣ отвратительныхъ для Кити свѣтскихъ отношеній дѣвушки къ мужчинамъ, представляєщихся ей теперь позорною выставкой товара, ожидающаго покупателя. Чѣмъ больше Кити наблюдала своего неизвѣстнаго друга, тѣмъ болѣе убѣждалась, что эта дѣвушка есть то самое совершенное существо, какимъ она ее себѣ представляла, и тѣмъ болѣе она желала познакомиться съ ней.

Объ дъвушки встръчались въ день по нъскольку разъ, и при каждой встръчъ глаза Кити говорили: «Кто вы? что вы? Въдь правда, что вы то прелестное существо, какимъ я воображаю васъ? Но ради Бога не думайте, прибавлялъ ея взглядъ, что я позволяю себъ навязываться въ знакомыя. Я просто любуюсь вами и люблю васъ». «Я тоже люблю васъ, и вы очень, очень милы. И еще больше любила бы васъ, если бы имъла время», отвъчалъ взглядъ неизвъстной дъвушки. И дъйствительно, Кити видъла, что она всегда занята: или она уводитъ съ водъ дътей русскаго семейства, или несетъ пледъ для больной и укутываетъ ее, или старается развлечь раздраженнаго больного, или выбираетъ и покупаетъ печенье къ кофею для кого-то.

Скоро послѣ пріѣзда ІҢербацкихъ на утреннихъ водахъ появились еще два лица, обратившія на себя общее недружелюбное вниманіе. Это были: очень высокій сутуловатый мужчина съ огромными руками, въ короткомъ, не по росту, и старомъ пальто, съ черными, наивными и вмѣстѣ страшными глазами, и рябоватая миловидная женщина, очень дурно и безвкусно одѣтая. Призпавъ этихъ лицъ за русскихъ, Кити уже начала въ своемъ воображеніи составлять о нихъ прекрасный и трогательный романъ. Но киягиня, узнавъ по Kurliste, что это были Левинъ Николай и Марья Николаевна, объяснила Кити, какой дурной человъкъ былъ этотъ Левинъ, и всё мечты объ этихъ двухъ лицахъ исчезли. Не столько потому, что мать скавала ей, сколько потому, что это былъ братъ Константина, для Кити эти лица вдругъ показались въ высшей степени непріятны. Этотъ Левинъ возбуждалъ въ ней теперь своею привычкой подергиваться головой непреодолимое чувство отвращенія.

Ей казалось, что въ его большихъ страшныхъ глазахъ, которые упорно следили за ней, выражалось чувство ненависти и

насмъшки, и она старалась избътать встръчи съ нимъ.

### XXXI:

Быль пенастный день, дождь шель все утро, и больные съ

зонтиками толиились въ галлерев.

Кити ходила съ матерью и съ московскимъ полковникомъ, весело щеголяещимъ въ своемъ европейскомъ, купленномъ готовымъ во Франкфуртв, сюртучкъ. Опи ходили по одной сторонъ таллереи, стараясь избъгать Левина, ходившаго по другой сторонъ. Варенька въ своемъ темномъ платьъ, въ черной, съ отогнутыми внизъ полями шляпъ ходила со слъпою француженкой во всю длину галлереи, и каждый разъ, какъ она встръчалась съ Кити, онъ перекидывались дружелюбнымъ взглядомъ.

 Мама, можно мить заговорить съ нею?—сказала Кити, следиещая за своимъ незнакомымъ другомъ и заметившая, что

она подходить къ ключу и что онъ могуть сойтись у него.

— Да, если тебѣ такъ хочется, я узнаю прежде о ней и сама подойду, — отвѣчала мать. — Что ты въ ней нашла особеннаго? Компаньонка, должно быть. Если хочешь, я познакомлюсь съ мадамъ Шталь. Я знала ея belle-soeur, — прибавила княгиня, гордо поднимая голову.

Кити знала, что княгиня оскорблена тёмъ, что г-жа Шталь какъ будто избёгала знакомиться съ нею. Кити не настаи-

вала.

 Чудо какая милая!—сказала она, глядя на Вареньку въ то время, какъ та подавала стаканъ француженкъ.—Посмотри-

те, какъ все просто, мило.

— Уморительны мев твои engouements,—сказала княгиня.— Нъть, пойдемъ лучше назадъ,—прибавилъ она, замътивъ двигавшагося имъ навстръчу Левина со своей дамой и съ нъмецкимъ докторомъ, съ которымъ онъ что-то громко и сердито говорилъ. Опѣ поворачивались, чтобы идти назадъ, какъ вдругъ услыхали уже не громкій говоръ, а крикъ. Левинъ, остановившись, кричалъ, и докторъ тоже горячился. Толпа собиралась вокругъ нихъ. Княгиня съ Кити посиѣшно удалились, а полковникъ присоединился къ толпѣ, чтобы узнать, въ чемъ дѣло.

Черезъ нъсколько минутъ полковникъ нагналъ ихъ.

- Что это тамъ было?-спросила княгиня.

- Позоръ и срамъ!—отвъчалъ полковникъ.—Одного боешься—это встръчаться съ русскими за границей. Этотъ высокій господинъ побранился съ докторомъ, наговорилъ ему дерзостей за то, что тотъ его не такъ лъчитъ, и замахнулся палкой. Срамъ просто!
- Ахъ, какъ непріятно!—сказала княгиня.—Ну, чъмъ же кончилось?
- Спасибо, тутъ вмѣталась эта... эта въ шляиѣ грибомь. Русская, кажется,—сказалъ полковникъ.

— M-lle Варенька?—радостно спросила Кити

- Да, да. Она нашлась скоръе всъхъ: она взяла этого господина подъ руку и увела.
- Воть, мама,—сказала Кити матери,—вы удивляетесь, что я восхищаюсь ею.

Со слъдующаго дня, наблюдая неизвъстнаго своего друга. Кити замътила, что м-lle Варенька и съ Левинымъ и его женщиной находится уже въ тъхъ отношеніяхъ, какъ и съ другими своими protégés. Она подходила къ нимъ, разговаривала, служила переводчицей для женщины, не умъвшей говорить-ни на одномъ иностранномъ языкъ.

Кити еще болъе стала умолять мать позволить ей познакомиться съ Варенькой. И, какъ ни непріятно было княгинъ какъ будто дѣлать первый шагь въ желаніи познакомиться съ г-жею ИІталь, позволявшею себъ чъмъ-то гордиться, она навела справки о Варенькъ и, узнавъ о ней подробности, дававшія заключить, что не было ничего худого, хотя и хорошаго мало, въ этомъ внакомствъ, сама первая подошла къ Варенькъ и познакомплась съ нею.

Выбравъ время, когда дочь ея ношла къ ключу, а Варенька остановилась противъ булочника, княгиня подошла къ ней.

— Позвольте мий познакомиться съ вами,—сказала она со своею достойною улыбкой.—Моя дочь влюблена въ васъ,—сказала она.—Вы, можеть быть, не знаете меня. Я...

 Это больше, чёмъ взаимно, княгиня —посившно отвъчала Варенька. — Какое вы доброе дело сделали вчера нашему жалкому соотечественнику!—сказала княгиня.

Варенька покраснъла.

- Я не помню, я, кажется, ничего не дълала, сказала она.

- Какъ же, вы спасли этого Левина отъ непріятности.

— Да, sa compagne позвала меня, и я постаралась успокоить его: онъ очень боленъ и недоволенъ былъ докторомъ. А я имъю привычку ходить за этими больными.

- Да, я слышала, что вы живете въ Ментонъ съ вашею те-

тушкой, кажется, m-me Шталь. Я знала ея belle-soeur.

— Нътъ, она мит не тетка. Я называю ее maman, но я ей не родия; я воспитана ею.—опять покрасивът, отвъчала Варенька.

Это было такъ просто сказано, такъ мило было правдивое и открытое выражение ея лица, что княгиня поняла, почему ея Кити полюбила эту Вареньку.

- Ну, что же этотъ Левинъ? - спросила княгиня.

- Онъ увзжаетъ, отвъчала Варенька.

Въ это время, сіяя радостью о томъ, что мать ея познакомилась съ ея неизвъстнымъ другомъ, отъ ключа подходила Кити.

— Ну вотъ, Кити, твое сильное желаніе познакомиться съ

m-lle...

— «Варенькой», — улыбаясь подсказала Варенька, — такъ всѣ

меня зовуть.

Кити покраснѣла отъ радости и долго молча жала руку своего новаго друга, которая не отвѣчала на ея пожатіе, но неподвижно лежала въ ея рукѣ. Рука не отвѣчала на пожатіе, но лицо m-lle Вареньки просіяло тихою, радостною, хотя и нѣсколько грустною улыбкой, открывавшею большіе, но прекрасные зубы.

— Я сама давно хотела этого, — сказала она.

— Но вы такъ заняты...

— Ахъ, напротивъ, я ничѣмъ не занята, — отвѣчала Варенька, но въ ту же минуту должна была оставить своихъ новыхъ знакомыхъ, потому что двѣ маленькія русскія дѣвочки, дочери больного, бѣжали къ ней.

— Варенька, мама зоветь! — кричали онв.

И Варенька пошла за ними.

## XXXII.

Подробности, которыя узнала княгиня о прошедшемъ Варейьки и объ отношеніяхъ ея къ мадамъ Шталь и о самой мадамъ Шталь, были слъдующія.

Манамъ Шталь, про которую одни говорили, что она замучила своего мужа, а другіе говорили, что онъ замучиль ее своимъ безиравственнымъ поведеніемъ, была всегда болъзненная и восторженная женщина. Когда она родила, уже развелясь съ мужемъ, перваго ребенка, ребенокъ этотъ тотчасъ же умеръ, и родные г-жи Шталь, зная ея чувствительность и боясь, чтобы это извъстіе не убило ея, подмънили ей ребенка, взявь ролившуюся въ ту же ночь и въ томъ же домъ въ Петербургъ дочь придворнаго повара. Это была Варенька. Мадамъ Шталь узнала впоследствін, что Варенька была не ея дочь, но продолжала ее воспитывать, тёмъ болёе, что очень скоро послё этого родныхъ у Вареньки никого не осталось.

Мадамъ Шталь уже болъе десяти лътъ безвыъздно жила за границей на югъ, никогда не вставая съ постели. И одни говорили, что мадамъ Шталь сдълала себъ общественное положение добродътельной, высоко-религіозной женщины; другіе говорили, что она была въ душт то самое высоко-нравственное существо, жившее только иля побра ближняго, какимъ она представлялась. Никто не зналь, какой она религи-католической, протестантской или православной, но одно было несомивнио-она находилась въ дружескихъ связяхъ съ самыми высшими лицами

всъхъ перквей и исповъданій.

Варенька жила съ ней постоянно за границей: и всъ, кто знали мадамъ Шталь, знали и любили m-lle Вареньку, какъ всъ ее звали.

Узнавъ вст подробности, княгиня не нашла ничего предосудительнаго въ сближении своей дочери съ Варенькой, тъмъ более, что Варенька имела манеры и воспитание самыя хорошія; отлично говорила по-французски и по-англійски, а главное передала отъ г-жи Шталь сожальніе, что она по бользни лишена удовольствія познакомиться сь княгиней.

Познакомившись съ Варенькой, Кити все болъе и болъе прельщалась своимъ другомъ и съ каждымъ днемъ находила въ

ней новыя достоинства.

Княгиня, услыхавъ о томъ, что Варенька хорошо поетъ, по-

просила ее прійти къ нимъ пъть вечеромъ.

, - Кити играетъ, и у насъ есть фортеніано, не хорошее, правда, но вы намъ доставите большое удовольствіе, - сказала киягиня со своею притворною улыбкой, которая особенно непріятна была теперь Кити, потому что она зам'втила, что Варенькъ не хотълось пъть. Но Варенька, однако, пришла вечеромъ и принесла съ собой тетрадь нотъ. Княгиня пригласила Марью Евгеньевну съ дочерью и полковника.

Варенька казалась совершенно равнодушной къ тому, что туть были незнакомыя ей лица, и тотчасъ же подошла къ фортепіано. Она не умъла себъ аккомпанировать, но прекрасно читала ноты голосомъ. Кити, хорошо игравшая, аккомпанировала ей.

— У васъ необыкновенный таланть,—сказала ей княгиня послъ того, какъ Варенька прекрасно спъла первую пьесу.

Марья Евгеньевна съ дочерью благодарили и хвалили ее.
— Посмотрите.—сказаль полковникъ, глядя въ окно.—какая

публика собралась васъ слушать.

Дъйствительно, подъ окнами собралась довольно большая толпа.

- Я очень рада, что это доставляеть вамь удовольствие,-

просто отвъчала Варенька.

Кити съ гордостью смотрёла на своего друга. Она восхищамась и ея искусствомъ, и ея голосомъ, и ея лицомъ, но болѣе всего восхищалась ея манерой, тѣмъ, что Варенька, очевидно, ничего не думала о своемъ пѣніи и была совершенно равнодушна къ похваламъ; она какъ будто спрашивала только; нужно

ли еще пъть или довольно?

«Если бы это была я,—думала про себя Кити,—какъ бы я гордилась этимъ! Какъ бы я радовалась, глядя на эту толиу подъ окнами. А ей совершенно все равно. Ее побуждаетъ только желаніе не отказать и сдълать пріятное maman. Что же въ ней есть? Что даетъ ей эту силу пренебрегать всъмъ, быть независимо-спокойною? Какъ бы я желала это знать и научиться отъ нея этому!» вглядываясь въ это спокойное лицо, думала Кити. Княгиня попросила Вареньку спъть еще, и Варенька спъла другую пьесу такъ же ровно, отчетливо и хорошо, прямо стоя у фортеціано и отбивая по нему тактъ своею худою смуглою рукой.

Следующая затемь въ тетради пьеса была итальянская песня.

Кити сыграла прелюдію и оглянулась на Вареньку.

— Пропустимъ эту, сказала Варенька, покраситвъ.

**Кити испуганно и** вопросительно остановила свои глаза на **липъ** Вареньки.

— Ну, другое, —поспъшно сказала она, перевертывая листы и тотчасъ же понявъ, что съ этою пьесой было соединено что-то

— Нътъ, — отвъчала Варенька, положивъ свою руку на ноты и улыбаясь, — нътъ, споемте это, — и она спъла это такъ же спомойно, холодно и хорошо, какъ и прежде.

Когда она кончила, всё опять благодарили ее и пошли пить чай. Кити съ Варенькой вышли въ садикъ, бывшій подлё дома.

— Правда, что у васъ соединено какое-то воспоминание съ этою пъсней?—сказала Кити.—Вы не говорите,—посиъщно при-

бавила она, -- только скажите, правда?

— Нътъ, отчего? Я скажу!—просто сказала Варенька и, не дожидаясь отвъта, продолжала:—Да, это воспоминаніе, и было тяжелое когда-то. Я любила одного человъка, и эту вещь я пъла ему.

Кити съ открытыми большими глазами молча, умиленно

смотрѣла на Вареньку.

- Я любила его, и онъ любилъ меня; но его мать не хотъла, и онъ женился на другой. Онъ теперь живетъ недалеко отъ насъ, и я иногда вижу его. Вы не думали, что у меня тоже былъ романъ?—сказала опа, и въ красивомъ лицъ ея чуть брезжилъ тотъ огонекъ, который, Кити чувствовала, когда-то освъщалъ ее всю.
- Какъ не думала. Если бы я была мужчина, я бы не могла любить никого, послъ того какъ узнала васъ. Я только не понимаю, какъ опъ могъ въ угоду матери забыть васъ и сдълать расъ несчастною, —у него не было сердца.

— О, ивтъ, опъ очень хорошій человівкь, и я не несчастна; напротивъ, я очень счастлива. Ну, такъ не будемъ больше півть

нынче?-прибавила она, направляясь къ дому.

— Какъ вы хороши, какъ вы хороши!—воскликнула Кити и, остановивъ ее, подъловала.—Если бы я хоть немножко могла быть похожа на васъ!

— Зачёмъ вамъ быть на кого-нибудь похожей? Вы хороши, какъ вы есть, —улыбаясь своею кроткою и усталою улыбкой,

сказала Варенька.

— Нътъ, я совстви не хороша. Ну, скажите мит... Постойте, посидимте,—сказала Кити, усаживая ее опять на скамейку подлъ себя.—Скажите, неужели не оскорбительно думать, что человъкъ пренебрегъ вашею любовью, что онъ не хотълъ?..

— Да онъ не пренебрегь; я върю, что онъ любилъ меня, но

онъ быль покорный сынъ...

— Дл, но если бы онъ не по волѣ матери, а просто самъ?..— говорила Кити, чувствуя, что она выдала свою тайну и что лицо ея, горящее румянцемъ стыда, уже изобличило ее.

— Тогда бы онъ дурно поступилъ, и я бы не жалвла его, отвъчала Варенька, очевидно, понявъ, что дъло идетъ уже не

о ней, а о Кити.

— Но оскорбленіе?—сказала Кити.—Оскорбленіе нельзя забыть, нельзя забыть,—говорила она, всиоминая свой взглядь на послёднемъ балё во время остановки музыки. — Въ чемъ же оскорбление? Въдь вы не поступили дурно? — Хуже чъмъ дурно, — стыдно.

Варенька покачала головой и положила свою руку на руку

Кити.

- Да въ чемъ же стыдно?—сказала она.—Въдь вы не могли сказать человъку, который равнодушенъ къ вамъ, что вы его любите?
- Разумъется, нътъ; я никогда не сказала ни одного слова, но онъ зналъ. Нътъ, нътъ; есть взгляды, есть манеры. Я буд, сто лътъ жить не забуду.

— Такъ что жъ? Я не понимаю. Дъло въ томь, любите ли вы его теперь иди пътъ, — сказала Варенька, называя все по

имени.

- Я ненавижу его; я не могу простить себъ.

- Такъ что жъ?

— Стыдъ, оскорбленіе.

- Ахъ, если бы всё такъ были, какъ вы, чувствительны, сказала Варенька. Нётъ дёвушки, которая бы не испытала этого. И все это такъ не важно.
- А что же важно?—сказала Кити, съ любопытнымъ удивленіемъ вглядываясь въ ея липо.
  - Ахъ, многое важно, улыбаясь сказала Варенька.

— Да что же?

- Ахъ, многое важнъе, —отвъчала Варенька, не зная, что сказать. Но въ это время изъ окна послышался голосъ княгини:
  - Кити, свѣжо! Или шаль возьми, или иди въ комнаты.
     Правда, пора!—сказала Варенька вставая.—Мнѣ еще нало

— правда, пора!—сказала Баренька вставая.—мнъ еще над зайти къ m-me Berthe: она меня просила.

Кити держала ее за руку и съ страстнымъ любопытствомъ и мольбой спрашивала ее взглядомъ: «Что же, что же это самое важное, что даетъ такое спокойствіе? Вы знаете! Скажите миві» Но Варенька не понимала даже того, о чемъ спрашивалъ ее взглядъ Кити. Она посмила только о томъ, что ей нынче нужно еще зайти къ m-me Berthe и посиъть домой къ чаю maman къ 12-ти часамъ. Она вошла въ комнаты, собрала ноты и, простившись со всёми, собралась уходить.

- Позвольте, я провожу вась, - сказаль полковникь.

— Да, какъ же одной идти теперь ночью? — подтвердила княгиня. — Я пошлю хоть Парашу.

Кити видъла, что Варенька съ трудомъ удерживала улыбку

при словахъ, что ее нужно провожать.

 Нѣтъ, я всегда хожу одна и никогда со мной инчего не бываетъ,—сказала она, взявъ шляну. И поцъловавъ еще разъ Кити и такъ и не сказавъ, что было важно, бодримъ шагомъ съ нотами подъ мышкой она скрылась въ полутьмъ лътней ночи, унося съ собой свою тайну о томъ, что важно и что даетъ ей это завидное спокойствіе и достоинство.

### IIIXXX

Кити познакомилась и съ г-жею Шталь, и знакометво это, вивств съ дружбою къ Варенькв, не только имвло на нее сильное вліяніе, но утъщало ее въ ен горъ. Она нашла это утъщеніе въ томъ, что ей, благодаря этому знакомству, открылся совершенно новый міръ, не имъющій инчего общаго съ ея прошедшимъ, - міръ возвышенный, прекрасный, съ высоты котораго можно было спокойно смотръть на это прошедшее. Открылось то, что, кромъ жизни инстинктивной, которой до сихъ поръ отдавалась Кити, была жизнь духовная. Жизнь эта открывалась религіей, но религіей, не имфющей ничего общаго съ той, которую съ дътства знала Кити и которая выражалась въ объдит и всенощной во вдовьемъ домъ, гдъ можно было встрътить знакомыхъ, и въ изучении съ батюшкой наизусть славянскихъ текстовъ; это была религія возвышенная, таинственная, связанная съ рядомъ прекрасныхъ мыслей и чувствъ, въ которую не только можно было верить, потому что такъ велено, но которую датидон опид онжом

Кити узнала все это не изъ словъ. Мадамъ Шталь говорила съ Кити, какъ съ милымъ ребенкомъ, на котораго любуещься, какъ на воспоминание своей молодости, и только одинъ разъ упомянула о 10мъ, что во всѣхъ людскихъ горестяхъ утѣшение даютъ лешь любовь и вѣра и что для сострадания къ намъ Христа иѣтъ ничтожныхъ горестей, и тотчасъ же перевела разговоръ на другое. Но Кити въ каждомъ ел движении, въ каждомъ словъ, въ каждомъ небесномъ, какъ пазывала Кити, взглядъ ел, въ особенности во всей истории ел жизии, которую она знала черезъ Вареньку, во всемъ узнавала то, «что было важно» и чего она до сихъ поръ не знала.

Но какъ ни возвышенъ былъ характеръ г-жи Шталь, какъ ни трогательна вси ел исторія, какъ ни возвышенна и нѣжна ел рѣчь, Кити невольно подмѣтила въ ней такія черты, которыя смущали ее. Она замѣтила, что, разспрашивая про ел родныхъ, мадамъ Шталь улыбнулась презрительно, что было противно христіанской добротъ. Замѣтила еще, что, когда она застала у нея католическаго священника, мадамъ Шталь ста-

рательно держала свое лицо въ твии абажура и особенно улыбалась. Какъ ни ничтожны были эти два замъчанія, они смущали ее, и она сомнъвалась въ мадамъ Шталь. Но вато Варенька, одинокая, безъ родныхъ, безъ друзей, съ грустнымъ разочарованіемь, ничего не желагшая, ничего не жалбышая, была тёмь самымъ совершенствомъ, о которомъ только позволила себъ мечтать Кити. На Варенькъ она поняла, что стоило только забыть себя и любить другихъ, и будешь спокойна, счастлива и прекрасна. И такою хотвла быть Киги. Понявъ теперь ясно, что было самое важное, Кити не удовольствовалась темъ, чтобы восхищаться этимъ, но тотчасъ же всею душой отдалась этой новой, открыт шейся ей жизни. По разсказамъ Вареньки о томъ, что дълала мадамъ Шталь и другія кого она называла: Кити уже составила себъ планъ будущей жизни. Она такъ же, какъ и племянница г-жи Шталь, Aline, про которую ей много разсказывала Варенька, будеть, гдв бы ни жила, отыскивать несчастныхъ, помогать имъ сколько можно, раздавать Евангеліе. читать Евангеліе больнымъ, преступникамъ, умирающимъ. Мысль чтенія Евангелія преступникамъ, какъ это делала Aline, особенно предышала Кити. Но все это были тайныя мечты, которыхъ Кити не высказывала ни матери, ни Варенькъ.

Впрочемъ, въ ожидании поры исполнять въ большихъ размърахъ свои планы Кити и теперь на водахъ, гдъ было столько больныхъ и несчастныхъ, легко нашла случай прилагать свои

новыя правила, подражая Варенькъ.

Сначала княгиня замъчала только, что Кити находится подъ сильнымъ вліяніемъ своего engouement, какъ она называла, къ госножъ Шталь и въ особенности къ Варенькъ. Она видъла, что Кити не только подражаетъ Варенькъ въ ея дъятельности, но невольно подражаетъ ей въ ея манеръ ходить, говорить и мигать гласами. Но потомъ княгиня замътила, что въ дочери, независимо отъ этого очарованія, совершается какой-то серьез-

ный душевный перевороть.

Княгиня виділа, что Кити читаєть по вечерамь французское Евангеліе, которое ей подарила г-жа Шталь, чего она прежде не дѣлала, что она избѣгаеть свѣтскихъ знакомыхъ и сходится съ больными, находившимися подъ покровительствомъ Вареньки, и въ особенности съ однимъ бѣднымъ семействомъ больного живописца Петрова. Кити очевидно гордилась тѣмъ, что исполняла въ этомъ семействѣ обязанности сестры милосердія. Все это было хорошо, и княгиня ничего не имѣла противъ этого, тѣмъ болѣе что жена Петрова была вполнѣ порядочная женнина, и что принцесса, замѣтикшая дѣятельность Кити, хва-

лила ее, называя ангеломъ-утъщителемъ. Все это было бы очень хорошо, если бы не было излишества. А княгиня видъла, что дочь ея впадаетъ въ крайность, что она и говорила ей.

— Il ne faut jamais rien outrer, — говорила она ей.

Но дочь ничего ей не отвъчала; она только думала въ душъ, что нельзя говорить объ излишествъ въ дълъ христіанства. Какое же можеть быть излишество въ слъдованіи ученію, въ которомь вельно подставить другую щеку, когда ударять по одной, и отдать рубашку, когда снимають кафтанъ? Но княгинъ не нравилось это излишество и еще болье не нравилось то, что, она чувствовала, Кити не хотьла открыть ей всю свою душу. Дъйствительно, Кити таила отъ матери свои новые взгляды и чувства. Она таила ихъ не потому, чтобы не уважала, не любила свою мать, но только потому, что это была ея мать. Она всякому открыла бы ихъ скоръе, чъмъ матери.

— Что-то давно Анна Павловна не была у насъ, — сказала разъ княгння про Петрову. — Я звала ее. А она что-то какъ

будто недовольна.

— Нъть, я не замътила, татап, —вспыхнувъ сказала Кыти.

— Ты давно не была у нихъ?

— Мы завтра собираемся сдълать прогулку въ горы, — отвъчала Кити.

— Что же, поъзжайте, — отвъчала княгиня, вглядываясь въ смущенное лицо дочери и стараясь угадать причину ея смущенія.

Въ этотъ же день Варенька пришла объдать и сообщила, что Анна Павловна раздумала ъхать завтра въ горы. И княгиня замътила, что Кити опять покраснъла.

— Кити, не было ли у тебя чего-нибудь непріятнаго съ Петровыми? — сказала княгиня, когда он'в остались одн'в. — От-

чего она перестала присылать дътей и ходить къ намъ?

Кити отвъчала, что ничего не было между ними и что она ръшительно не понимаеть, почему Анна Павловна какъ будто недовольна ею. Кити отвътила совершенную правду. Она не знала причины перемъны къ себъ Анны Павловны, но догадывалась. Она догадывалась въ такой вещи, которую она не могла сказать матери, которой она не говорила и себъ. Это была одна изъ тъхъ вещей, которыя знаешь, но которыя нельзя сказать даже самой себъ: такъ страшно и постыдно опибиться.

Опять и опять перебирала она въ своемъ воспоминания всъ отношения свои къ этому семейству. Она вспомнила наивную радость, выражавшуюся на кругломъ добродущномъ лицъ Анны Павловны при ихъ встръчахъ вспоминала ихъ тайные перего-

воры о больномъ, заговоры о томъ, чтобъ отвлечь его отъ работы, которая была ему запрещена, и увести его гулять; привязанность меньшого мальчика, называвшаго ее «моя Кити», не хотвинаго безъ нея ложиться спать. Какъ все было хорошо Потомъ она всиомнила худую-худую фигуру Петрова, съ длинною шеей, въ его коричневомъ сюртукъ; его ръдкіе выощіеся волосы, вопросительные, страшные въ первое время для Кати голубые глаза и его бользненныя старанія казаться бодрымь и оживленнымъ въ ея присутствін. Она вспомнила свое усиліе въ нервое время, чтобы преодольть отвращение, которое она испытывала къ нему, какъ и ко всемъ чахоточнымъ, и старанія, съ которыми она придумывала, что сказать ему. Она вспомнила этоть робкій, умиленный взглядь, которымь онь смотрёль на нее, и странное чувство состраданія и неловкости и потомъ сознанія своей добродітельности, которое она испытывала при этомъ. Какъ все это было хорошо! Но все это было въ первое время. Теперь же, нъсколько дней тому назадъ, все вдругъ испортилось. Анна Павловна съ притворною любезностью встръчала Кити и не переставая наблюдала ее и мужа.

Неужели эта трогательная радость его при ея приближеніи

была причиной охлажденія Анны Павловны?

«Да, — вспоминала она, — что-то было ненатуральное въ Аннъ Павловнъ и совсъмъ не похожее на ея доброту, когда она третьяго дня съ досадой сказала:

«— Воть все дожидался вась, не хотель безь вась пить ко-

фе, хоть ослабѣлъ ужасно».

«Да, можеть быть, и это непріятно ей было, когда и подала ему пледь. Все это такъ просто, но онь такъ неловко это приняль, такъ долго благодариль, что и мий стало неловко. И потомь этоть портреть мой, который онь такъ хорошо сдълаль. А главное этоть взглядь, смущенный и нёжный!.. Да, да, это такъ! — съ ужасомъ повторила себѣ Кити. — Нѣть, это не можеть, не должно быть! Онъ такъ жалокъ!» говорила она себѣ вслъдъ за этимъ.

Это сомнъніе отравляло прелесть ся новой жизни.

## XXXIV.

Уже передъ концомъ курса водъ князь Щербацкій, **ъздив**шій послъ Карлобада въ Баденъ и Киссингенъ къ русскимъ знакомымъ набраться русскаго духа, какъ онъ говорияъ, вернулся къ своимъ.

Взгляды князя и княгини на заграничную жизнь были совершенно противоположные. Княгиня находила все прекраснымъ и, несмотря на свое твердое положение въ русскомъ обществъ, старалась за границей походить на европейскую даму, чёмь она не была. - потому что она была русская барыня, - и нотому притворялась, что ей было отчасти неловко. Князь же, напротивъ, находилъ за границей все сквернымъ, тяготился европейскою жизнью, лержадся своихъ русскихъ привычекъ и нарочно старался выказывать себя за границей менте европейцемъ, чёмъ онъ былъ въ дёйстветельности.

Князь вернулся похудівшій, сь обвислыми мінками кожи на шекахъ, но въ самомъ веселомъ расположении духа. Веселое расположение его еще усилилось, котда онъ увидалъ Кити совершенно поправившеюся. Извъстіе о дружбъ Кити съ госпожей Шталь и Варенькой и переданныя княгиней наблюденія нады какою-то перемьной, происшедшей въ Кити, смутили князя и возбудили въ немъ обычное чувство ревности ко всему, что увлекало его дочь помимо его, и страхъ, чтобы дочь не ушла изъ-подъ его вліянія въ какія-нибудь недоступныя ему области. Но эти непріятныя извістія потонули въ томъ морі добродушія и веселости, которыя всегда были въ немъ и особенно усилились Карисбадскими водами.

На другой день по своемъ прівздв князь въ своемъ длинномъ пальто, со своими русскими морщинами и одутловатыми щеками, подпертыми крахмальными воротничками, въ самомъ веселомъ

расположеній духа пошель сь дочерью на воды.

Утро было прекрасное; опрятные, веселые дома съ садиками, видъ краснолицыхъ, краснорукихъ, налитыхъ пивомъ, весело работающихъ немецкихъ служанокъ и яркое солеце веселили сердце; но чёмъ ближе подходили они къ водамъ, тёмъ чаще встръчались больные, и видъ ихъ казался еще плачевите среди обычных условій благоустроенной німецкой жизни. Кити уже не поражала эта противоположность. Яркое солице, веселый блескъ зелени, звуки музыки были для нея естественною рамкой всёхъ этихъ знакомыхъ лицъ и перемёнъ къ ухудшенію или улучшенію, за которыми она следила; по для князя светь и блескъ іюньскаго утра и звуки оркестра, игравшаго модный веселый вальсь, и особенно видь здоровенныхъ служанокь казались чёмъ-то неприличнымъ и уродинвымъ въ соединеніи съ этими, собравшимися со всёхъ концовъ Европы, уныло двигавининся мертвецами.

Несмотря на испытываемое имъ чувство гордости и какъ бы возврата молодости, когда любиман дочь шла съ нимъ подъ руку, ему теперь какъ будто неловко и совъстно было за свою сильную походку, за свои крупные, облитые жиромъ члены. Онь испытываль почти чувство человъка неодътаго въ обществъ.

— Представь, представь меня своимъ новымъ друзьямъ, — говорилъ онъ дочери, пожимая локтемъ ея руку. — Я и этотъ твой гадкій Соденъ полюбилъ за то, что онъ тебя такъ спра-

виль. Только грустно, грустно у вась. Это кто?

Кити называла ему тъ знакомыя и незнакомыя лица, которыя они встръчали. У самаго входа въ садъ они встрътили слъпую m-me Berthe съ проводницей, и киязъ порадовался на умиленное выражение старой француженки, когда она услыхала голосъ Кити. Она тотчасъ съ французскимъ излишествомъ любезности заговорила съ нимъ, хваля его за то, что у него такая прекрасная дочь, и въ глаза превознося до небесъ Кити и называя ее сокровищемъ, перломъ и ангеломъ-утъшителемъ.

— Ну, такъ она второй ангелъ, — сказалъ князь улыбаясь. —

Она называеть ангеломъ пумеръ 1-й m-lle Вареньку.

— Oh! m-lle Варенька — это настоящій ангель, allez, — иодхватила m-me Berthe.

Въ галлерев они встрвтили и самоё Вареньку. Она посившно шла имъ навстрвчу, неся элегантную красную сумочку.

— Воть и папа прівхаль! — сказала ей Кити.

Варенька сдёлала просто и естественно, какъ и все, что она дёлала, движеніе, среднее между поклономъ и присёданіемъ, и тотчасъ же заговорила съ княземъ, какъ она говорила со всёми, нестёсненно и просто.

— Разумъется, я васъ знаю, очень знаю, — сказалъ ей князь съ улыбкой, по которой Кити съ радостью узнала, что другь

ея понравился отцу. — Куда же вы такъ торопптесь?

— Матап здъсь, — сказала она, обращаясь къ Кити. — Она не спала всю ночь, и докторъ посовътоваль ей выбхать. Я несу ей работу.

— Такъ это ангелъ № 1-й, — сказалъ князь, когда Варенька

ушла.

Кити видъла, что ему хотълось посмъяться надъ Варенькой, но что онъ никакъ не могъ этого сдълать, потому что Варенька понравилась ему.

— Ну, воть и всёхъ увидимъ твоихъ друзей, — прибавилъ

онъ, — и мадамъ Шталь, если она удостоить узнать меня.

— А ты развъ ее зналъ, папа? — спросила Кити со страхомъ, замъчая зажегшійся огонь насмъшки въ глазахъ князя при упоминаніи о мадамъ Шталь.

— Зналъ ея мужа и ее немножко еще прежде, чъмъ она вы пістистки записалась.

— Что такое пістистка, папа? — спросила Кити, уже испуганная тъмъ, что то, что она такъ высоко цънила въ госпожъ

Шталь, имѣло названіе.

- Я и самъ не знаю хорошенько. Знаю только, что она за все благодарить Бога, за есякое несчастіе... и за то, что у нея умерь мужь, благодарить Бога. Ну, и выходить смёшно, потому что они дурно жили... Это кто? Какое жалкое лицо! спросиль опъ, замётивь сидёвшаго на лавочкё невысокаго больного въ коричневомъ пальто и бёлыхъ панталонахъ, дёлавшихъ странныя складки на лишенныхъ мяса костяхъ его ногъ. Господинъ этотъ приподняль свою соломенную шляпу надъ выющимися рёдкими волосами, открывая высокій, болёзненно покраснёвшій оть шляпы лобъ
- Это Петровъ, живописецъ; отвъчала Кити, покрасиъвъ. — А это жена его, — прибавила она, указывая на Аниу Павловну, которая какъ будто нарочно, въ то самое время, какъ они подходили, пошла за ребенкомъ, отбъжавшимъ по дорожкъз.

— Какой жалкій, и какое милое у него лицо! — сказаль киязь. — Что же ты не подошла? Онъ что-то хотълъ сказать

тебъ.

— Ну, такъ пойдемъ! — сказала Кити, ръшительно поворачиваясь. — Какъ ваше здоровье нынче? — спросила она у Петрова.

Петровъ всталъ, опираясь на палку, и робко посмотрълъ на

RERIIN

— Это моя дочь, — сказалъ князь. — Позвольте быть знакомымъ.

Живописецъ поклонился и улыбнулся, открывая странноблестящіе б'ёлые зубы.

— Мы васъ ждали вчера, княжна, — сказалъ онъ Кити. Онъ пошатнулся, говоря это, и, повторяя это движение, ста-

рался помазать, что онъ это сдёлаль нарочно.

— Я хотъла прійти, но Варенька сказала, что Анна Па-

вловна присылала сказать, что вы не поъдете.

— Какъ не поъдемъ! — покраснъвъ и тотчасъ же закашлявшись, сказалъ Петровъ, отыскивая глазами жену. — Анета, Апета! — проговорилъ онъ громко, и на тонкой бълой шеъ его, какъ веревки, натянулись толстыя жилы.

Анна Павловна подошла.

— Какъ же ты послала сказать княжнъ, что мы не повдемъ?— потерявъ голосъ, раздражительно прошенталь онъ ей.

- Здравствуйте, княжна, сказала Анна Павловна съ притворною улыбкой, стоть непохожею на прежнее ея обращение. Очень пріятно познакомиться, обратилась она къ князю. Васъ давно ждали, князь.
- Какъ жеты послала сказать княжет, что мы не повдемъ? хрипло прошенталь еще разъ живописець еще сердитве, очевидно раздражаясь еще болье тымь, что голось измыняеть ему и онь не можеть дать своей рычи того выражения, какое бы хотыль.
- Ахъ, Боже мой! Я думала, что мы не повдемъ, съ досадой отвъчала жена.
  - Какъ же, когда... онъ закашлялся и махнулъ рукой. Князь приподнялъ шляпу и отошелъ съ дочерью.
  - О, охъ! тяжело вздохнулъ онъ, о, несчастные!
- Да, напа, отвъчала Кити. Но надо внать, что у нихъ трое дътей, никого прислуги и почти никакихъ средствъ. Онъ что-то получаеть отъ академін, оживленно разсказывала она, стараясь заглушить волненіе, поднявшееся въ ней вслъдствіе странной въ отношеніи къ ней перемъны Анны Павловни. А воть и мадамъ Шталь, сказала Кити, указывая на колясочку, въ которой, обложенное подушками, въ чемъ-то съромъ и голубомь, подъ зонтикомъ лежало что-то. Это была госпожа Шталь. Свади нея стоялъ мрачный здоровенный работникъ-нъмецъ, катавшій ее. Подиъ стояль бълокурый шведскій графъ, котораго знала по имени Кити. Нъсколько человъкъ больныхъ медлили около колясочки, глядя на эту даму, какъ на что-то необыкновенное

Князь подошель къ ней, и тотчась же въ глазахъ его Кити замътила смущавшій ее огонекъ насмъшки. Онъ подошель къ мадамъ Шталь и заговориль на томъ отличномъ французскомъ изыкъ, на которомъ столь немногіе уже говорять теперь, чрезвычайно учтиво и мило:

- Не знаю, вспомните ли вы меня, но я долженъ напомнить себя, чтобы поблагодарить за вашу доброту къ моей дочери, сказаль онъ ей, снявъ шляпу и не надъвая ея.
- Князь Александръ Щербацкій, сказала мадамъ Шталь, поднимая на него свои небесные глаза, въ которыхъ Кити замътила неудовольствіе. Очень рада. Я такъ полюбила вашу дочь.
  - Здоровье ваше все не хорошо?
- Да, я ужъ привыкла, сказала мадамъ Шталь и познакомила князя со шведскимъ графомъ.

— А вы очень мало перемёнились, — сказаль ей князь. — Я не имёль чести видёть вась десять или одиннадцать лёть.

— Да, Богъ даеть кресть и даеть силу нести его. Часто удивляещься, къ чему тянется эта жизнь?.. Съ той стороны! — съ досадой обратилась она къ Варенькъ, не такъ завертывавшей ей пледомъ ноги.

— Чтобы дълать добро, въроятно, — сказалъ князь, смъясь

глазами.

- Это не намъ судить, сказала госпожа Шталь, замѣтивъ оттѣнокъ выраженія на лиць князя. Такъ вы пришлете мнъ эту книгу, любезный графъ? Очень благодарю васъ, обратилась она къ молодому шведу.
- A! вскрикнуль князь, увидавъ московскаго полковника, стоявшаго около, и, поклонившись госпожъ Шталь, отошелъ съ дочерью и съ присоединившимся къ нимъ московскимъ полковникомъ.
- Это наша аристократія, князь!— сь желаніемь быть насмёшливымь сказаль московскій полковникь, который быль въ претензін на госпожу Шталь за то, что она не была сь нимь знакома.
  - Все такая же, отвъчаль князь.
- A вы еще до болъзни знали ее, князь, то-есть прежде, чъмъ она слегла?
  - Да она при мнѣ слегла,—сказалъ князь.Товорять, опа десять лѣть не встаеть...
- Не встаеть, потому что коротконожка. Она очень дурно сложена...

— Папа, не можеть быть! — вскрикнула Кити.

— Дурные языки такъ говорять, мой дружокъ. А твоей Варенькъ-таки достается, — прибавилъ онъ. — Охъ, эти больныя барыни!

— О, нътъ, папа! — горячо возразила Кити, — Варенька обожаеть ее. И потомъ она дълаеть столько добра! У кого хо-

чешь спроси! Ее и Aline Шталь вст знають.

 Можеть быть, — сказаль онь, пожимая локтемь ея руку. — Но лучше когда дёлають такь, что у кого пи спроси, никто не знаеть.

Кити замолчала не потому, что ей нечего было говорить, но она и отцу не хотьла открыть свои тайныя мысли. Однако — странное дьло — несмотря на то, что она такъ готовилась не подчиниться взгляду отца, не дать ему доступа въ свою святыню, она почувствовала, что тоть божественный образъ госпожи Шталь, который она мъсяць цълый носила въ душь, без-

возвратно исчезь, какъ фигура, составившаяся изъ брошеннаго платья, исчезаеть, когда поймешь, какъ лежить это платье. Осталась одна коротконогая женщина, которая лежить потому, что дурно сложена, и мучаеть безотвътную Вареньку за то, что та не такъ подвертываеть ей пледъ. И никакими усиліями воображенія нельзя уже было возвратить прежнюю мадамъ ІНталь.

### XXXV.

Князь передаль свое веселое расположение духа и домашнимъ своимъ, и знакомымъ, и даже нъмцу-хозяину, у котораго сто-

яли Щербацкіе.

Вернувшись съ Кити ст водъ и пригласивъ къ себъ къ кофе и полковинка, и Марью Евгеньевну, и Вареньку, князь велълъ вынести столь и кресла въ садикъ, подъ каштанъ, и тамъ накрыть завтракъ. И хозяннъ и прислуга оживились подъ вліяніемь его веселости. Они знали его шедрость, и черезь полчаса больной гамбургскій докторь, жившій наверху, сь завистью смотрълъ въ окно на эту веселую русскую компанію здоровыхъ людей, собравшуюся подъ каштаномь. Подъ дрожащею кругами тънью листьевъ, у покрытаго бълою скатертью и уставленнаго кофейниками, хлъбомъ, масломъ, сыромъ, холодною дичью стола сидъла княгиня въ наколкъ съ лиловыми лентами, раздавая чашки и тартинки. На другомъ концъ сидълъ князь, илотно кушая и громко и весело разговаривая. Князь разложиль подлъ себя свои покупки; ръзные сундучки, бирюльки, разръзные ножики всъхъ сортовъ, которыхъ онъ накупилъ кучу на всёхъ водахъ, и раздариваль ихъ всёмъ, въ томъ числе Лисхенъ, служанкъ, и хозяину, съ которымъ онъ шутилъ на своемъ комическомъ дурномъ нѣмецкомъ языкѣ, увѣряя его, что не воды вылъчили Кити, но его отличныя кушанья, въ особенности супъ съ черносливомъ. Княгиня подсмъпвалась надъ мужемъ за его русскія привычки, но была такъ оживлена п весела, какъ не была во все время на водахъ. Полковникъ, какъ всегда, улыбался шуткамъ князя; по насчеть Европы, которук онъ внимательно изучаль, какъ онъ думаль, онъ держалъ сторону княгини. Добродушная Марья Евгепьевна покатывалась со сміху оть всего, что говориль смінного князь, и Варенька, чего еще Кити никогда не видала, раскисала отъ слабаго, но сообщающагося смёха, который возбуждали въ ней шутки князя.

Все это веселило Кити, но она не могла не быть озабочен-

вадаль отець своимь веселымь ввглядомь на ея друзей и на ту жизнь, которую она такь полюбила. Къ задачь этой присоедиимлась еще перемвна ея отношеній къ Петровымь, которая нынче такь очевидно и непріятно высказалась. Всьмъ было весело, но Кити не могла быть веселою, и это еще болье мучило ее. Она испытывала чувство въ родь того, какое испытывала въ дътствъ, когда подъ наказаніемъ была заперта въ своей комнать и слушала веселый смъхъ сестеръ.

— Ну, на что ты накупиль эту бездну? - говорила княгиня,

улыбаясь и подавая мужу чашку съ кофеемъ.

— Пойдешь ходить, ну, подойдешь къ лавочкѣ, просять купить: «Эрлаухть, эксцеленць, дурхлаухть». Ну, ужъ какъ скажуть: «дурхлаухть», ужъ я и не могу: десяти талеровъ и нѣть.

— Это только оть скуки, — сказала княгиня.

— Разумъется, отъ скуки. Такая скука, матушка, что не внаешь куда дъться.

— Какъ можно скучать, князь? Такъ много интереснаго те-

перь въ Германіи, — сказала Марья Евгеньевна.

— Да я все интересное знаю: супъ съ черносливомъ знаю, гороховую колбасу знаю. Все знаю.

- Нъть, но, какъ хотите, князь, интересны ихъ учрежде-

нія, — сказаль полковникь.

— Да что же интереснаго? Всв они довольны, какъ мъдные гроши; всъхъ побъдили. Ну, а мнъ-то чъмъ же довольнымъ быть? Я никого не побъдилъ, а только сапоги снимай самъ, да еще за дверь ихъ самъ выставляй. Утромъ вставай, сейчасъ же одъвайся, иди въ салонъ чай скверный пить. То ли дъло дома! Проснешься не торопясь, посердишься на что-нибудь, поворчишь, опомнишься хорошенько, все обдумаешь, не торопишься.

— А время-деньги, вы забываете это, -сказалъ полковникъ.

— Какое время! Другое время такое, что цёлый мёсяць за иолтинникь отдашь, а то такъ никакихъ денегь за полчаса не возьмешь. Такъ ли, Катенька? Что ты, какая скучная?

- Я ничего.

— Куда же вы? Посидите еще, — обратился онъ къ Варенькв.

— Мит надо домой, — сказала Варенька вставая и опять залилась смтхомъ. Оправившись, она простилась и пошла въдомъ, чтобы взять шляпу.

Кити пошла за нею. Даже Варенька представлялась ей теперь другою. Она не была хуже, но она была другая, чемь та,

какою оча прежде воображала ее себъ.

 — Ахъ, я давно такъ не смъялась! — сказала Варенька, со бирая зонтикъ и мъщочекъ. — Какой она милый, вашъ папа! Кити молчала.

— Когда же увидимся? — спросила Варенька:

— Матап хотъла зайти къ Петровымъ. Вы не будете тамъ? сказала Кити, испытывая Вареньку.

— Я буду, — отвъчала Варенька. — Они собираются увз

жать, такъ я объщалась помочь укладываться.

- Ну, и я приду. — Нътъ, что вамъ?
- Отчего? отчего? широко раскрывая глаза, за говорила Кити, взявшись, чтобы не выпускать Вареньку, за ея зонтикъ. Нъть, постойте, отчего?

— Такъ; вашъ напа прівхаль, и потомь съ вами они ствс-

няются.

- Нѣть, вы мнѣ скажите, отчего вы не хотите, чтобь я часто бывала у Петровыхъ? Вѣдь вы не хотите? Отчего?
  - Я не говорила этого, спокойно сказала Варенька.

- Нъть, пожалуйста, скажите!

Все говорить? — спроси за Варенька.

— Все, все! — подхватила Кити.

— Да особеннаго ничего нъть, а только то, что Михаиль Алексъевичь (такъ звали живописца) прежде хотълъ ъхать раньше, а теперь не хочеть уъзжать, — улыбаясь сказала Варенька.

- Ну! ну! - торопила Кити, мрачно глядя на Вареньку.

— Ну,-и почему-то Анна Павловна сказала, что онъ не хочеть оттого, что вы туть. Разумбется, это было некстати, но изь-за этого, изъ-за вась вышла ссора. А вы знаете, какъ эти больные раздражительны.

Кити, все болъе хмурясь, молчала, и Варенька говорила одна, стараясь смягчить и успокоить ее и видя собиравшийся

варывь, она не знала чего, слезь или словь.

- Такъ лучше вамъ не ходить... И, вы понимаете, вы не обижайтесь...
- И подёломъ мнё, и подёломъ мнё! быстро заговорила Кити, схватывая зонтикъ изъ рукъ Вареньки и глядя мимо глазъ своего друга.

Варенькъ хотълось улыбнуться, глядя на дътскій гитвь сво-

его друга, но она боялась оскорбить ее.

Кажъ подъломъ? Я не понимаю, — сказала она.

— Поделомъ за то, что все это было притворство, потому что все это выдуманное, а не отъ сердца. Какое мит дело до чужого человека? И вотъ вышло, что я причиной ссоры и что

я дёлана то, чего меня никто не просиль. Оттого что все притворство! притворство! притворство!..

- Да съ какою же цёлью притворяться? - тихо сказала

Варенька.

— Ахъ, какъ глупо, гадко! Не было мив никакой нужды... Все притворство!—говорила она, открывая и закрывая зонтикъ.

— Да съ какою же цѣлью?

- Чтобы казаться лучше предъ людьми, предъ собой, предъ Богомъ; всёхъ обмануть. Нётъ, теперь я уже не поддамся на это! Быть дурною, но, по крайней мёрё, не лживою, не обманшиней!
- Да кто же обманщица? укоризненно сказала Варена ка. Вы говорите, какъ будто...

Но Кити была въ своемъ припадкъ вспыльчивости Она не

дала ей договорить.

— Я не о васъ, совсѣмъ не о васъ говорю. Вы—совершенство. Да, да, я знаю, что вы всѣ совершенство; но что же дѣлать, что я дурная? Этого бы не было, если бы я не была дурная? Такъ пускай я буду какая есть, но не буду притворяться. Что мнѣ за дѣло до Анны Павловны! Пускай они живуть, какъ хотять, и я, какъ хочу. Я не могу быть другою... И все это не то, не то!..

— Да что же не то? — въ недоумвни говорила Веренька.

— Все не то. Я не могу иначе жить, какъ по сердцу, а вы живете по правиламъ. Я васъ полюбила просто, а вы, върно, только за тъмъ, чтобы спасти меня, научить меня!

— Вы несправедливы, — сказала Варепька.

— Да я ничего не говорю про другихъ, я говорю про себя.

— Кити! — послышался голосъ матери, — поди сюда, покажи напа свои корольки.

Кити съ гордымъ видомъ, не помиривщись со своимъ другомъ, взяла со стола корольки въ коробочкъ и пошла къ матери:

— Что съ тобой? Что ты такая красная? — сказали ей мать и

отець въ одинъ голосъ.

— Пичего, — отвъчала она,—я сейчасъ приду,—и побъжала назадъ.

«Опа еще туть! — подумала опа. — Что я скажу ей, Боже мой! Что я надёлала, что я говорила! За что я обидёла ее? Что мнё дёлать? Что я скажу ей?» думала Кити и остановилась у двери.

Варенька въ шляпъ и съ зонтикомъ въ рукахъ сидъла у стола, разсматривая пружину, которую сломала Кити. Она под-

няла голову,

— Варенька, простите меня, простите! — прошептала Кити, подходя къ ней. — Я не помню, что я говорила. Я...

Я, право, не хотъла васъ огорчать, — сказала Варенька

улыбаясь.

Миръ былъ заключенъ. Но съ прівздомъ отца для Кити измінился весь тоть міръ, въ которомъ она жила. Она не отреклась отъ всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что можеть быть тімъ, чімъ котіла быть. Она какъ будто очнулась; почувствовала всю трудность безъ притворства и хвастовства удержаться на той высоті, на которую она хотіла подняться; кромі того, она почувствовала всю тяжесть этого міра горя, болізней, умпрающихь, въ которомъ она жила; ей мучительны показались ті усилія, которыя она ділала надъ собой, чтобы любить это, и поскорій захотілось на свіжий воздухь, въ Россію, въ Ергушово, куда, какъ она узнала изъ письма, переїхала ужъ ея сестра Долли съ дітьми.

Но любовь ея къ Варенькъ не ослабъла. Прощаясь, Кити

упрашивала ее прівхать къ нимь въ Россію.

— Я прібду, когда вы выйдете замужь, — сказала Веренька.

— Я никогда не выйду.

— Ну, такъ я никогда не прівду.

- Ну, такъ я только для этого выйду замужъ. Смотрите

же, помните объщание! — сказала Кити.

Предсказанія доктора оправдались. Кити возвратилась домой, въ Россію, излѣченная. Она не была такъ беззаботна и весела, кажъ прежде, но была спокойна. Московскія горести ея стали воспоминаніемъ.

## ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ.

I.

Сергъй Ивановичъ Кознышевъ хотълъ отдохнуть отъ умственной работы и, вмёсто того, чтобь отправиться по обыкновенію за границу, прівхаль въ концв мая въ деревню къ брату. По его убъжденіямъ, самая лучшая жизнь была перевенская. Онъ прівхаль теперь наслаждаться этою жизнью къ брату. Константинъ Левинъ былъ очень радъ, тъмъ болъе, что онъ не ждалъ уже въ это лъто брата Николая. Но, несмотря на свою любовь и уважение къ Сергъю Ивановичу, Константину Левину было въ деревнъ неловко съ братомъ. Ему неловко, даже непріятно было видеть отношение брата къ деревив. Для Константина Левина деревня была мъсто жизни, то-есть радостей, страданій, труда; для Сергъя Ивановича деревня была, съ одной стороны, отдыхъ отъ труда, съ другой — полезное противоядіе испорченности, которое онъ принималъ съ удовольствіемъ и сознаніемъ его пользы. Для Константина Левина деревня была тъмъ хороша, что она представляла поприще для труда, несомнънно полезнаго; для Сергъя Ивановича деревня была особенно хороша твиъ, что тамъ можно и должно ничего не дълать. Кромъ того, и отношение Сергъя Ивановича къ народу нъсколько коробило Константина. Сергъй Ивановичъ говорилъ, что онъ любить и знаеть народь, и часто бесёдоваль сь мужиками, что онъ умълъ дълать хорошо, не притворяясь и не ломаясь, и изъ каждой такой бесёды выводиль общія данныя въ пользу народа и въ доказательство, что зналъ этоть народъ. Такое отношение къ народу не нравилось Константину Левину. Для Константина народъ быль только главный участникъ въ общемъ трудъ и, несмотря на все уважение и какую-то кровную любовь къ мужику, всосанную имъ, какъ онъ самъ говорилъ, въроятно, съ молокомъ бабы-кормилицы, онъ, какъ участникъ съ нимъ въ общемъ дълъ, иногда приходившій въ восхищеніе отъ силы, кротости, справедливости этихъ людей, очень часто, когда въ

общемь дёлё требовались другія качества, приходиль въ озлобленіе на народь за его безпечность, неряшинвость, пьянство, ложь. Константинь Левинь, если бы у него спросили, любить ли онъ народъ, решительно не зналъ бы, какъ на это ответить. Онъ любилъ и не любилъ народъ такъ же, какъ и вообще людей. Разумвется, какъ добрый человвкъ, онъ больше любилъ, чёмь не любиль людей, а потому и народь. Но любить или не любить народь, какъ что-то особенное, онъ не могъ, потому что не только жилъ съ народомъ, не только вст его интересы были связаны съ народомъ, по онъ считалъ и самого себя частью народа, не видель въ себе и народе никакихъ особенныхъ качествъ и недостатковъ и не могь противопоставлять себя народу. Кромъ того, хотя онъ долго жиль въ самыхъ близкихъ отношеніяхь къ мужикамъ, какъ хозяинъ и посредникъ, а главное какъ совътчикъ (мужики върили ему и ходили версть за сорокъ къ нему советоваться), онъ не имелъ никакого определеннаго сужденія о народе и на вопрось: знаеть ли онъ народь, быль бы въ-такомъ же затруднении ответить, какъ на вопросъ: любить ли онъ народъ? Сказать, что онъ знаеть народъ, было бы для него то же самое, что сказать, что онъ знаеть людей. Онъ постоянно наблюдань и узнаваль всякаго рода людей и въ томъ числъ людей-мужиковъ, которыхъ онъ считаль хорошими и интересными людьми, и безпрестанно замъчаль въ нихъ новыя черты, измъняль о нихъ прежнія сужденія и составляль новыя. Сергьй Ивановичь-напротивь. Точно, такъ же какъ онъ любилъ и хвалилъ деревенскую жизиь въ противоположность той, которой онь не любиль, точно такъ же и народь любель онь въ противоположность тому классу людей, котораго онъ не любиль, и точно такъ же онъ зналь народь, какъ что-то противоположное вообще люнямъ. Въ его методическомь умъ ясно сложились опредъленныя формы народной жизни, выведенныя отчасти изъ самой народной жизни, но преимущественно изъ противоположенія. Онъ никогда не изміняль своего митнія о народі и сочувственнаго къ нему отношенія.

Въ случавшихся между братьями разногласіяхъ при сужденіяхъ о народъ, Сергъй Ивановичъ всегда побъждалъ брата именно тъмъ, что у Сергъя Ивановича были опредъленныя понятія о народъ, его характеръ, свойствахъ и вкусахъ; у Константина же Левина никакого опредъленнаго и неизмъннаго понятія не было, такъ что въ этихъ спорахъ Константинъ былъ уличаемъ въ противоръчіи самому себъ.

Для Сергыя Ивановича меньшой брать его быль славный малын, съ сердцемъ, поставленным хорошо (какъ онь выражался по-французски), но съ умомъ хотя и повольно быстрымъ, однако подчиненнымь внечатьніямь минуты и потому исполненнымь противоръчій. Со списходительностью старшаго брата онъ иногда объясняль ему значение вещей, но не могь находить удовольствія спорить съ нимь, потому что слишкомь легко разбиваль его.

Константинъ Левинъ смотрълъ на брата, какъ на человъка огромнаго ума и образованія, благороднаго въ самомъ высокомъ значении этого слова и одареннаго способностью дъятельности имя общаго блага. Но въ глубинъ своей души, чъмъ старше онь становился и чёмь ближе узнаваль своего брата, тёмь чаше и чаще ему приходило въ голову, что эта способность дъятельности для общаго блага, которой онъ чувствовалъ себя совершенно лишеннымъ, можетъ быть, и не есть качество, а, напротивъ, недостатокъ чего-то. не недостатокъ добрыхъ, честныхъ, благородныхъ желаній и вкусовъ, но недостатокъ силы жезни, того, что называють сердцемь, того стремленія, которое заставилеть человъка изъ всъхъ безчисленныхъ представияющихся путей жизни выбрать однет и желать этого одного. Чёмъ больше онъ узнаваль брата, тъмъ болъе замъчалъ, что и Сергъй Ивановичь и многіе другіе дъятели для общаго блага не сердцемъ были приведены къ этой любви къ общему благу, но умомь разсудили, что запиматься этимь хорошо, и только потому занимались этимъ. Въ этомъ предположении утвердило Левина еще и то замъчание, что брать его нисколько не больше принималь къ сердцу вопросы объ общемъ благъ и о безсмертін души, чемь о шахматной партін или объ остроумномь устройствъ новой манины.

Кром'в того, Константину Левину было въ деревн'в неловко сь братомъ еще и оттого, что въ деревив, особенно лътомъ, Левинь бываль постоянно занять хозяйствомь и ему недоставало длиннаго лътняго дня, для того, чтобы передълать все, что нужно, — а Сергъй Ивановичъ отдыхалъ. Но, хотя онъ и отдыхаль теперь, т.-е. не работаль надь своимъ сочиненіемъ, опъ такъ привыкъ къ умственной деятельности, что любилъ высказывать въ краснеой сжатой формъ приходившія ему мысли н любиль, чтобы было кому слушать. Самый же обыкновенный н естественный слушатель его быль брать, И потому, несмотря на дружескую простоту ихъ отношеній, Константину неловко было оставлять его одного. Сергый Ивановичь любиль лечь въ траву на солнив и лежать такъ, жарясь, и лениво болтать.

— Ты не повъришь, - говориль онъ брату, - какое для меня наслаждение эта хохланкая лонь. Ни одной мысли въ головъ.

хоть шаромь покати.

Но Константину Левину скучно было сидъть и слушать его особенно потому, что онь зналь, что безъ него возять навозъ на неразлъшенное поле и навалять Богь знаеть какъ, если не посмотръть, и ръзцы въ плугахъ не завинтять, а поснимають и потомъ скажуть, что плуги—выдумка пустая и то йи дъло соха Андреевна, и т. п.

— Да будеть тебъ ходить по жаръ, - говориль ему Сергъй

Ивановичь.

— Нътъ, мнъ только на минуту забъжать въ контору, — говориль Девинъ и убъгалъ въ поле.

#### II.

Въ первыхъ числахъ іюня случилось, что няня и экономка Агаоья Михайловна понесла въ подваль баночку съ только что посоленными ею грибками, поскользнулась, упала и свихнула руку въ кисти. Прівхаль молодой, болтливый, только что кончившій курсь студенть, земскій врачь. Онь осмотрель руку, сказаль, что она не вывихнута, наслаждался бесёдой съ знаменитымъ Сергвемъ Ивановичемъ Кознышевымъ и разсказывалъ ему, чтобы выказать свой просвещенный взглядь на вещи, все увздныя сплетни, жалуясь на дурное положение земскаго дъла. Сергъй Ивановичь внимательно слушаль, разспрашиваль и, возбуждаемый новымь слушателемь, разговорился, высказаль нёсколько мёткихь и вёскихь замёчаній, почтительно опъненныхъ молодымъ докторомъ, и пришелъ въ свое, знакомое брату, оживленное состояние духа, въ которое онъ обыкновенно приходиль послё блестящаго и оживленнаго разговора. Послё отъвзда доктора онъ поженалъ вхать съ удочкой на рвку. Сергви Ивановичь любиль удить рыбу и какь будто гордился тъмъ, что можеть любить такое глуное занятіе.

Константинъ Левинъ, которому пужно было на пахоту и на

луга, вызвался довезти брата въ кабріолеть.

Было то время года, перевать лёта, когда урожай нынёшняго года уже опредёлился; когда начинаются заботы о посёвё будущаго года и подошли покосы; когда рожь вся выколосилась и, сёро-зеленая, не налитымь, еще легкимь колосомь воличется по вётру; когда зеленые овсы сь раскиданными по нимь кустами желтой травы неровно выкидываются по позднимь посёвамь; когда ранняя гречйха уже лопушится, скрывая землю; когда убитые въ камень скотиной пары съ оставленными дорогами, которыя не береть соха, вспаханы до половины; когда

присохшія вывезенныя кули навоза пахнуть по зарямь вмёсть съ медовыми травами, и на низахъ, ожидая косы, стоять сплошнымъ моремъ береженые луга съ чернёющимися кучами стеблей выполоннаго щавельника.

Было то время, когда въ сельской работъ наступаеть короткая передышка передъ началомъ ежегодно повторяющейся и ежегодно вызывающей всъ силы народа уборки. Урожай быль прекрасный, и стояли ясные, жаркіе лѣтніе дин съ роспстыми

короткими ночами.

Братья должны были провхать черезь лёсь, чтобы подъвхать къ лугамъ. Сергъй Ивановить любовался все время красотою заглохшаго отъ листвы лъса, указывая брату то на темную сь твнистой стороны, пестрвющую желтыми прилистниками, готовящуюся къ цвъту старую липу, то на изумрудомъ блестящіе молодые побъги деревъ нынъшняго года. Константинъ Левинъ не любилъ говорить и слушать про красоты природы. Слова снимали для него красоту съ того, что онъ видель. Онъ поддакиваль брату, но невольно сталь думать о другомь. Когда они провхали люсь, все внимание его поглотилось видомъ парового поля на бугръ, гдъ желтъющаго травой, гдъ сбитаго и изръзаннаго клътками, гдъ уваленнаго кучами, а гдъ и вспаханнаго. По полю вхали вереницей тельги. Левинъ сосчиталь тельги и остался доволень тымь, что вывезется все, что нужно, и мысли его перешли при видъ луговъ на вопросъ о покосъ. Онъ всегда испытываль что-то особенно забирающее за живое въ уборкъ съна. Подътхавъ къ лугу, Левинъ остановиль лошаль.

Утренняя роса еще оставалась внизу на густомъ подсёдё травы, и Сергей Ивановичь, чтобы не мочить ногь, попросиль довезти себя по лугу въ кабріолеть до того ракитоваго куста, у котораго брались окуни. Какъ ни жалко было Константину, Левину мять свою траву, онъ въбхаль на лугь. Высокая трава мягко обвивалась около колесь и ногь лошади, оставляя свои съмена на мокрыхъ спицахъ и ступицахъ.

Братъ сълъ подъ кустомъ, разобравъ удочки, а Левинъ отвелъ лошадь, привязалъ ее и вошелъ въ недвижимое вътромъ, огромное, съро-зеленое море луга. Шелковистая съ высиъвающими съменами трава была почти по поясъ на заливномъ мъстъ.

Перейдя лугь поперекъ, Константинъ Левинъ вышелъ на дорогу и встрътилъ старика съ опухшимъ глазомъ, несшаго роевню съ ичелами.

— Что? или поймаль, Өомичь? — спросиль онъ.

- Какое поймаль, Константинь Митричь! Только бы своихъ уберечь. Ушель воть второй разъ другакъ... Спасибо, ребята доскакали. У васъ пашуть. Отпрягли лошадь, доскакали...
  - Ну, что скажеть, Өсмичь, косить или подождать?
- Да что жъ! по-нашему, до Петрова дня подождать. А вы раньше всегда косите. Что жъ, Богь дасть, травы добрыя. Скотинъ просторъ будеть.

- А погода, какъ думаещь?

- Дило Божье. Можеть, и погода будеть.

Левинъ подошелъ къ брату.

Ничего не ловилось, но Сергъй Ивановичъ не скучалъ и казался въ самомъ веселомъ расположении духа. Левинъ видълъ, что, раззодоренный разговоромъ съ докторомъ, онъ хотълъ потелорить. Левину же, напротивъ, хотълось скоръе домой, чтобы распорядиться о вызовъ косцовъ къ завтраму и ръшить сомитьне насчетъ покоса, которое сильно занимало его.

- Что жъ, повдемъ, - сказалъ онъ.

— Куда жь торопиться? Посидимь. Какъ ты измокъ однако! Хоть не ловится, но хорошо. Всякая охота тъмъ хороша, что имъещь дъло съ природой. Ну, что за прелесть эта стальная вода!— сказаль онъ.— Эти берега луговые, — продолжаль онъ,— всегда напоминають миъ загадку, — знаешь? Трава говорить водъ: а мы пошатаемся, пошатаемся.

- Я не знаю этой загадки, - уныло отвъчаль Левинъ.

# III.

— А знаеть, я о тебъ думаль, — сказалъ Сергъй Ивановичь. — Это ни на что не похоже, что у васъ дълается въ уъздъ, какъ мнъ поразсказалъ этотъ докторъ; онъ очень не глупый малый. И я тебъ говорилъ и говорю; не хорошо, что ты не ъздишь на собранія и вообще устранился отъ земскаго дъла. Если порядочные люди будутъ удаляться, разумъется, все пойдетъ Богъ знаетъ какъ. Деньги мы платимъ, опъ идутъ на жалованья, а нътъ ни школъ, ни фельдшеровъ, ни повивальныхъ бабокъ, ни аптекъ,—ничего нътъ.

— Въдь я пробовалъ, — тихо и неохотно отвъчалъ Левинъ.—

не могу! Ну, что жъ дълать!

— Да чего ты не можешь? Я, признаюсь, не понимаю. Равнодушія, пеумѣнія я не допускаю; неужели просто лѣнь?

— Ни то, ни другое, ни третье. Я пробоваль, и вижу, что инчего не могу сдълать, — сказаль Левинъ.

Онъ мало вникаль въ то, что говориль брать. Вглядываясь за ръку на пашию, онъ различаль что-то черное, но не могъ разобрать, лошадь это или приказчикъ верхомъ.

— Отчего же ты не можешь ничего сдёлать? Ты сдёлаль попытку, и не удалось по-твоему, и ты покоряещься. Какь не

имъть самолюбія?

- Самолюбія,—сказаль Левинь, задётый за живое словами брата,—я не понимаю. Когда бы въ университет в мн сказали, что другіе понимають интегральное вычисленіе, а я не понимаю, туть самолюбіе. Но туть надо быть уб'єжденнымъ прежде, что пужно пи вть изв'єстныя способности для этихъ дёль, и главное въ томъ, что всё эти дёла важны очень.
- Такъ что жъ! развъ это не важно? сказалъ Сергъй Ивановичь, задътый за живое и тъмъ, что братъ его находилъ неважнымъ то, что его занимало, и въ особенности тъмъ, что опъ, очевидно, ночти не слушалъ его.
- Мий не кажется важнымь, не забираеть меня, что жь ты хочешь?.. отвичаль Левинь, разобравь, что то, что онь видиль, быль приказчикь, и что приказчикь, в фроятно, спустиль мужиковь съ пахоты. Онп перевертывали сохи. «Неужели уже отпахались?» полумаль онь.
- Ну, послушай однако, —нахмуривъ свое красивое, умное лицо, сказалъ старшій брать, есть границы всему. Это очень хорошо быть чудакомъ и искрениимъ человѣкомъ и не любить фальши, я все это знаю; но вѣдь то, что ты говоришь, или не имѣетъ смысла, или имѣетъ очень дурной смыслъ Какъ ты находишь неважнымъ, что тотъ народъ, который ты любишь. какъ ты увѣрлешь...

«Я пикогда не увъряль», подумаль Константинъ Левинъ.

— ... Мреть безъ помощи? Грубыя бабки замаривають дътей, и народъ коснъеть въ невъжествъ и остается во власти всякаго песаря, а тебъ дано въ руки средство помочь этому, и ты не помогаещь, потому что по-твоему это неважно.

И Сергъй Ивановичь поставиль ему дилемму: или ты такъ неразвить, что не можешь видъть всего, что можешь сдълать, или ты не хочешь поступиться своимъ спокойствиемъ, тщесла-

віемъ, я не знаю чёмъ, чтобы это сдёдать.

Константинъ Левинъ чувствовалъ, что ему остается только покориться или признаться въ недосталкъ любви къ общему дълу. И его это оскорбило и огорчило.

— И то и другое, — сказаль онь ръшительно, — я не вижу,

чтобы можно было...

- Какь? Нельзя, хорошо разместивь деньги; дать врачеб-

ную помощь?

— Нельзя, какъ мив кажется... На четыре тысячи квадратныхъ верстъ нашего увзда, съ нашими зажорами, метелями, рабочею порой, я не вижу возможности давать повсемъстно врачебную номощь. Да и вообще не върю въ медицину.

- Ну, позволь, это несправедливо... Я тебъ тысячи примъ-

ровъ назову... Ну, а школы?

— Зачьмъ школы?

— Что ты говоришь! Развъ можеть быть сомнъние въ пользъ образования? Если оно хорошо для тебя, то и для всякаго.

Константинъ Левинъ чувствовалъ себя нравственно прицертымъ къ стънъ и потому разгорячился и высказалъ невольно

главную причину своего равнодушія къ общему ділу.

— Можеть быть, все это хорошо; но мив-то зачемь заботиться объ учреждениях пунктовъ медицинскихъ, которыми я никогда не пользуюсь, и школъ, куда я своихъ дётей не буду носылать, куда и крестьяне не хотятъ посылать дётей, и я еще не твердо вёрю, что нужно ихъ посылать?—сказалъ онъ.

Сергън Ивановича на минуту удивило это неожиданное возэръпіе на дъло; но онъ тотчасъ составиль новый планъ атаки.

Онъ помолчаль, вынуль одну удочку, перекинуль и, улыба-

ясь, обратился кь брату:

— Ну, позволь... Во-первыхъ, пунктъ медицинскій понадобился. Воть мы для Агаеьи Михайловны послали за земскимъ докторомъ.

- Ну, я думаю, что рука останется кривою

— Это еще вопросъ... Потомъ грамотный мужикъ, работ-

никъ, тебъ же нужнъе и дороже.

- Нъть, у кого хочешь спроси, ръшительно отвъчалъ Константинъ Левинъ, грамотный, какъ работникъ, гораздо хуже. И дорогъ починить нельзя; а мосты, какъ поставятъ, такъ и украдутъ.
- Впрочемъ, —нахмурившись сказалъ Сергъй Ивановичъ, не любившій противоръчій и въ особенности такихъ, которыя безпрестанно перескакивали съ одного на другое и безъ всякой связи вводили новые доводы, такъ что нельзя было знать, на что отвъчать, —впрочемъ, не въ томъ дъло. Позволь. Признаеть ли ты, что образованіе есть благо для народа?
- Признаю, —сказаль Левинъ нечаянно и тотчась же подумаль, что онъ сказаль не то, что думаеть. Онъ чувствоваль, что, если онъ признаеть это, ему будеть доказано, что онъ говорить пустяки, не имъющіе никакого смысла. Какъ это бу-

деть ему доказано, онь не зналь, но зналь, что это несомивнно логически будеть ему доказано, и онь ждаль этого доказательства.

Доводь вышель гораздо проще, чемь того ожидаль Констан-

тинъ Левинъ.

- Если ты признаешь это благомъ, сказалъ Сергъй Ивановичъ, — то ты, какъ честный человъкъ, не можещь не любить и не сочувствовать такому дълу и потому не желать работать для него.
- Но я еще не признаю этого дела хорошимь; покрасневь сказаль Константинь Левинь.

— Какъ? Да ты сейчасъ сказалъ...

— То-есть я не признаю его ни хорошимь, ни возможнымь.

— Этого ты не можешь знать, не сдълавъ усилій.

— Ну, положимъ, — сказалъ Левинъ, хотя вовсе не полагалъ этого, — положимъ, что это такъ; но я все-таки не вижу, для чего я буду объ этомъ заботиться.

— То-есть какъ?

- Неть, уже если мы разговорились, то объясни миз съ

философской точки зрвнія, сказаль Левинъ.

— Я не понимаю, къ чему туть философія, — сказалъ Сергъй Ивановичь, какъ показалось Левину, такимъ тономъ, какъ будто онъ не признаваль права брата разсуждать о философіи.

И это раздражило Левина.

— Воть къ чему!—горячась заговориль онъ.—Я думаю, что двигатель всёхъ нашихъ дёйствій есть все-таки личное счастіе. Теперє въ земскихъ учрежденіяхъ я, какъ дворянинъ, не вижу ничего, чтобы содёйствовало моему благосостоянію. Дороги не лучше и не могуть быть лучше; лошади мои везуть меня и по дурнымъ. Доктора и пункта мнё не нужно. Мировой судья мнё не нуженъ,—я никогда не обращаюсь къ нему и не обращусь. Школы мнё не только не нужны, но даже вредны, какъ я тебъ говорилъ. Для меня земскія учрежденія просто повинность платить восемнадцать копеекъ съ десятины, ёздить въ городъ, ночевать съ клопами и слушать всякій вздоръ и гадости, а личный интересъ меня не побуждаетъ.

Позволь, —перебиль съ улыбкой Сергей Ивановичь, —личный интересь не побуждаль насъ работать для освобожденія

крестьянь, а мы работали.

— Нътъ!—все болъе горячась, перебиль Константинъ.—Освобождение крестьянъ было другое дъло. Тутъ былъ личный интересъ. Хотълось сбросить съ себя это ярмо, которое давило насъ, всъхъ хорошихъ людей. Но быть гласнымъ, разсуждать о томъ, сколько золотарей нужно и какъ трубы провести въ городь, гдь я не живу; быть присяжнымь и судить мужика, укравшаго ветчину, и шесть часовь слушать всякій вздорь, который мелють защитники и прокуроры, и какь предсъдатель спрашиваеть у моего старика Алешки-дурачка: «признаете ливы, господинь подсудимый, факть похищенія ветчины?»— Ась?

Константинъ Левинъ уже отвлекся, сталъ представлять представлять представлять и Алешку-дурачка; ему казалось, что это все идетъ

къ дълу.

Но Сергъй Ивановичь ножаль плечами. — Ну, такъ что ты хочешь сказать?

— Я только хочу сказать, что тв права, которыя меня... мой интересь затрогивають, я буду всегда защищать всеми силами; что, когда у нась, у студентовь, дёлали обыскъ и читали наши письма жандармы, я готовъ всёми силами защищать эти права, защищать мон права образованія, свободы. Я понимаю военную повинность, которая затрогиваеть судьбу монхъ дётей, братьевъ и меня самого; я готовъ обсуждать то, что меня касается; но судить, куда распредёлить сорокъ тысячь земскихъ денегь или Алешу-дурачка судить, я не понимаю и не могу.

Константинъ Левинъ говорилъ такъ, какъ будто прорвало

плотину его словъ. Сергъй Ивановичь улыбнулся.

— À завтра ты будешь судиться: что же, тебѣ пріятнѣе было бы, чтобы тебя судили въ старой уголовной палатѣ?

— Я не буду судиться. Я никого не зарѣжу, и миѣ этого не нужно. Ну ужъ! — продолжалъ онъ, опять перескакивая къ совершенно не идущему къ дѣлу,—наши земскія учрежденія и все это—похоже на березки, которыя мы натыкали, какъ въ Троицыпъ день, для того, чтобы было похоже на лѣсъ, который самъ выросъ въ Европѣ, и не могу я отъ души поливать и вѣрить въ эти березки.

Сергъй Ивановичъ пожалъ только плечами, выражая этимъ жестомъ удивленіе тому, откуда теперь явились въ ихъ споръ эти березки, хотя онъ тотчасъ же понялъ то, что хотълъ ска-

зать этимъ его брать.

— Позволь, вёдь этакъ нельзя разсуждать,—замётиль онъ. Но Константину Левину хотёлось оправдаться въ томъ недостатке, который онъ зналь за собой,—въ равнодуши къ об-

щему благу, и онъ продолжалъ:

— Я думаю, — сказалъ Константинъ, — что никакая дъятельность не можеть быть прочна, если она не имъеть основы въличномъ интересъ. Это общал истина, философская, — сказалъ онъ съ ръшительностью, повторяя слово философская, какъ

будто желая показать, что онь тоже имбеть право, какъ и вся-кій, говорить о философін.

Сергъй Ивановичь еще разъ улыбнулся. «И у него тамъ тоже какая-то своя философія есть на службу своихъ наклонностей».

подумаль онъ.

— Ну, ужъ о философіи ты оставь,—сказаль опъ.—Главная задача философіи всёхъ вѣковъ состоить именно въ томь, чтобы найти ту необходимую связь, которая существуеть между личнымъ интересомъ и общимъ. Но это не къ дѣлу, а къ дѣлу то, что миѣ только нужло поправить твое сравненіе. Березки не натыканы, а которыя посажены, которыя посѣяны, и съ ними надо обращаться осторожнѣе. Только тѣ народы имѣють будущность, только тѣ народы можно назвать историческими, которые пмѣють чутье къ тому, что важно и значительно въ ихъ учрежденіяхъ, и дорожать ими.

И Сергъй Ивановичъ перенесъ вопросъ въ область философски-историческую, недоступную для Константина Левина, и

показаль ему всю несправединвость его взгляда.

— Что же касается до того, что тебѣ это не нравится, то, извини меня, это наша русская лѣнь и барство, а я увѣренъ,

что у тебя это временное заблуждение и пройдеть.

Константинъ молчалъ. Онъ чувствовалъ, что онъ разбитъ со всёхъ сторонъ, но онъ чувствовалъ вмёстё съ тёмъ, что то, что онъ хотёлъ сказать, было не поиято его братомъ. Онъ не зналъ только, почему это было не поиято: потому ли, что онъ не умёлъ сказать ясно то, что хотёлъ, потому ли, что братъ не хотёлъ, или потому что не могъ его понять. Но онъ не сталъ углубляться въ эти мысли и, не возражая брату, задумался о совершенно другомъ, личномъ своемъ дёлё.

Сергъй Ивановичъ замоталъ послъднюю удочку, отвязаль

пошадь, и они побхали.

# IV.

Личное дёло, занимавшее Левина во время разговора его съ братомъ, было слёдующее: въ прошломъ году, пріёхавъ однажды на покосъ и разсердившись на приказчика, Левинъ употребилъ свое средство успокоенія—взялъ у мужика косу и сталъ косить.

Работа эта такъ поправилась ему, что онъ нѣсколько разъ принимался косить; выкосиль весь лугь передъ домомъ, и нынѣшній годъ съ самой весны составиль себѣ планъ—косить съ мужиками цѣлые дни. Со времени пріѣзда брата онъ быль въ

раздумыи: косить или нёть? Ему совестно было оставлять брата одного по цёлымь днямь, и онь боялся, чтобы брать не посмёнлся надъ нимъ за это. Но, пройдясь по лугу, вспомнивъвпечатлёніе косьбы, онъ уже почти рёшиль, что будеть косить. Послё же раздражительнаго разговора съ братомъ онъ опять вспомнилъ это намёреніе.

«Нужно физическое движение, а то мой характеръ ръшительно портится», подумаль онъ и ръшился косить, какъ ни не-

ловко это будеть ему перель братомь и народомь.

Съ вечера Константинъ Левинъ пошелъ въ контору, сделалъ распоряжение о работахъ и послалъ по деревнямъ вызвать на завтра косцовъ, съ темъ чтобы коситъ Калиновый лугъ, самый большой и лучший.

— Да мою косу пошлите, пожалуйста, къ Титу, чтобы онъ отбилъ и вынесъ завтра: я, можеть быть, буду самъ косить

тоже, -- сказаль онь, стараясь не конфузиться.

Приказчикъ улыбнулся и сказалъ:

— Слушаю-съ.

Вечеромъ за чаемъ Левинъ сказалъ и брату.

- Кажется, погода установилась, сказаль онъ. Завтра я начинаю косить.
  - Я очень люблю эту работу, —сказалъ Сергви Ивановичь.
- Я ужасно люблю. Я самъ косилъ иногда съ мужиками и завтра хочу цълый день косить.

Сергъй Ивановичь подняль голову и съ любопытствомъ по-

смотрѣлъ на брата.

— То-есть какъ? Наравнъ съ мужиками, цълый день?

— Да, это очень пріятно, — сказаль Левинъ.

— Это прекрасно, какъ физическое упражненіе, только едва ли ты можешь это выдержать,—безъ всякой насмѣшки сказалъ Сергъй Ивановичь.

- Я пробоваль. Сначала тяжело, потомъ втягиваеться. Я

думаю, что не отстану...

— Вотъ какъ! Но скажи, какъ мужики смотрять на это? Должно быть, посмъиваются, что чудить баринъ.

- Нъть, не думаю, но это такая веселая и вмъстъ трудная

работа, что некогда думать.

— Но какъ же ты объдать съ ними будеть? Туда лафиту тебъ прислать и индюшку жареную уже неловко.

— Нътъ, я только въ одно время съ ихъ отдыхомъ прівду домой.

На другое утро Константинъ Левинъ всталъ раньше обыкчовеннаго, но хозяйственныя распоряженія задержали его, и когда онъ прівхаль на покось, косцы шли уже по второму

ряду.

Еще съ горы открылась ему подъ горою тенистая, уже скошенная часть луга, съ съръющими рядами и черными кучками кафтановъ, снятыхъ косцами, на томъ мъстъ откуда они зашли первый рядъ.

По мъръ того какъ онъ подъвзжалъ, ему открывались шедшіе другь за другомъ растянутою вереницей и различно махавшіе косами мужики, кто въ кафтанахъ, кто въ однъхъ ру-

бахахъ. Онъ насчиталъ ихъ сорокъ два человъка.

Они медленно двигались по неровному низу луга, гдъ была старая запруда. Нъкоторыхъ своихъ Левинъ узналъ. Туть былъ старикъ Ермилъ въ очень длинной бълой рубахъ, согнувшись махавшій косой: туть былъ молодой малый Васька, бывшій у Левина въ кучерахъ, съ размаха бравшій каждый рядъ. Туть былъ и Тить, по косьбъ дядька Левина, маленькій худенькій мужичокъ. Онъ не сгибаясь шелъ передомъ, какъ бы играя косой, сръзывая свой широкій рядъ.

Левинъ слѣзъ съ лошади и, привязавъ ее у дороги, сошелся съ Титомъ, который доставъ изъ куста вторую косу, подалъ ее.

- Готова, баринъ: бреетъ, сама коситъ, сказалъ Титъ, съ

улыбкой синмая шапку и подавая ему косу.

Левинъ взялъ косу и сталъ примъриваться. Кончившіе свои ряды, потные и веселые косцы выходили одинъ за другимъ на дорогу и посмъиваясь здоровались съ бариномъ. Они всъ глядъли на него, но никто ничего не говорилъ до тъхъ поръ, пока вышедшій на дорогу высокій старикъ съ сморщеннымъ и безбородымъ лицомъ, въ овчинной курткъ, не обратился къ нему:

— Смотри, баринъ, взялся за гужъ, не отставать,—сказаль онъ, и Левинъ услыхалъ сдержанный смъхъ между косцами.

— Постараюсь не отстать, — сказаль онь, становясь за Тятомь и выжидая времени начинать.

— Мотри, - повториль старикъ.

Тить освободиль место, и Левинь пошель за нимь. Трава была низкая, придорожная, и Левинь, давно не косившій и смущенный обращенными на себя взглядами, въ первыя минуты косиль дурно, хотя и махаль сильно. Сзади его послышались голоса:

— Насажена неладно, руконтка высока, вишь, ему сгибаться какъ,—сказалъ одинъ.

— Пяткой больше налегай, сказаль другой.

— Ничего, ладно, настрыкается, продолжаль старикъ.— Вишь пошель... Широкъ рядъ берешь, умаешься... Хозяннъ нельзя, для себя старается! А вишь, подрядье-то! За это нашего

брата по горбу бывало.

Трава пошла мягче, и Левинь, слушая, но не отвъчая, стараясь косить какъ можно лучше, шель за Титомъ. Они прошли шаговъ сто. Титъ все шель, не останавливансь, не выказывая ни малъйшей усталости; но Левину уже страшно становилось, что онъ не выдержить: такъ онъ усталъ.

Онъ чувствоваль, что махаеть изъ последнихъ силь, и решился просить Тита остановиться. Но въ это самое время Тить самъ остановился и, нагнувшись, взяль травы, отеръ косу и сталъ точить. Левинъ расправился и, вздохнувъ, оглянулся. Сзади его шелъ мужикъ и, очевидно, также усталъ, потому что сейчасъ же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Титъ наточилъ свою косу ѝ косу Левина, и они пошли лальше.

На второмъ пріемѣ было то же. Титъ шелъ махъ за махомъ, не останавливаясь и не уставая. Левинъ шелъ за нимъ, стараясь не отставать, и ему становилось все труднѣе и труднѣе: наступала минута, когда онъ чувствоваль, у него не остается болѣе силъ, но въ это самое время Тить останавливался и точилъ.

Такъ они прошли первый рядъ. И длинный рядъ этотъ показался особенно труденъ Левину; но зато, когда рядъ былъ дойденъ и Титъ, вскинувъ на плечо косу, медленнымъ шагомъ пошелъ заходить по слъдамъ, оставленнымъ его каблуками по прокосу, и Левинъ точно такъ же пошелъ по своему прокосу, несмотря на то, что потъ катилъ градомъ по его лицу и капалъ съ носа и вся спина его была мокра, какъ вымоченная въ водъ, — ему было оченъ хорошо. Въ особенности радовало его то, что онъ зналъ теперь, что выдержитъ.

Его удовольствіе отравилось только тёмь, что рядь его быль не хорошь. «Буду меньше махать рукой, больше всёмь туловищемь», думаль онь, сравнивая какь по ниткё обрёзанный рядь Тита со своимь раскиданнымы и неровно лежащимь ря-

домъ.

Первый рядь, какъ замѣтилъ Левинъ, Титъ шелъ особенно быстро, вѣроятно, желая попытать барина, и рядь попался длиненъ. Слѣдующіе ряды были уже легче, но Левинъ все-таки долженъ былъ напрягать всѣ свои силы, чтобы не отставать отъ мужиковъ.

Онъ ничего не думалъ, ничего не желалъ, кромъ того, чтобы не отстать отъ мужиковъ и какъ можно лучше сработать. Онъ слышалъ только лязгь косъ и видълъ предъ собой удалявшую-

ся прямую фигуру Тита, выгнутый полукругь прокоса, медленно и волнисто склоняющіяся травы и головки цвётовь около лезвея своей косы и впереди себя конець ряда, у котораго наступить отдыхь.

Не понимая, что это и откуда, въ серединъ работы онъ вдругъ испыталъ пріятное ощущеніе холода по жаркимъ вспотъвшимъ плечамъ. Онъ взглянулъ на небо во время натачиванія косы. Набъжала низкая, тяжелая туча, и шелъ крупный дождь. Одни мужики пошли къ кафтанамъ и надъли ихъ; другіе, точно такъ же какъ Левинъ, только радостно пожимали плечами подъ

пріятнымь осв'єженіемь.

Прошли еще и еще рядъ. Проходили длинные, короткіе, съ хорошею, съ дурною травой ряды. Левинъ потерялѣ всякое сознаніе времени и рѣшительно не зналъ, поздно или рано теперь. Въ его работѣ стала происходить теперь неремѣна, доставлявшая ему огромное наслажденіе. Въ серединѣ его работы на него находили минуты, во время которыхъ онъ забывалъ то, что дѣлалъ, ему становилось легко, и въ эти же самыя минуты рядъ его выходилъ почти такъ же ровенъ и хорошъ, какъ и у Тита. Но только что онъ вспоминалъ о томъ, что онъ дѣлаетъ, и начиналъ стараться сдѣлать лучше, тотчасъ же онъ испытывалъ всю тяжесть труда, и рядъ выходилъ дуренъ.

Пройдя еще одинъ рядъ, онъ хотѣлъ онять заходить, но Тить остановился и, подойдя къ старику, что-то тихо сказалъ ему. Они оба поглядѣли на солнце. «О чемъ это они говорять и отчего онъ не заходитъ рядъ?» подумалъ Левинъ, не догадываясь, что мужики не переставая косили уже не менѣе четы-

рехъ часовъ и имъ пора завтракать.

— Завтракать, баринъ, — сказаль старикъ.

- Развъ пора? Ну, завтракать.

Левинъ отдалъ косу Титу и вмъстъ съ мужиками, пошедшими къ кафтанамъ за хлъбомъ черезъ слегка побрызганные дождемъ ряды длиннаго скошеннаго пространства, пошелъ къ лошади. Тутъ только онъ понялъ, что не угадалъ погоду, и дождъ мочилъ его съно.

— Испортить свно, сказаль опъ.

— Ничего, баринъ, въ дождь коси, въ погоду греби!—сказалъ старикъ.

Левинъ отвязалъ лошадь и повхалъ домой пить кофе.

Сергъй Ивановичь только что всталь. Нацившись кофею, Левинь убхаль опять на покось, прежде чъль Сергъй Ивановичь успъль одеться и выйти въ столовую.

### V.

Послѣ завтрака Левипъ попалъ въ рядъ уже не на прежиее мѣсто, а между шутникомъ-старикомъ, который пригласилъ его въ сосѣди, и молодымъ мужикомъ, съ осени только женатымъ и пошелщимъ косить первое лѣто.

Старикъ, прямо держась, шелъ впереди, ровно и широко передвигая вывернутыя ноги и точнымъ и ровнымъ движеніемъ, не стопвшимъ ему, повидимому, болье труда, чъмъ маханье руками на ходьбъ, какъ бы играя, откладывалъ одинаковый, высокій рядъ. Точно не онъ, а одна острая коса сама вжикала по сочной травъ.

Сзади Левина шелъ молодой Мишка. Миловидное, молодое лицо его, обвязанное по волосамъ жгутомъ свѣжей травы, все работало отъ усилій; но какъ только взглядывали на него, онъ улыбался. Онъ видимо готовъ былъ умереть скорѣе, чѣмъ при-

знаться, что ему трудно.

Левинъ шель между ними. Въ самый жаръ косьба показанась ему не такъ трудна. Обливавшій его потъ прохлаждаль его, а солнце, жегшее спину, голову и засученную по локоть руку, придавало крѣпость и упорство въ работѣ; и чаще и чаще приходили тѣ минуты безсознательнаго состоянія, когда можно было не думать о томъ, что дѣлаешь. Коса рѣзала сама собой. Это были счастливыя минуты. Еще радостнѣе были минуты, когда, подходя къ рѣкѣ, въ которую утыкались ряды, старикъ обтиралъ мокрою, густою травой косу, полоскалъ ея сталь въ свѣжей водѣ рѣки, зачернывалъ брусницу и угощалъ Левина.

— Ну-ка кваску моего! А, хорошъ? — говорилъ онъ подмигивая.

И дъйствительно, Левинъ никогда не пивалъ такого напитка, какъ эта теплая вода съ плавающею зеленью и ржавымъ отъ жестяной брусницы вкусомъ. И тотчасъ послъ этого наступала блаженная, медленная прогулка съ рукой на косъ, во время которой можно было отереть лившій потъ, вздохнуть полною грудью и оглядъть всю тянущуюся вереницу косцовъ и то, что дълалось вокругъ, въ лъсу и въ полъ.

Чёмь долёе Левинь косиль, тёмь чаще и чаще онь чувствоваль минуты забытья, при которомь уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все-сознающее себя, полное жизни тёло, и, какъ бы по волшебству, безь мысли о ней, работа правильная и отчетливая дёлалась сама собой. Это были

самыя блаженныя минуты.

Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это, сдёлавшееся безсознательнымъ, движеніе и думать; когда надо было окашивать кочку или невыполотый щавельникъ. Старикъ дёлалъ это легко. Приходила кочка, онъ измёнялъ движеніе и гдё ияткой, гдё концомъ косы подбивалъ кочку съ обёнхъ сторонъ коротенькими ударами. И, дёлая это, онъ все разсматривалъ и наблюдалъ, что открывалось предъ нимъ; то онъ срывалъ кочетокъ, съёдалъ его или угощалъ Левина, то отбрасывалъ носкомъ косы вётку, то оглядывалъ гнёздышко перепелиное, съ котораго изъ-подъ самой косы вылетала самка, то ловилъ козюлю, попавшуюся на пути, и, какъ вилкой, поднявъ ее косой, показывалъ Левину и отбрасывалъ.

И Левину и молодому малому сзади его эти перемѣны движеній были трудны. Онп оба, наладивъ одно напряженное движеніе, находились въ азартѣ работы и не въ силахъ были измѣнять движенія и въ то же время наблюдать, что было предъ

ними.

Левинъ не замъчалъ, какъ проходило время. Если бы спросили его, сколько времени опъ косилъ, онъ сказалъ бы, что полчаса,—а ужъ время подошло къ объду. Заходя рядъ, старикъ обратилъ вниманіе Левина на дъвочекъ и мальчиковъ, которые съ разныхъ сторонъ, чуть видные, по высокой травъ и по дорогъ шли къ косцамъ, неся оттягивавшіе имъ ручонки узелки съ хлъбомъ и заткнутые тряпками кувщинчики съ квасомъ.

— Вишь, козявки ползуть,—сказаль онь, указывая на пихь, и изъ-подъ руки поглядёль на солице.

Прошли еще два ряда, старикъ остановился.

— Ну, баринъ, объдать!—сказалъ онъ ръшительно. И, дойдя до ръки, косцы направились черезъ ряды къ кафтанамъ, у которыхъ, дожидаясь ихъ, сидъли дъти, принесшіе объды. Мужики собрались—дальніе подъ телъги, ближніе—подъ ракитовый кустъ, на который накидали травы.

Левинъ подсёль къ нимъ; ему не хотёлось уёзжать.

Всякое стёсненіе предь барипомь уже давно исчезло. Мужики приготавливались об'єдать. Одни мылись, молодые ребята купались въ р'єк'є, другіе прилаживали м'єсто для отдыха, развязывали м'єто міжночки съ клібомь и оттыкали кувшинчики съ квасомь. Старикъ накрошиль въ чашку хліба, размяль его стеблемь ложки, налиль воды изъ брусницы, еще разр'єзаль хліба и, посыпавь солью, сталь на востокъ молиться.

- Ну-ка, баринъ, моей тюрьки, - сказалъ онъ, присаживаясь

на колъни предъ чашкой.

Тюрька была такъ вкусна, что Левинъ раздумалъ вхать до мой объдать. Онъ пообъдалъ со старикомъ и разговорился съ нимъ о его домашнихъ дълахъ, принимая въ нихъ живъйшее участіе, и сообщилъ ему всъ свои дъла и всъ обстоятельства, которыя могли интересовать старика. Онъ чувствовалъ себя болье близкимъ къ нему, чъмъ къ брату, и невольно улыбался отъ нъжности, которую онъ испытывалъ къ этому человъку. Когда старикъ онять всталъ, помолился и легъ тутъ же подъ кустомъ, положивъ себъ подъ изголовье травы, Левинъ сдълалъ то же и, несмотря на липкихъ, упорныхъ на солнцъ мухъ и козявокъ, щекотавшихъ его потное лицо и тъло, заснулъ тотчасъ же и проснулся только, когда солнце зашло на другую сторону куста и стало доставать его. Старикъ давно не спалъ и сидълъ, отбивая косы молодыхъ ребятъ.

Левинъ оглянулся вокругъ себя и не узналь мъста: такъ все перемънилось. Огромное пространство луга было скошено и блестъло особеннымъ, новымъ блескомъ, со своими уже пахнущими рядами, на вечернихъ, косыхъ лучахъ солнца. И окошенные кусты у ръки, и сама ръка прежде не видная, а теперь блестящая сталью въ своихъ извивахъ, и движущійся и поднимающійся народъ и крутая стъна травы недокошеннаго мъста луга, и ястреба, вившіеся надъ оголеннымъ лугомъ,—все это было совершенно пово. Очнувщись, Левинъ сталъ соображать, сколько

скошено и сколько еще можно сделать нынче.

Сработапо было чрезвычайно много на сорокъ два человѣка. Весь большой лугь, который при барщинѣ кашивали два дня въ тридцать косъ, былъ уже скошенъ. Нескошенными оставались углы съ короткими рядами. Но Левину хотѣлось какъ можно больше скосить въ этотъ день, и досадно было на солнце, которое такъ скоро спускалось. Онъ не чувствовалъ никакой усталости; ему только хотѣлось еще и еще поскорѣе и какъ можно больше сработать.

- А что, еще скосимъ, какъ думаешь, Машкинъ Верхъ? -

сказалъ онъ старику.

— Какъ Богъ дастъ, солнце невысоко. Нечто водочки ребятамъ? Во время полдника, когда опять съли и курящіе закурили, старикъ объявилъ ребятамъ, что «Машкинъ Верхъ скосить — водка будеть».

— Эка, не скосить! Заходи, Тить! Живо смахнемъ! Навшься ночью. Заходи!—послышались голоса, и, довдая хлёбъ, косцы

пошли заходить.

— Ну, ребята, держись!—сказаль Тить и почти рысью пошель передомь.

- Иди, иди!-говорилъ старикъ, сиъя за нимъ и легко до-

гоняя его, сръжу! берегись!

И молодые и старые, какъ бы наперегонку косили. Но, какъ они ни торопились, они не портили травы, и ряды откладывались такъ же чисто и отчетливо. Остававшійся въ углу уголокъ былъ смахнутъ въ пять минутъ. Еще послъдніе косцы доходили ряды, какъ передніе захватили кафтаны на плечи и пошли черезъ дорогу къ Машкину Верху.

Солице уже спускалось къ деревьямъ, когда они, побрякивая брусницами, вошли въ лѣсной овражекъ Машкина Верха. Трава была по поясъ въ серединѣ лощины, нѣжная и мягкая, лопушистая, кое-гдѣ по лѣсу пестрѣющая Иваномъ-да-Марьей.

Послѣ короткаго совѣщанія—вдоль ли, поперекь ли ходить— Прохоръ Ермилинъ, тоже извѣстный косецъ, огромный, черноватый мужикъ, пошелъ передомъ. Онъ прошелъ рядъ впередъ, повернулся назадъ и отвалилъ,—и всѣ стали выравниваться за нимъ, ходя подъ гору по лощинѣ и на гору подъ самую опушку лѣса. Солнце зашло за лѣсъ. Роса уже пала; косцы только на горкѣ были на солнцѣ, а въ низу, по которому поднимался паръ, и на той сторонѣ шли въ свѣжей, росистой тѣни. Работа кипѣла.

Подръзаемая съ сочными звукомъ и пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами. Тъснигшіеся по короткимъ рядамъ косцы со всъхъ сторонъ, побрякивая брусницами и звуча то столкнувшимися косами, то свистомъ бруска по оттачиваемой

кось, то веселыми криками, подгоняли другь друга.

Левинъ шелъ все такъ же между молодымъ малымъ и старикомъ. Старикъ, надъвшій свою овчинную куртку, былъ такъ же веселъ, шутливъ и свободенъ въ движеніяхъ. Въ лъсу безпрестанно попадались березовые, разбухщіе въ сочной травъ грибы, которые ръзались косами. Но старикъ, встръчая грибъ, каждый разъ сгибался, подбиралъ и клалъ за пазуху. «Еще старухъ

гостинцу», приговаривалъ онъ.

Какъ ни было легко косить мокрую и слабую траву, но трудно было спускаться и подниматься по крутымъ косогорамь оврага. Но старика это не стъсняло. Махая все такъ же косой, онъ маленькимъ, твердымъ шажкомъ своихъ обутыхъ въ большіе лапти ногъ вздъзаль медленно на кручь и, хоть и трясся всъмъ тъломъ и отвисшими ниже рубахи портками, не пропускалъ на пути ни одной травинки, ни одного гриба и такъ же шутилъ съ мужиками и Левинымъ. Левинъ шелъ за нимъ и часто думалъ, что онъ непремъню упадетъ, поднимаясь съ косою

на такой крутой бугорь, куда и безь косы трудно взлёзть, но онь взлёзаль и дёлаль, что надо. Онь чувствоваль, что какаято внёшняя сила двигала имъ.

### VI.

Машкинъ Верхъ скосили, додълали послъдніе ряды, надъли кафтаны и весело пошли къ дому. Левинъ сълъ на лошадь и, съ сожалъніемъ простившись съ мужиками, поъхалъ домой. Съ горы онъ оглянулся: ихъ не видно было въ поднимавшемся изъ ниву туманъ; были слышны только веселые грубые голоса, хохоть и звукъ сталкивающихся косъ.

Сергъй Ивановичь давно уже отобъдалъ и пиль воду съ лимономъ и льдомъ въ своей комнатъ, просматривая только что полученные съ почты газеты и журналы, когда Левинъ, съ прилипшими отъ пота ко лбу спутанными волосами и почернъвшею мокрою сниной и грудью, съ веселымъ говоромъ ворвался къ

нему въ комнату.

— A мы сработали весь лугь! Ахъ, какъ хорошо, удивительно! А ты какъ поживалъ?—говорилъ Левинъ, совершенно

забывь вчерашній непріятный разговорь.

— Батюшки! на что ты похожъ!—сказаль Сергъй Ивановичь, въ первую минуту недовольно оглядываясь на брата.— Да дверь-то, дверь-то затворяй!—вскрикнуль онъ.—Непремънновиустиль десятокъ цълый.

Сергъй Ивановичъ терпъть не могъ мухъ и въ своей комнать отворяль окна только ночью и старательно затворяль

двери.

— Ей-Богу, ни одной. А если впустиль, я поймаю. Ты не повъришь, какое наслажденіе! Ты какъ провель день?

— Я хорошо. Но неужели ты цёлый день косиль? Ты, я думаю, голодень какь волкь. Кузьма тебё все приготовиль.

— Нътъ, мнъ и ъсть не хочется. Я тамъ поълъ. А вотъ пой-

ду умоюсь.

- Ну, иди, и я сейчась приду къ тебъ,—сказаль Сертъй Ивановичь, покачивая головой и глядя на брата.—Иди же, иди, скоръй,—прибавиль онъ улыбаясь и, собравъ свои книги приготовился идти. Ему самому вдругь стало весело и не хотълось разставаться съ братомъ.—Ну, а во время дождя гдъты быль?
- Какой же дождь? чуть покрапаль. Такъ я сейчась приду. Такъ ты хорошо провель день? Ну, и отлично.—И Левинъ ушелъ одъваться.

Черезъ пять минуть братья сошлись въ столовой. Хотя Левину и казалось, что не хочется всть, и онь свль за обвать только, чтобы не обидеть Кузьму, но когда началь всть, то обвать показался ему чрезвычайно вкусенъ. Сергей Ивановичь улыбаясь глядёль на него.

— Ахъ да, тебъ письмо, — сказалъ опъ. — Кузьма, принеси,

пожануйста, снизу. Да смотри, дверь затворяй.

Письмо было отъ Облонскаго. Левинъ вслухъ прочелъ его. Облонскій писаль изъ Петербурга: «Я получилъ письмо отъ Долли, она въ Ергушовъ, и у ней все пе ладится. Съъзди, пожалуйста, къ ней, номоги совътомъ, ты все знаешь. Она такъ рада будетъ тебя видътъ. Она совсъмъ одна, бъдная. Теща со всъми еще за границей».

— Воть отлично. Непрем'йнно съ'взжу къ нимъ, — сказалъ Левинъ. — А то по'йдемъ вм'йст'й. Она такая славиая. Не прав-

да ли?

— А они недалеко туть?

— Версть тридцать. Пожалуй, и сорокъ будеть. Но отличная дорога. Отлично съёздимъ.

— Очень радъ, —все улыбаясь, сказалъ Сергъй Ивановичъ. Видъ меньшого брата непосредственно располагалъ его къ веселости.

— Ну, аппетить у тебя!—сказаль онь, глядя на его скло-

ненное надъ тарелкой буро-красно-загорълое лицо и шею.

— Отлично! Ты не повъришь, какой это режимъ полезный противъ всякой дури. Я хочу обогатить медицину новымъ терминомъ: Arbeitscur.

— Ну, тебъ-то это не нужно, кажется. — Да, но разнымъ нервнымъ больнымъ.

— Да, это надо испытать. А я вёдь хотёлъ было прійти на покось посмотрёть на тебя, но жара была такая невыносимая, что я и не пошель дальше лёса. Я посидёль и лёсомь пошель на слободу, встрётиль твою кормилицу и зондироваль ее насчеть взгляда мужиковь на тебя. Какъ я попяль, они не одобряють этого. Она сказаль: «не господское дёло». Вообще мнё кажется, что въ попятіи народномь очень твердо опредёлены требованія на изв'єстную, какъ они называють, «господскую» дёятельность. И они не допускають, чтобы господа выходили изъ опредёлившейся въ ихъ понятіи рамки.

— Можеть быть; но вёдь это такое удовольствіе, какого я въ жизнь свою не испытываль. И дурного вёдь ничего нёть. Не правда ли?—отвёчаль Левинь.—Что же дёлать, если имъ

не нравится. А впрочемъ, я думаю, что ничего. А?

- Вообще, - продолжаль Сергьй Ивановичь, - ты, какъ я

вижу, доволенъ своимъ днемъ.

— Очень доволенъ. Мы скосили весь лугь. И съ какимъ старикомъ я тамъ подружился! Это ты не можещь себъ представить что за прелесть.

— Ну, такъ доволенъ своимъ днемъ. И я тоже. Во-первыхъ, я ръшилъ двъ шахматныя задачи, и одна очень мила, — открывается пъшкой. Я тебъ покажу. А потомъ—думалъ о нашемъ вчерашнемъ разговоръ.

— Что? о вчерашнемъ разговоръ?—сказалъ Левинъ, блаженно шурясь и отдуваясь послъ оконченнаго объда и ръшительно не въ силахъ вспомнить, какой это былъ вчерашній разговоръ.

— Я нахожу, что ты правъ огчасти. Разногласіе наше заключается въ томъ, что ты ставишь двигателемъ личный интересь, а я полагаю, что интересь общаго блага долженъ быть у всякаго человъка, стоящаго на извъстной степени образованія. Можетъ быть, ты и правъ, что желательнъе была бы заинтересованная матеріальная дъятельность. Вообще, ты натура слишкомъ primesautière, какъ говорять французы; ты хочешь страстной, энергической дъятельности или инчего.

Левинъ слушалъ брата и рѣшительно ничего не понималъ и не хотѣлъ понимать. Онъ только боялся, какъ бы братъ не сиросилъ его такой вопросъ, по которому будеть видно, что онъ ни-

чего не слышаль.

 Такъ-то, дружокъ, сказалъ Сергъй Ивановичъ, трогая его по плечу.

— Да, разумъется. Да что же! Я не стою за свое, отвъчаль Левинъ съ дътскою, виноватою улыбкой. «О чемъ бишь и спориль? — думалъ онъ. — Разумъется, и я правъ, и онъ правъ, и все прекрасно. Надо только пойти въ контору распорядиться». Онъ всталъ, потягиваясь и улыбаясь.

Сергъй Ивановичь тоже улыбнулся.

- Хочешь пройтись, пойдемъ вмѣстѣ,—сказалъ онь, не желая разставаться съ братомъ, отъ котораго такъ и вѣяло свѣжестью и бодростью.—Пойдемъ, зайдемъ и въ контору, если тебѣ нужно.
- Ахъ, батюшки!— вскрикнулъ Левинъ такъ громко, что Сергъй Ивановичъ испугался.

- Что, что ты?

— Что рука Агаеви Михайловны?—сказаль Левинь, ударяя себя по головь. — Я и забыль про нее.

-- Лучше гораздо.

Ну, все-таки и сбытаю къ ней. Ты не успыень шляты налыть, я вернусь.

И онь, какъ трещотка, загремълъ каблуками, сбъгая съ

лъствицы.

## VII.

Въ то время, какъ Степанъ Аркадьевичъ пробхалъ въ Цетербургъ для исполненія самой естественной, извъстной всёмъ служащимъ, хотя и непонятной для неслужащихъ, нужнѣйшей облзанности, безъ которой нѣтъ возможности служитъ,—папоминть о себѣ въ министерствѣ, — и при исполненіи этой обязанности, взявъ почти всѣ деньги изъ дому, весело и пріятно проводилъ время и на скачкахъ и на дачахъ, Долли съ дѣтьми переѣхала въ деревню, чтобъ уменьшить сколько возможно расходы. Она переѣхала въ свою приданую деревню Ергушово, ту самую, гдѣ весной былъ проданъ лѣсъ, и которая была въ пятидесяти верстахъ отъ Покровскаго Левина.

Въ Ергушовъ большой старый домь быль давно сломанъ, и еще княземь быль отдъланъ и увеличенъ флигель. Флигель лѣтъ двадцать тому назадъ, когда Долли была ребенкомъ, былъ помъстителенъ и удобенъ, хотя и стоялъ, какъ всь флигеля, бокомъ къ вывздной аллев и къ югу. Но теперь флигель этотъ былъ старъ и гнилъ. Когда еще Степанъ Аркадьевичъ вздилъ весной продавать лѣсъ, Долли просила его осмотрѣть домъ и велѣть поправить что нужно. Степанъ Аркадьевичъ, какъ и всѣ виноватые мужья, очень заботившися объ удобствахъ жены, самъ осмотрѣлъ домъ и сдѣлалъ распоряжение о всемъ, по его понятию, нужномь. По его понятию, надо было перебить кретономъ всю мебель, повѣсить гардины, расчистить садъ, сдѣлать мостикъ у пруда и посадить цвѣты; но онъ забылъ много другихъ необходимыхъ вещей, недостатокъ которыхъ потомъ измучилъ Дарью Александровну.

Какъ ни старался Степанъ Аркадьевичь быть заботливымъ отцомъ и мужемъ, онъ никакъ не могъ помнить, что у него есть жена и дъти. У него были холостые вкусы, и только съ ними онъ соображался. Вернувшись въ Москву, онъ съ гордостью объявилъ женъ, что все приготовлено, что домъ будетъ игрушечка и что онъ ей очень совътуетъ ъхатъ. Степану Аркадьевичу отъъздъ жены въ деревню былъ очень пріятенъ во всъхъ отношеніяхъ: и дътямъ здорово, и расходовъ меньше, и ему свободитье. Даръя же Александровна считала переъздъ въ деревню на лъто необходимымъ для дътей, въ особенности

для дввочки, которая не могла поправиться послѣ скарлатины, и наконець, чтобъ избавиться отъ мелкихъ униженій, мелкихъ долговъ дровянику, рыбнику, башмачнику, которые измучили ее. Сверхъ того, отъвздъ былъ ей пріятенъ еще и потому, что она мечтала залучить къ себѣ въ деревню сестру Кити, которая должна была возвратиться изъ-за границы въ серединѣ лѣта и которой предписано было купанье. Кити писала съ водъ, что ничто ей такъ не улыбается, какъ провести лѣто съ Долли въ Ергушовъ, полномъ дѣтскихъ воспоминаній для нихъ объихъ.

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. Она живала въ деревит въ детствт, и у нея осталось впечатлтніе, что деревня есть спасеніе оть вста городскихъ непріятностей, что жизнь тамъ хотя и не красива (съ этимъ Долли легко мирилась), зато дешева и удобна: все есть, все дешево, все можно достать, и дтямъ хорошо. Но теперь, хозяйкой прітавь въ деревню, она увидала, что это все совствить не такъ,

какъ она думала.

На другой день по ихъ прівзді пошель проливной дождь, и . ночью потекло въ коридоръ и въ дътской, такъ что кроватки перенесли въ гостиную. Кухарки людской не было; изъ девяти коровь оказались, по словамь скотницы, однъ тельныя, другія первымъ теленкомъ, третьи стары, четвертыя тугосиси; ни масла, ни молока даже дътямъ недоставало. Янцъ не было. Курицу нельзя было достать; жарили и варили старыхъ, лиловыхъ, жилистыхъ пътуховъ. Нельзя было достать бабъ, чтобы вымыть полы, —всь были на картошкахъ. Кататься нельзя было, потому что одна лошадь заминалась и рвала въ дышлъ. Купаться было негив. - весь берегь рвки быль истоптань скотиной и открыть съ дороги; даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила въ садъ черезъ сломанный заборъ и былъ одинъ стращный быкъ, который ревёль и потому, должно быть, бодался. Шкаповъ для платья не было. Какіе были, тв не закрывались, и сами открывались, когда проходили мимо ихъ. Чугуновъ и корчагъ не было; котла для прачечной и даже гладильной доски для девичьей не было.

Первое время, вмъсто спокойствія и отдыха, попавъ на эти страшныя, съ ея точки зрънія, бъдствія, Дарья Александровна была въ отчаяніи: хлопотала изо всъхъ силъ, чувствовала безвыходность положенія и каждую минуту удерживала слезы, навертывавшіяся ей на глаза. Управляющій, бывшій вахмистръ, котораго Степанъ Аркадьевичь полюбилъ и опредълиль изъ швейцаровъ за его красивую и почтительную наружность, не принималь никакого участія въ бъдствіяхъ Дарьи Александровъ

ны, говориль почтительно: «никакъ невозможно, такой народъ

скверный», и ни въ чемъ не помогалъ.

Положеніе казалось безвыходнымь. Но въ дом'в Облонскихъ, какъ и во вс'вхъ семейныхъ домахъ, было одно незам'втное, но важнъйшее и полезнъйшее лицо—Матрена Филимоновна. Она успокаивала барыно, увъряла ее, что все образуется (это было ея слово и отъ нея перенялъ его Матвъй), и сама, не торопясь

и не волнуясь, действовала.

Она тотчасъ же соплась съ приказчицей и въ первый же день пила съ нею и съ приказчикомъ чай подъ акаціями и обсуждала всё дёла. Скоро подъ акаціями учредился клубъ Матрень Филимоновны, и тутъ, черезъ этотъ клубъ, состоявшій изъ приказчицы, старосты и конторщика, стали понемногу уравниваться трудности жизни, и черезъ недёлю дёйствительно все образовалось. Крышу починили, кухарку нашли, —старостину куму, куръ купили, коровы стали давать молока, садъ загородили жердями, катокъ сдёлалъ плотникъ, къ шкапамъ придёлали крючки, и опи не стали отворяться непроизвольно, а гладильная доска, обернутая солдатскимъ сукномъ, легла съ ручки кресла на комодъ, и въ дёвичьей занахло утюгомъ.

— Ну, воть! а все отчанвались, —сказада Матрена Филимо-

новна, указывая на доску.

Даже построили изъ соломенныхъ щитовъ купальню. Лили стала купаться, и для Дарьи Александровны сбылись хоть отчасти ея ожиданія хотя не спокойной, но удобной деревенской жизни. Спокойною съ шестью дътьми Дарья Александровна не могла быть. Одинъ забольваль, другой могь забольть, третьему недоставало чего-нибудь, четвертый выказываль признаки дурного характера и т. д. и т. д. Редко-редко выдавались короткіе спокойные періоды. Но хлопоты и безпокойства эти были для Дарын Александровны единственнымъ возможнымъ счастьемъ. Если бы не было этого, она бы оставалась одна со своими мыслями о мужъ, который не любилъ ея. Но, кромъ того, какъ ни тяжелы были для матери страхь бользней, самыя бользни и горе въ виду признаковъ дурныхъ наклонностей въ дътяхъ,сами дъти выплачивали ей уже теперь мелкими радостями за ея горести. Радости эти были такъ мелки, что онъ незамътны были, какъ золото въ нескъ, и въ дурныя минуты она видъла однъ горести, одинъ песокъ; но были и хорошія минуты, когда она видѣла однъ радости, одно золото.

Теперь въ уединени деревни, она чаще и чаще стала сознавать эти радости. Часто, глядя на нихъ, она дълала всевозможныя усилія чтобъ убъдить себя, что она заблуждается, что

она, какъ мать, пристрастна къ своимъ дѣтямъ; все-таки она не могла не говорить себѣ, что у нея прелестныя дѣти, всѣ шестеро, все въ разныхъ родахъ, но такія, какія рѣдко бывають,— н была счастлива ими и гордилась ими.

#### VIII.

Въ концъ мая, когда уже все болѣе или менѣе устроилось, она получила отвѣтъ мужа на свои жалобы о деревенскихъ неустройствахъ. Онъ писалъ ей, прося прощенія въ томъ, что не обдумалъ всего, и обѣщалъ пріѣхать при первой возможности. Возможность эта пе представилась, и до начала іюня Дарья

Александровна жила одна въ деревнъ.

Петровками, въ воскресенье, Дарья Александровна вздила къ объдив причащать всъхъ своихъ дътей. Дарья Александровна въ своихъ задушевныхъ; философскихъ разговорахъ съ сестрой, матерью, друзьями оченъ часто удивляла ихъ своимъ вольнодумствомъ относительно религіи. У нея была своя странная религія метемисихозы, въ которую она твердо върила, мало заботясь о догматахъ церкви. Но въ семь она—и не для того только, чтобы показывать примъръ, а отъ всей души—строго исполняла всъ церковныя требованія, и то, что дъти около года не были у причастія, очень безпокоило ее, и, съ полнымъ одобреніемъ и сочувствіемъ Матрены Филимоновны, она ръшила совершить это теперь, лътомъ.

Дарья Александровна за нѣсколько дней впередъ обдумала, какъ одѣть всѣхъ дѣтей. Были спиты, передѣланы и вымыты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговки и приготовлены ленты. Одно платье на Таню, которое взялась шить англичанка, испортило много крови Дарьѣ Александровнѣ. Англичанка, перешивая, сдѣлала вытачки не на мѣстѣ, слишкомъ вынула рукава и совсѣмъ было испортила платье. Танѣ подхватило плечи такъ, что видѣть было больно. Но Матрена Филимоновна догадалась вставить клинья и сдѣлать пелеринку. Дѣло поправилось, но съ англичанкой произошла было почти ссора. На утро, однако, все устроилось, и къ девяти часамъ—срокъ, до котораго просили батюшку подождать съ обѣдней—сіяющій радостью, разодѣтыя дѣти стояли у крыльца передъ коляской, дожидаясь матери.

Въ коляску, вмъсто заминающагося Ворона, запрягли, по протекціи Матрены Филимоновны, приказчикова Бураго, и Дарья Александровна, задержанная заботами о своемъ туалетъ, одъ-

тая въ облое кисейное платье, вышла садиться.

Дарья Александровна причесывалась и одівалась съ заботой и волненіемь. Прежде она одівалась для себя, чтобы бы быть красивой и нравиться; потомь, чтобы больше она стартлась, ттобы непріятнтье ей становилось одіваться; она видітла, какть она подурнітла. Но теперь она опить одівалась съ удовольствіемь и волненіемь. Теперь она одівалась не для себя, не для своей красоты, а для того, чтобы она, какть мать этихъ прелестей, не испортила общаго впечатлітнія. И, посмотрітвшись въ послітцій разь въ зеркало, она осталась довольна собой. Она была хороша. Не такть хороша, какть она, бывало, хотітла быть хороша на баліть, но хороша для той цітли, которую она теперь имітла въ виду.

Въ церкви никого, кромъ мужиковъ, дворниковъ и ихъ бабъ, не было. Но Дарья Александровна видъла, или ей казалось, что она видъла, восхищеніе, возбуждаемое ея дътьми и ею. Дъти не только были прекрасны собой въ своихъ нарядныхъ илатьицахъ, но они были милы тъмъ, какъ хорошо они себя держали. Алеша, правда, стоялъ не совсъмъ хорошо: онъ все поворачивался и хотълъ видъть сзади свою курточку; но всетаки онъ былъ необыкновенно милъ. Таня стояла какъ большая и смотръла за маленькими. Но меньшая, Лили, была прелестна своимъ наивнымъ удивленіемъ предъ всъмъ, и трудно было не улыбнуться, когда, причастившись, она сказала: «please, some more».

Возвращаясь домой, дёти чувствовали, что что-то торжест-

венное совершилось, и были очепь смирны.

Все шло хорошо и дома; но за завтракомъ Гриша сталъ свистать и, что было хуже всего, не послушался англичанки, и былъ оставленъ безъ сладкаго пирога. Дарья Александровна не допустила бы въ такой день до наказанія, если бы она была тутъ; но надо было поддержать распоряженіе англичанки, и она подтвердила ея ръщеніе, что Гришъ не будетъ сладкаго пирога.

Это испортило немного общую радость.

Гриша плакалъ, говоря, что Николенька свисталъ, но что вотъ его не наказали, и что онъ не отъ пирога плачетъ, — ему все равно, — но о томъ, что съ нимъ несправедливы. Это было слишкомъ уже грустно, и Дарья Александровна рѣшиласъ, переговоривъ съ англичанкой, простить Гришу и пошла къ ней. Но тутъ, проходя черезъ залу, она увидала сцену, наполнившую такою радостью ея сердце, что слезы выступили ей на глаза и она сама простила преступника.

Наказанный сидёль въ залё на угловомъ окий; подлё него стояла Таня съ тарелкой. Подъ видомъ желанія об'ёда для куколь, она попросила у англичанки позволенія снести свою

порцію пирога въ дѣтскую и вмѣсто этого принесла ее брату. Прододжая плакать о несправедливости претерпѣннаго имъ наказанія, онъ ѣлъ принесенный пирогъ и сквозь рыданія приговариваль: «ѣшь сама, вмѣстѣ будемъ ѣсть... вмѣстѣ».

На Таню сначала подъйствовала жалость къ Гришъ, потомъ сознание своего добродътельнаго поступка, и слезы у нея тоже стояли въ глазахъ; но она, не отказываясь, ъла свою долю.

Увидавъ мать, они испугались, но, вглядѣвщись въ ея лицо, поняли, что они дѣлають хорошо, засмѣялись и съ полными пирогомъ ртами стали обтирать улыбающіяся губы руками и измазали всѣ свои сіяющія лица слезами и вареньемъ.

— Матушки!! Новое бълое платье! Таня! Гриша! — говорила мать, стараясь спасти платье, но со слезами на глазахъ улы-

баясь блаженною, восторженною улыбкой.

Новыя платья сняли, велёли надёть дёвочкамь блузки, а мальчикамь старыя курточки и велёли закладывать линейку—опять, къ огорченію приказчика, Бураго въ дышло—чтобъ ёхать за грибами и на купальню. Стонъ восторженнаго визга поднялся въ дётской и не умолкаль до самаго отъёзда на купальню.

Грибовъ набрали цълую корзинку, даже Лили нашла березовый грибъ. Прежде бывало такъ, что миссъ Гуль найдеть и покажеть ей; но теперь она сама нашла большой березовый шлюпикъ, и быль общій восторженный крикъ: «Лили нашла шлюпикъ!»

Потомъ подъвхали къ рвкв, поставили лошадей подъ березками и пошли въ купальню. Кучеръ Терентій, привязавъ къ дереву отмахивающихся отъ оводовъ лошадей, легъ, приминая траву, въ твни березы и курилъ тютюнъ, а изъ купальни до-

носился до него неумолкавшій дітскій веселый визгь.

Хотя и хлопотливо было смотръть за всъми дътьми и останавливать ихъ шалости, хотя и трудио было вспомнить и не перепутать всъ эти чулочки, панталончики, башмачки съ разныхъ ногъ и развязывать, разстегивать и завязывать тесемочки и пуговки, Дарья Александровна, сама для себя любившая всетда купанье, считавшая его полезнымъ для дътей, ничъмъ такъ не наслаждалась, какъ этимъ купаньемъ со всъми дътьми. Перебирать всъ эти пухленькія ножки, натягивая на нихъ чулочки, брать въ руки и окунуть эти голенькія тёльца и слышать то радостные, то испуганные визги, видъть эти задыхаюшіяся, съ открытыми, испуганными и веселыми глазами, лица, этихъ брызгающихся своихъ херувимчиковъ было для нея большое наслажденіе.

Когда уже половина дётей были одёты, къ купальне подошли и робко остановились нарядныя бабы, ходившія за спыткой и молочайникомъ. Матрена Филимоновца кликнула одну, чтобы дать ей высущить уроненную въ воду простыню и рубашку, и Дарья Александровна разговорилась съ бабами. Бабы, сначала смѣявшіяся въ руку и не понимавшія вопроса, скоро осмѣлились и разговорились, тотчась же подкупивъ Дарью Александровну искреннимъ любованьемъ дѣтьми, которое онѣ выказывали.

— Ишь ты, красавица, бъленькая, какъ сахаръ, — говорила одна, любуясь на Танечку и покачивая головой. — А худая...

— Да, больна была.

- Вишь ты, знать тоже купали, говорила другая на грудного.
- Нъть, ему только три мъсяца, отвъчала съ гордостью Дарья Александровна.

— Ишь ты!

— А у тебя есть дъти?

— Было четверо, двое осталось: мальчикъ и дъвочка. Воть въ прошлый мясоъдъ отняла.

— А сколько ей?

— Да другой годокъ.

— Что же ты такъ долго кормила? — Наше обыкновеніе: три поста...

И разговоръ сталъ самый интересный для Дарьи Александровны: какъ рожала? чъмъ былъ боленъ? гдъ мужъ? часто ли бываеть?

Дарьв Александровне не хотелось уходить оть бабь: такъ интересенъ ей быль разговорь съ ними, такъ совершенно одни и те же были ихъ интересы. Пріятне же всего Дарьв Александровне было то, что она ясно видёла, какъ всё эти женщины любовались боле всего тёмъ, какъ много было у нея дётей и какъ они хороши. Бабы и насмёшили Дарью Александровну и обидёли англичанку тёмъ, что она была причиной этого непонятнаго для нея смёха. Одна изъ молодыхъ бабъ приглядывалась къ англичанке, одёвавшейся послё всёхъ, и когда та надёла на себя третью юбку, не могла удержаться отъ замёчанія: «Ишь ты, крутила, крутила, все не накрутить!» сказала она, и всё разразились хохотомъ.

## IX.

Окруженная всёми выкупанными, съ мокрыми головами, дётьми, Дарья Александровна, съ платкомъ на голове, уже подвзжала къ дому, когда кучеръ сказалъ: «Баринъ какой-то чдетъ; кажется, покровскій», Дарья Александровна взглянула впередь и обрадовалась, увидавь въ сърой шляцъ и съромъ пальто знакомую фигуру Левина, шедшаго имъ навстръчу. Она и всегда рада ему была, но теперь особенно рада была, что онъ видить ее во всей ея славъ. Никто лучше Левина не могъ понять ея величія.

Увидавъ ее, онъ очутился предъ одною изъ картинъ своего

воображаемаго въ будущемъ семейнаго быта.

— Вы точно насъдка, Дарья Александровна.

— Ахъ, какъ я рада!— сказала она, протягивая ему руку.
— Рады, а не дали знать. У меня брать живеть. Ужъ я оть

Стивы получиль записочку, что вы туть.

— Оть Стивы? — съ удивленіемъ спросила Дарья Алексан-

дровна.

— Да, онъ пишеть, что вы перевхали, и думаеть, что вы позволите мнъ помочь вамъ чъмъ-нибудь,— сказалъ Левинъ и, сказавъ это, вдругъ смутился и, прервавъ ръчь, молча продолжалъ идти подлъ линейки, срывая линовые побъги и перекусывая ихъ. Онъ смутился вслъдствіе предположенія, что Дарьъ Александровнъ будеть непріятна помощь посторонняго человъка въ томъ дълъ, которое должно было быть сдълано ея мужемъ. Дарьъ Александровнъ дъйствительно не правилась эта манера Степана Аркадьевича—павязывать свои семейныя дъла чужимъ. И она тотчасъ же поняла, что Левинъ понимаетъ это. За этуто тонкость пониманія, за эту деликатность и любила Левина Дарья Александровна.

— Я поняль, разумѣется, — сказаль Левинь, — что это только значить то, что вы хотите меня видѣть, и очень радъ. Разумѣется, я воображаю, что вамь, городской хозяйкѣ, здѣсь дико,

и если что нужно, я весь къ вашимъ услугамъ.

— О, нътъ! — сказала Долли. — Первое время было неудобно, а теперь все прекрасно устроилось, благодаря моей старой нянъ, — сказала она, указывая на Матрену Филимоновну, понимавшую, что говорять о ней, и весело и дружелюбно улыбавшуюся Левину. Она знала его и знала, что это хорошій женихъбарышнъ, и желала, чтобы дъло сладилось.

— Извольте садиться, мы сюда потъснимся,—сказала она ему.
— Нъть, я пройдусь. Дъти, кто со мной на перегонки съ лошальми?

Дѣти знали Левина очень мало, не помнили, когда впдали его, но не выказывали въ отношеніи къ нему того страннаго чувства застѣнчивости и отвращенія, которое испытывають дѣти такъ часто къ взрослымъ притворяющимся людямъ, и за которое имъ такъ часто и больно достается. Притворство въ чемъ бы

то ни было можеть обмануть самаго умнаго, проницательнаго человъка; но самый ограниченный ребенокъ, какъ бы оно ни было искусно скрываемо, узнаеть его и отвращается. Какіе бы ни были недостатки въ Левинъ, притворства не было въ немъ и признака, и потому дъти выказали ему дружелюбіе такое же, какое они нашли на лицъ матери. На приглашеніе его два старшіе тотчась же соскочили къ нему и побъжали съ нимъ такъ же просто, какъ бы они побъжали съ няпей, съ миссъ Гуль или съ матерью. Лили тоже стала проситься къ нему, и мать передала ее ему; онъ посадилъ ее на плечо и побъжаль съ ней.

— Не бойтесь, не бойтесь, Дарья Александровна!—говориль онь, весело улыбаясь матери,—невозможно, чтобы я ушибь или

уронилъ.

И, глядя на его ловкія, сильныя, осторожно заботливыя и слишкомъ напряженныя движенія, мать успоконлась и весело и

одобрительно улыбалась, глядя на него.

Здёсь, въ деревнё, съ дётьми и симпатичною ему Дарьей Александровной Левинъ пришелъ въ то часто находившее на него дётски веселое расположение духа, которое Дарья Александровна особенно любила въ немъ. Бёгая съ дётьми, онъ училъ ихъ гимпастике, смёшилъ миссъ Гуль своимъ дурнымъ англійскимъ языкомъ и разсказывалъ Дарьё Александровне свои занятія въ деревне.

Послъ объда Дарья Александровна, сидя съ нимъ одна на

балконъ, заговорила о Кити.

- Вы знаете? Кити прівдеть сюда и проведеть со мною літо.

— Право?—сказаль онь, вспыхнувь, и тотчась же, чтобы перемънить разговорь, сказаль: — Такъ прислать вамъ двухъ коровъ? Если вы хотите считаться, то извольте заплатить мив по ияти рублей въ мъсяць, если вамъ не совъстно.

- Нътъ, благодарствуйте. У насъ устроилось.

- Ну, такъ я вашихъ коровъ посмотрю, и, если позволите,

я распоряжусь, какъ ихъ кормить. Все дело въ корме.

И Левинъ, чтобы только отвлечь разговоръ, каложилъ Дарьв Александровнъ теорію молочнаго хозяйства, состоящую въ томь, что корова есть только машина для переработки корма въ молоко, и т. д.

Онъ говориль это и страстно-желаль услыхать подробности о Кити и вмъстъ боялся этого. Ему страшно было, что разстроится пріобрътенное имъ съ такимъ трудомъ спокойствіе.

— Да, но, впрочемъ, за всёмъ этимъ надо слёдить, а кто

же будеть?--неохотно отвъчала Дарья Александровна.

Она такъ теперь нададила свое хозяйство черезъ Матрену Филимоновну, что ей не хотълось ничего мънять въ немъ; да она и не върнла знанію Левина въ сельскомъ хозяйствъ. Разсужденія о томъ, что корова есть машина для дъланья молока, были ей подозрительны. Ей казалось, что такого рода разсужденія могуть только мъшать хозяйству. Ей казалось все это гораздо проще: что надо только, какъ объяснила Матрена Филимоновна, давать Пеструхъ и Бълопахой больше корма и пойла, и чтобы поваръ не уносиль помон изъ кухни для прачкиной коровы. Это было ясно. А разсужденія о мучномъ и травяномъ кормъ были сомнительны и неясны. Главное же—ей хотълось говорить о Кити.

#### X.

- Кити пишеть мив, что ничего такъ не желаеть, какъ уединенія и спокойствія,—сказала Долли послвенаступившаго молчанія.
- А что здоровье ея, лучше? съ волненіемъ спросиль Левинъ.
- Слава Богу, она совсѣмъ поправилась. Я никогда не вѣрила, чтобы у нея была грудная болѣзнь.
- Ахъ, я очень радъ! сказалъ Левинъ, и что-то трогательное, безпомощное показалось Долли въ его лицъ въ то время, какъ онъ сказалъ это и молча смотрълъ на нее.
- Послушайте, Константинъ Дмитричъ, сказала Дарья Александровна, улыбаясь своею доброю и нѣсколько насмѣшливою улыбкой, — за что вы сердитесь на Кити?
  - Я? Я не сержусь, сказалъ Левинъ.
- Нъть, вы сердитесь. Отчего вы не заъхали ни къ намъ, ни къ нимъ, когда были въ Москвъ ?
- Дарья Александровна,— сказаль онь, краснъя до корией волось,—я удивляюсь даже, что вы, съ вашею добротою, не чувствуете этого. Какъ вамъ просто не жалко меня, когда вы знаете...
  - Что я знаю?
- Знаете, что я дълалъ предложение и что мий отказано, проговорилъ Левинъ, и вся та нъжность, которую минуту тому назадъ онъ чувствовалъ къ Кити, замънилась въ душв его чувствомъ злобы за оскорбление.
  - Почему же вы думаете, что я знаю?
  - Потому что всё это знають.
- Воть ужъ въ этомь вы ощибаетесь; я не апала этого, котя и догадывалась.

- А! ну, такъ вы теперь знаете.

- Я знала только то, что что-то было, что ее ужасно мучило, и что она просила меня никогда не говорить объ этомъ. А если она не сказала мив, то она никому не говорила. Но что же у васъ было? Скажите мив.
  - Я вамъ сказалъ, что было.

— Когда?

- Когда я быль въ последній разь у вась.

— А знаете, что я вамъ скажу, — сказала Дарья Александровна: — мнъ ее ужасно, ужасно жалко. Вы страдаете только отъ гордости.

— Можеть быть; — сказаль Левинь, — но...

Она перебила его.

- Но ее, бъдняжку, мнъ ужасно и ужасно жалко. Теперь я все понимаю.
- Ну, Дарья Александровна, вы меня извините, —сказаль онъ вставая. Прощайте, Дарья Александровна, до свиданья.

— Нътъ, постойте, — сказала она, схватывая его за рукавъ.

Постойте, садитесь.

- Пожалуйста, пожалуйста, не будемъ говорить объ этомъ, сказалъ онъ, садясь и вмёстё съ тёмъ чувствуя, что въ сердцё его поднимается и шевелится казавшаяся ему похороненною надежда.
- > Если бъ я васъ не любила, сказала Дарья Александровна, и слезы выступили ей на глаза, — если бъ я васъ не знала, какъ я васъ знаю...

Казавшееся мертвымъ чувство оживало все болъе и болъе, поднималось и завладъвало сердцемъ Левина.

— Да, я теперь все поняла, — продолжала Дарья Александровна.—Вы этого не можете понять; вамь, мужчинамь, свободнымь и выбирающимь, всегда ясно, кого вы любите. Но дѣвушка въ положеніи ожиданія, съ этимъ женскимъ, дѣвичьнию стыдомь, дѣвушка, которая видить васъ, мужчинъ, издалека, принимаеть все на слово,—у дѣвушки бываеть и можеть быть такое чувство, что она не знаеть, что сказать.

— Да, если сердце не говоритъ...

- Нътъ, сердце говоритъ, но вы подумайте: вы, мужчины, имъете виды на дъвушку, вы ъздите въ домъ, вы сближаетесь, высматриваете, выжидаете, найдете ли вы то, что вы любите, и потомъ, когда вы убъ: дены, что любите, вы дълаете предложеніе...
  - Ну, это не совсемь такъ.

— Все равно, вы дълаете предложение, когда ваша любовь созръла или когда у васъ между двумя выбираемыми совершился перевъсъ. А дъвушку не спрапивають. Хотять, чтобъ сна сама выбирала, а она не можеть выбрать и только отвъчаеть: «да» и «нъть».

«Да, выборъ между мной и Вронскимъ», подумалъ Левинъ, и оживавшій въ душт его мертвець опять умеръ и только му-

чительно давиль его сердце.

— Дарья Александровна, — сказаль онь, — такь выбирають платье или, не знаю, какую покупку, а не любовь. Выборь сдёлань, и тёмь лучше... И повторенія быть не можеть.

— Ахъ, гордость и гордость!—сказала Дарья Александровна, какъ будто презирая его за низость этого чувства въ сравнени съ тѣмъ другимъ чувствомъ, которое знають одиѣ женщины.— Въ то время, какъ вы дѣлали предложеніе Кити, сна именно была въ томъ положеніи, когда она не могла отвѣчать. Въ ней было колебаніе. Колебаніе: вы или Вронскій. Его она видѣла каждый день, васъ давно не видала. Положимъ, если бъ она была старше... Для меня, напримѣръ, на ея мѣстѣ не могло быть колебанія. Онъ мнѣ всегда противенъ былъ, и такъ и кончилось.

Левинъ вспомнилъ отвъть Кити. Она сказала: нъто, это не

можеть быть...

Дарья Александровна,—сказалъ онъ сухо,—я цёню вашу довёренность ко мнё; я думаю, что вы ощибаетесь. Но правъ я или не правъ, эта гордость, которую вы такъ презпраете, дёлаетъ то, что для меня всякая мысль о Катеринё Александровив невозможна... вы понимаете, совершенно невозможна.

— Я только одно еще скажу: вы понимаете, что я говорю о сестръ, которую я люблю, какъ своихъ дътей. Я не говорю, чтобъ она любила васъ, но я только хотъла сказать, что ея

отказъ въ ту минуту ничего не доказываетъ.

— Я не знаю!—вскакивая сказаль Левинь. — Если бы вы знали, какъ вы больно мнѣ дѣлаете?! Все равно, какъ у васъ бы умеръ ребенокъ, а вамъ бы говорили: а вотъ онъ былъ бы такой, такой и могъ бы жить, и вы бы на него радовались. А онъ умеръ, умеръ, умеръ...

— Какъ вы смъшны, — сказала Дарья Александровна, съ грустною усмъшкой смотря на волнение Левина. — Да, я теперъ все больше и больше понимаю, —продолжала она задумчиво. —

Такъ вы не прівдете къ намъ, когда Кити будеть?

— Нъть, не прівду. Разумъется, я не буду избъгать Катерины Александровны, но—гдъ могу—постараюсь избавить ее оть непріятности моего присутствія.

— Очень, очень вы смёшны, — повторила Дарья Александровна, съ нёжностью вглядываясь въ его лицо. — Ну, хорошо, такъ какъ будто мы ничего про это не говорили. Зачёмъ ты пришла, Таня? — сказала Дарья Александровна по-французски во-шедшей дёвочкё.

— Гдв моя лопатка, мама?

— Я говорю по-французски, и ты такъ же скажи.

Дѣвочка хотѣла сказать, но забыла, какъ лопатка по-франпузски; мать ей подсказала и потомъ по-французски же сказала гдѣ отыскать лопатку. И это показалось Левину непріятнымъ.

Все теперь казалось ему въ домъ Дарьи Александровны и въ

ел дътяхъ совствиъ уже не такъ мило, какъ прежде.

«И для чего она говорить по-французски съ дътьми?—подумаль онъ.—Какъ это неестественно и фальшиво! И дъти чувствують это. Выучить по-французски и отучить отъ искренности», думаль онъ самъ съ собой, не зная того, что Дарья Александровна все это двадцать разъ уже передумала и все-таки, хотя и въ ущербъ искренности, нашла необходимымъ учить этимъ путемъ своихъ дътей.

- Но куда же вамъ вхать. Посидите.

Левинъ остался до чая, но веселье его все исчезло, и ему было неловко.

Послѣ чая онъ вышель въ переднюю велѣть подавать лошадей и, когда вернулся, засталъ Дарью Александровну взволнованную, съ разстроеннымъ лицомъ и слезами на глазахъ. Въ
то время, какъ Левинъ выходилъ, случилось для Дарьи Александровны событіе, разрушившее вдругъ все ея сегодняннее
счастіе и гордость дѣтьми: Гриша и Таня подрались за мячикъ.
Дарья Александровна, услышавъ крикъ въ дѣтской, выбѣжала
и застала ихъ въ ужасномъ видѣ: Таня держала Гришу за волосы, а онъ, съ изуродованнымъ злобой лицомъ, билъ ее кулаками куда попало. Что-то оборвалось въ сердиѣ Дарьи Александровны, когда она увидала это. Какъ будто мракъ надвинулся
на ея жизнь: она поняла, что тѣ ея дѣти, которыми она такъ
гордилась, были не только самыя обыкновенныя, но даже нежорошія, дурно воспитанныя дѣти, съ грубыми, звѣрскими наклонностями, злыя дѣти.

Она ни о чемъ другомъ не могла говорить и думать и не могла

не разсказать Левину своего несчастія.

Левинъ видълъ, что она несчастлива, и постарался утъщить ее, говоря, что это ничего дурного не доказываеть, что всъ

дъти дерутся; но, говоря это, въ душъ своей Левинъ думалъ: «нъть, я не буду ломаться и говорить по-французски со своими дътьми: но у меня будуть не такія дъти; надо только не портить, не уродовать дътей и они будутъ прелестны. Да, у меня будуть не такія дъти».

Онъ простился и убхалъ, и она не удерживала его.

### XI.

Въ половинъ іюля къ Левину явился староста сестриной деревни, находившейся за двадцать версть отъ Покровскаго, съ отчетомь о ход'в дель и о покост. Главный доходь съ имтенія сестры получался за заливные луга. Въ прежніе годы покосы разбирались мужиками по двадцати рублей за десятину. Когда Левинъ взялъ имъніе въ управленіе, онъ, осмотръвъ покосы, нашень, что они стоять дороже, и назначиль цену за десятину двадцать пять рублей. Мужики не дали этой цены и, какь подозрѣвалъ Левинъ, отбили другихъ покупателей. Тогда Левинъ повхаль туда самь и распорядился убирать луга частью наймомъ, частью изъ доли. Свои мужики препятствовали всеми средствами этому нововведению, но дёло пошло, и въ первый же годъ за луга было выручено почти вдвое. Въ третьемъ и прошломь году продолжалось то же противодъйствие мужиковь, и уборка шла тъмъ же цорядкомъ. Въ нынъшнемъ году мужики взяли всь покосы изъ третьей доли, и теперь староста прівхаль объявить, что покосы убраны и что онь, побоявшись дождя, пригласиль конторщика, при немь раздёлиль и сметаль уже одиннадцать господскихъ стоговъ. По неопредъленнымъ отвътамъ на вопросъ о томъ, сколько было сена на главномъ лугу. по поспъщности старосты, раздълившаго съно безъ спроса, по всему тону мужика Левинъ понялъ, что въ этомъ дълежъ съна что-то не чисто, и ръшился събздить самъ повърить дъло.

Прівхавъ въ объдъ въ деревню и оставивъ лошадь у пріятеля-старика, мужа братниной кормилицы, Левинъ вошель къ старику на ичельникъ, желая узнать отъ него подробности объ уборкъ покоса. Говорливый, благообразный старикъ Парменычъ радостно принялъ Левина, показалъ ему все свое хозяйство, разсказалъ всъ подробности о своихъ пчелахъ и о роевщинъ нынъшняго года; по на вопросы Левина о покосъ говорилъ неопредъленно и неохотно. Это еще болъе утвердило Левина въ его предположеніяхъ. Онъ пошелъ на покосъ и осмотрълъ стога. Въ стогахъ не могло быть по пятидесяти возовъ, и, чтобы уди-

чить мужиковь, Левинъ велёль сейчась же вызвать возившія сёно подводы, поднять одинъ стогъ и перевезти въ сарай. Изъ стога вышло только тридцать два воза. Несмотря на увёренія старосты о пухлявости сёна и о томь, какъ оно улеглось въ стогахъ, на его божбу о томь, что все было по-божески, Левинъ настанвалъ на своемъ, что сёно дёлили безъ его приказа и что онъ потому пе принимаетъ этого сёна за иятьдесятъ возовъ въ стогу. Послё долгихъ споровъ дёло рёшили тёмъ, чтобы мужикамъ принять эти одиннадцать стоговъ, считая по интидесяти возовъ, на свою долю, а на господскую долю выдёлять вновь. Переговоры эти и дёлежъ копенъ продолжались до полдника. Когда послёднее сёно было раздёлено, Левинъ, поручивъ остальное наблюденіе конторщику, присёлъ на отмёченной тычинкой ракитника копнъ, любуясь на книящій народомь лугъ.

Передъ нимъ, въ загибъ ръки за болотцемъ, весело треща звонкими голосами, двигалась пестрая вереница бабъ, и изъ растрясеннаго съна быстро вытягивались по свътло-зеленой травъ сърые извилистые валы. Слъдомъ за бабами шли мужики съ вилами, и изъ валовъ вырастали широкія, высокія, пухлыя копны. Слъва по убранному уже лугу гремъли телъги, и одна за другой, подаваемыя огромными навилинами, исчезали копны и на мъсто ихъ навивались, нависающіе на зады лошадей, тя-

желые воза душистаго свна.

— За погодку убрать! Сѣно же будеть! — сказалъ старикъ, присѣвшій подлѣ Левина. — Чай—не сѣно! Ровно утятамъ зерна разсынь, какъ подбирають!—прибавилъ онъ, указывая на навиваемыя копны.—Съ обѣда половину добрую свезли.

— Последнюю, что ль?—крикнуль онь на малаго, который, стоя на переду тележнаго ящика и помахивая концами пенько-

выхъ вожжей, тхалъ мимо.

— Последнюю, батюшка!—прокричаль малый, придерживая лошадь, улыбаясь оглянулся на веселую, тоже улыбавшуюся, румяную бабу, сидевшую въ тележномъ ящике, и погналь дальше.

— Это кто же? Сынъ? — спросилъ Левинъ.

- Мой меньшенькій,—сь ласковою улыбкой сказаль старикь.
  - Какой молодець!
  - Ничего малый.
  - Ужъ женать?
  - Да, третій годъ пошелъ съ Филипповокъ.

- Что жъ, и дъти есть?

— Какія дети! Годъ целый не понималь ничего, да и стылимъ.—отвечаль старикъ.—Ну, сено! Чай настоящій,—повто-

риль онь, желая перемънить разговорь.

Левинъ внимательнъе присмотрълся къ Ванькъ Парменову и его женъ. Они недалеко отъ него навивали копну. Иванъ Парменовъ стояль на возу, принимая, разравнивая и отаптывая огромныя навилины стна, которыя сначала охапками, а нотомъ вилами ловко подавала ему его молодая красавицахозяйка. Молодая баба работала легко, весело и ловко. Круиное слежавшееся съно не бралось сразу на вилы. Она сначала расправляла его, всовывала вилы, потомъ упругимъ и быстрымъ пвижениемъ налегала на нихъ всею тяжестью своего тъла и тотчась же перегибая перетянутую краснымь кушакомь спину, выпрямлялась и, выставляя полную грудь изъ-подъ бёлой занавъски, съ ловкою ухваткой перехватывала руками вилы и вскинывала навилину высоко на возъ. Иванъ посибшно, видимо, стараясь избавить ее оть всякой минуты лишияго труда, подхватываль, широко раскрывая руки, подаваемую охашку и расправляль ее на возу. Подавъ послъднее съно граблями, баба отряхнула засынавшуюся ей за шею труху и, оправивъ сбившійся надъ бѣлымъ, незагорѣлымъ лбомъ краслый платокъ, полъзда подъ телъту увязывать возъ. Иванъ училъ ее, какъ цъплять за лисицу, и чему-то сказанному ею громко расхохотался. Въ выраженіяхъ обоихъ лицъ была видна сильная молодая, недавно проснувшаяся любовь.

## XII.

Возъ былъ увязанъ. Иванъ спрыгнулъ и повелъ за поводъ добрую, сытую лошадь. Баба вскинула на возъ грабли и бодрымъ шагомъ, размахивая руками, пошла къ собравшимся хороводомъ бабамъ. Иванъ, выёхавъ на дорогу, вступилъ въ обозъ съ другими возами. Бабы съ граблями на плечахъ, блестя яркими цвётами и треща звонкими, веселыми голосами, шли позади возовъ. Одинъ грубый, дикій бабій голосъ затянулъ и всию и допълъ ее до повторенія, и дружно, въ разъ, подхватили опять съ начала ту же и всию полсотни разныхъ, грубыхъ и тонкихъ, здоровыхъ голосовъ.

Бабы съ пъснью приближались къ Левину, и ему казалось, что туча съ громомъ веселья надвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его, и копна, на которой онъ лежалъ, и другіе копны и воза, и весь лугь съ дальнимъ полемъ—все захо-

иило и заколыхалось подъ размёры этой дикой развеселой иёсни съ вскриками, присвистами и ёканьями. Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотёлось принять участіе въвыраженіи этой радости жизни. Но онъ ничего не могъ сдёлать и долженъ быль лежать и смотрёть и слушать. Когда народь съ иёснью скрылся изъ вида и слуха, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою тёлесную праздность, за свою враждебность къ этому міру охватило Левина.

Нѣкоторые изъ тъхъ самыхъ мужиковъ, которые больше всѣхъ съ нимъ спорили за сѣно, тѣ, которыхъ онъ обидѣлъ, или тѣ, которые хотѣли обмануть его,—эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, не имѣли и не могли имѣть къ нему никакого зла и никакого не только раскаянія, но и воспоминанія о томъ, что они хотѣли обмануть его. Все это потонуло въ морѣ веселаго общаго труда. Богъ далъ день, Богъ далъ силы. И день и силы посвящены труду, и въ немъ самомъ награда. А для кого трудъ? Какіе будуть плоды труда? Это—со-

ображенія постороннія и ничтожныя.

Левинъ часто любовался на эту жизнь, часто испытываль чувство зависти къ людямъ, живущимъ этою жизнью, но нынче въ первый разъ, въ особенности подъ впечатлѣніемъ того, что онъ видѣлъ въ отношеніяхъ Ивана Парменова къ его молодой женѣ, Левину въ первый разъ ясно пришла мысль о томъ, что отъ него зависитъ перемѣпить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою онъ жилъ, на эту труловую, чистую и общую, прелестную жизнь.

Старикъ, сидъвшій съ нимъ, уже давно ушелъ домой; народъ весь разобрался. Ближніе уѣхали домой, а дальніе собрались къ ужину и ночлегу въ лугу. Левинъ, не замѣчаемый народомъ, продолжалъ лежать на копнъ и смотрѣть, слушать и думать. Народъ, оставшійся ночевать въ лугу, не спалъ почти всю короткую лѣтнюю ночь. Сначала слышался общій веселый говоръ и хохоть за ужиномъ, потомъ опять пѣсні и смѣхъ.

Весь длинный трудовой день не оставиль на нихь другого слёда, кромё веселости. Предъ утреннею зарей все затихло. Слышались только ночные звуки неумолкаемыхъ въ болотё лягушекъ и лошаден, фыркавшихъ по лугу въ поднявшемся предъ утромъ туманё. Очнувшись, Левинъ всталъ съ копны и, оглядёвъ звёзды, поняль, что прошла ночь.

«Ну, такъ что же я сдёлаю? Какъ я сдёлаю это?» сказалъ онъ себъ, стараясь выразить для самого себя все то, что онъ передумалъ и перечувствоваль въ эту короткую ночь. Все, что онъ передумалъ и перечувствоваль, раздълялось на три отдёль-

ные хода мысли. Одинъ-это было отречение отъ своей старой жизни, отъ своего ни къ чему ненужнаго образованія: Это отречение доставляло ему наслаждение и было для него легко и просто. Другія мысли и представленія касались той жизни, которою онъ желалъ жить тенерь. Простоту, чистоту, законность этой жизни онь ясно чувствоваль и быль убъждень, что онь найдеть въ ней то удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которыхъ онъ такъ бользненно чувствовалъ. Но третій рядь мыслей вертьлся на вопрось о томь, какь сдьлать этоть переходь оть старой жизни къ новой. И туть ничего яснаго ему не представлялось. «Имъть жену. Имъть работу и необходимость работы. Оставить Покровское? Купить землю? Принисаться въ общество? Жениться на крестьянкъ? Какъ же я сдълаю это? — опять спрашиваль онъ себя и не находиль отвъта. Впрочемъ, я не спаль всю ночь и я не могу дать себъ яснаго отчета, — сказаль онъ себъ. — Я уясню послъ. Одно върно, что эта ночь ръшила мою судьбу. Всъ мои прежнія мечты семейной жизни вздорь, не то, сказаль онь себъ. Все это гораздо проще и лучше ... »

«Какъ красиво!—подумаль онъ, глядя на страпную, точно перламутровую, раковину изъ бълыхъ барашковъ-облачковъ, остановившуюся надъ самой головой его на серединъ неба.— Какъ все прелестно въ эту прелестную ночь! И когда успъла образоваться эта раковина? Недавно я смотрълъ на небо, и на немъ ничего не было, только двъ бълыя полосы. Да, вотъ такъ-то незамътно измънились и мои взгляды на жизнь!»

Онъ вышелъ изъ луга и пошелъ по большой дорогѣ къ деревнѣ. Поднимался вѣтерокъ, и стало сѣро, мрачно. Наступила насмурная минута, предшествующая обыкновенно разсвѣту, полной побѣдѣ свѣта надъ тьмой.

Пожимаясь оть холода, Левинъ быстро шель, глядя на землю. «Это что? кто-то вдеть», подумаль онь, услыхавь бубенцы, и подняль голову. Въ сорока шагахъ отъ него, ему навстрвчу, по той большой дорогъ-муравкъ, по которой онъ шелъ, вхала четверней карета съ важами. Дышловыя лошади жались отъ колей на лышло, но ловкій ямщикъ, бокомъ сидъвшій на козлахъ, держаль дышломъ по колев, такъ что колеса бъжали по гладкому.

Только это замётиль Левинь и, не думая о томь, кто это можеть такть, разстянно взглянуль въ карету.

Въ каретъ дремала въ углу старушка, а у окна, видимо, только что проснувшись, сидъла молодая дъвушка, держась объими руками за ленточки бълаго чепчика. Свътлая и задум-

чивая, вся исполненная изящной и сложной впутренней, чуждой Левину жизни, она смотръла черезъ него на зарю восхода.

Въ то самое мгновеніе, какъ видёніе это уже исчезало, прав-

радость освътила ея лицо.

Онъ не могъ ошибиться. Только одни на свътъ были эти глаза. Только одно было на свътъ существо, способное сосредоточивать для него весь свътъ и смыслъ жизни. Это была она. Это была Кити. Онъ понялъ, что она ъхала въ Ергушово со станціи желъзной дороги. И все то, что волновало Левина въ эту безсонную ночь, всъ тъ ръшенія, которыя были приняты имъ,—все вдругъ исчезло. Онъ съ отвращеніемъ вспомнилъ свои мечты женитьбы на крестьянкъ. Тамъ только, въ этой, быстро удалявшейся и переъхавшей на другую сторону дороги, каретъ,—тамъ только была возможность разръшенія столь мучительно тяготившей его въ послъднее время загадки его жизни.

Она не выглянула больше. Звукъ рессоръ пересталъ быть слышенъ, чуть слышны стали бубенчики. Лай собакъ показалъ, что карета пробхала и деревню,—и остались вокругъ пустыя поля, деревня впереди и онъ самъ, одинокій и чужой всему,

одиноко идущій по заброшенной большой дорогь.

Онъ взглянулъ на небо, надъясь найти тамъ ту раковину, которою онъ любовался и которая олицетворяла для него весь ходъ мыслей и чувствъ нынъшней ночи. На небъ не было болье ничего похожаго на раковину. Тамъ, въ недосягаемой вышинъ, совершилась уже таниственная перемъна. Не было и слъда раковины, и былъ ровный, разстилавшійся по цълой половинъ неба, коверъ все умельчающихся и умельчающихся барашковъ. Небо поголубъло и просіяло и съ тою же нѣжностью, но и съ тою же недосягаемостью отвъчало на его вопрошающій взглядъ.

«Нъть, — сказаль онъ себъ, — какъ ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться къ ней. Я люблю ее».

## XIII.

Никто, кромѣ самыхъ близкихъ людей къ Алексѣю Александровичу, не зналъ, что этотъ, съ виду самый холодный и разсудительный, человѣкъ имѣлъ одну, противорѣчившую общему складу его характера, слабость: Алексѣй Александровичъ не могъ равнодушно слышать и видѣть слезы ребенка пли женщины. Видъ слезъ приводилъ его въ растерянное состояніе, и

онъ терялъ совершенно способность соображенія. Правитель его канцеляріи и секретарь знали это и предув'єдомляли просительниць, чтобь он'є отнюдь не плакали, если не хотять испортить свое д'єло. «Онъ разсердится и не станеть васъ слушать», говорили они. И д'єйствительно, въ этихъ случаяхъ душевное разстройство, производимое въ Алексіє Александровичь слезами, выражалось торопливымъ гн'євомъ. «Я не могу ничего сд'єлать. Извольте идти вонъ!» кричаль онъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ.

Когда, возвращаясь со скачекъ, Анна объявила ему о своихъ отношеніяхъ въ Вронскому и тотчасъ же вслёдъ за этимъ, закрывъ лицо руками, заплакала, Алексей Александровичъ, несмотря на вызванную въ немъ злобу къ ней, почувствовалъ въ то же время приливъ того душевнаго разстройства, которое на него всегда производили слезы. Зная это и зная, что выраженіе въ эту минуту его чувствъ было бы несоотвътственно положенію, онъ старался удержать въ себе всякое проявленіе жизни и потому не шевелился и не смотрълъ на нее. Отъ этого-то и происходило то странное выраженіе мертвенности на его лицъ, которое такъ поразило Анну.

Когда они подъбхали къ дому, онъ высадиль ее изъ кареты и, сдблавъ усиліе надъ собой, съ привычною учтивостью простился съ ней и произнесъ тѣ слова, которыя ни къ чему не обязывали его; онъ сказалъ, что завтра сообщить ей свое рѣ-

шеніе.

Слова жены, подтвердившія его худшія сомнінія, произвели жестокую боль въ сердці Алексія Александровича. Боль эта была усилена еще тімь страннымь чувствомь физической жалости къ ней, которую произвели на него ея слезы. Но, оставшись одинь въ кареті, Алексій Александровичь, къ удивленію своему и радости, почувствоваль совершенное освобожденіе и оть этой жалости и оть мучившихь его въ посліднее время сомніній и страданій ревности.

Онъ испытываль чувство человѣка, выдернувшаго долго больвшій зубъ. Послѣ страшной боли и ощущенія чего-то огромнаго, больше самой головы, вытягиваемаго изъ челюсти, больной вдругь, не вѣря еще своему счастію, чувствуеть, что не существуеть болѣе того, что такъ долго отравляло его жизнь, приковывало къ себѣ все вниманіе, и что онъ опять можеть жить, думать и интересоваться не однимъ своимъ зубомъ. Это чувство испыталь Алексѣй Александровичъ. Боль была странная и страшная, но теперь она прошла; онъ чувствоваль, что можеть опять жить и думать не объ одной женѣ.

«Везъ чести и безъ сердца, безъ религіи, испорченная женщина! Это я всегда зналъ и всегда видъль, котя и старался, жалъя ее, обманывать себя», сказалъ онъ себъ. И ему дъйствительно казалось, что онъ всегда это видъль: онъ припоминалъ подробности ихъ прошедшей жизни, которыя прежде не казались ему чъмъ-либо дурнымъ; теперь эти подробности ясно показывали, что она всегда была испорченною. «Я ошибся, связавъ свою жизнь съ нею; но въ ощибкъ моей нътъ ничего дурного, и нотому я не могу быть несчастливъ. Виноватъ не я, — сказалъ онъ себъ, — но она, Но мнъ нътъ дъла до нея. Она не существуеть для меня».

Все, что постигнеть ее и сына, къ которому, точно такъ же какъ и къ ней, перемѣнились его чувства, перестало занимать его. Одно, что занимало его теперь, это былъ вопросъ о томъ, какъ наилучшимъ, папприличнѣйшимъ, удобнѣйшимъ для себя и потому справедливѣйшимъ образомъ отряхнуться отъ той грязи, которою она забрызгала его въ своемъ паденіи, и продолжать прти по своему пути дѣятельной, честной и полезной жизни.

«Я не могу быть несчастливь оть того, что преэрвнная женщина сдълала преступленіе; я только должень найти наилучшій выходь изь того тяжелаго положенія, въ которое она ставить меня. И я найду его, - говориль онь себъ, хмурясь больше и больше. — Не я первый, не я последній». И, не говоря объ историческихъ примърахъ, начиная съ освъженнаго въ памяти всёхъ Прекрасною Еленою Менелая, цёлый рядъ случаевъ современныхъ невърностей женъ мужьямъ высшаго свъта возникъ въ воображении Алексъя Александровича. «Дарьяловъ, Полтавскій, князь Карибановъ, графь Паскудинъ, Драмъ... Да, и Драмъ... такой честный, дъльный человъкъ... Семеновъ, Чагинъ, Сигонинъ, -- вспоминалъ Алексъй Александровичъ. -- Положимъ, какой-то неразумный ridicule падаеть на этихъ людей, но я никогда не видълъ въ этомъ ничего, кромъ несчастія, и всегда сочувствоваль ему», сказаль себъ Алексъй Александровичь, хотя это и было неправда и онь никогда не сочувствоваль несчастіямь этого рода, а тёмь выше цённяь себя, чёмь чаще были примъры женъ, измъняющихъ своимъ мужьямъ. «Это несчастіе, которое можеть ностигнуть всякаго. И это несчастіе постигло меня. Дёло только въ томь, какъ наилучшимъ образомъ перенести это положение». И онъ сталъ перебирать подробности образа действій людей, находившихся въ такомъ же, какь и онъ, положении.

«Дарьяловъ дрался на дуэли...»

Дуэль въ юности особенно привлекала мыслы Алексвя Александровича именно потому, что онъ былъ физически робкій человѣкъ и хорошо зналъ это. Алексѣй Александровичь безъ ужаса не могъ подумать о пистолетѣ, на него направленномъ, и никогда въ жизни не употреблялъ никакого оружія. Этотъ ужасъ смолоду часто заставлялъ его думать о дуэли и примѣривать себя къ положенію, въ которомъ нужно подвергать жизнь свою опасности. Достигнувъ успѣха и твердаго положенія въ жизни, онъ давно забылъ объ этомъ чувствѣ; но привычка чувства взяла свое, и страхъ за свою трусость и теперь оказался такъ силенъ, что Алексѣй Александровичъ долго и со всѣхъ сторонъ обдумывалъ и ласкалъ мыслью вопросъ о дуэли, хотя и впередъ зналъ, что онъ ни въ какомъ случаѣ не будетъ драться.

«Безъ сомнънія, наше общество еще такъ дико (не то что въ Англіи), что очень многіе, — и въ числѣ этихъ многихъ были тъ, мнъніемъ которыхъ Алексьй Александровичь особенно дорожиль, - посмотрять на дуэль съ хорошей стороны; но какой результать будеть достигнуть? Положимь, я вызову на дуэль, - продолжаль про себя Алексви Александровичь и, живо представивъ себъ ночь, которую онъ проведеть послъ вызова, н пистолеть, на него направленный, онъ содрогнулся и поняль, что никогда онъ этого не сдълаеть, положимь, я вызову его на дуэль. Положимъ, меня научать, продолжаль онъ думать, поставять, я пожму гашетку, - говориль онь себъ, закрывая глаза, — и окажется, что я убиль его, — сказаль себъ Алексъй Александровичь и потрясь головой, чтобь отогнать эти глупыя мысли. Какой смыслъ имфеть убійство человфка для того, чтобъ определить свое отношение къ преступной жене и сыну? Точно такъ же я долженъ буду ръшать, что долженъ дълать сь ней? Но, что еще в роятне и что несомненно будеть, я буду убить или ранень. Я, невиноватый человъкъ, жертва, убить или ранень. Еще безсмысленные. Но мало этого: вызовь на дуэль съ моей стороны будеть поступокъ нечестный. Развъ я не знаю впередъ, что мои друзья никогда не допустять меня до дуэли, —не допустять того, чтобы жизнь государственнаго человъка, нужнаго Россіи, подверглась опасности? Что же будеть? Будеть то, что я, зная впередь то, что никогда дъло не дойдеть до опасности, захотёль только придать себ'в этимь вызовомъ некоторый ложный блескъ. Это нечестно, это фальшиво, это обманъ другихъ и самого себя. Дуэль немыслима, и никто не ждеть ея отъ меня. Цёль моя состоить въ томъ, чтобъ обезпечить свою репутацію, нужную мнъ для безпрепятственнаго продолженія своей д'вятельности». Служебная д'вятельность, и прежде въ глазахъ Алекс'вя Александровича им'ввшая большое значеніе, теперь представлялась ему особенно значительною.

Обсудивъ и отвергнувъ дуэль, Алексъй Александровичь обратился къ разводу — другому выходу, избранному некоторыми изъ тъхъ мужей, которыхъ онъ вспомнилъ. Перебирая въ воспомпнаній всь извъстиме случай разводовь (ихъ было очень мпого въ самомъ высшемъ, ему хорошо извъстномъ обществъ), Алексъй Александровичь не нашель ни одного, гдъ бы пъль развода была та, которую онъ имъль въ виду. Во всъхъ этихъ случаяхъ мужъ уступалъ или продавалъ невърную жену, и та самая сторона, которая за вину не имъла права на вступленіе въ бракъ, вступала въ вымышленныя, мнимо узаконенныя отношенія съ минмымъ супругомъ. Въ своемъ же случат Алекстй Александровнчъ видълъ, что достижение законнаго, т. - е. такого развода, гив была бы только отвергнута виновная жена, невозможно. Онъ видёль, что сложныя условія жизни, въ которыхь онь находился, не допускали возможности тъхъ грубыхъ доказательствъ, которыхъ требовалъ законъ для уличенія преступности жены; видёль то, что извёстная утонченность этой жизни не попускала и примъненія этихъ показательствъ, если бъ они и были, что примънение этихъ доказательствъ уронило бы его въ общественномъ мнѣніи болѣе, чѣмъ ее.

Попытка развода могла привести только къ скандальному процессу, который быль бы находкой для враговь, для клеветы и униженія его высокаго положенія въ свъть. Главная же цъль-опредъление положения съ наименьшимъ разстройствомъне достигалась и черезъ разводъ. Кромъ того, при разводъ, даже при попыткъ развода, очевидно было, что жена разрывала спощенія съ мужемъ и соединялась со своимъ любовникомъ. А въ душт Алекст Александровича, несмотря на полное теперь, какъ ему казалось, презрительное равнодушіе къ женъ, оставалось въ отношени къ ней одно чувство-нежелание того. чтобъ она безпрепятственно могла соединиться съ Вронскимъ, чтобы преступление ея было для нея выгодно. Одна мысль эта такъ раздражала Алексъя Александровича, что, только представивь себъ это, онъ замычаль отъ внутренней боли, приподнялся и перемениль место въ карете, и долго песле того, нахмуренный, завертываль свои зябкія и костлявыя ноги пушистымъ пледомъ.

«Кромъ формальнаго развода, можно было еще поступить какъ Карнбановъ, Паскудинъ и этотъ добрый Драмъ, то-есть разъъхаться съ женой,—продолжалъ опъ думать, успоконвшись;

но и эта мёра представляла тё же неудобства позора, какъ и при разводё, и главное—это, точно такъ же какъ и формальный разводь, бросало его жену въ объятія Вропскаго. — Нёть, это невозможно, невозможно! — опять принимаясь перевертывать свой пледъ, громко заговориль онъ. — Я не могу быть несчастливъ, но и она и онъ не должны быть счастливы».

Чувство ревности, которое мучило его во время неизвъстности, прошло въ ту минуту, когда ему съ болью былъ выдернуть зубъ словами жены. Но чувство это заменилось другимь желаніемь, чтобь она не только не торжествовала, но получила возмездіе за свое преступленіе. Онъ не признаваль этого чувства, но въ глубинъ дуни ему хотълось, чтобъ она пострадала за нарушение его спокойствия и чести. И, вновь перебравъ условія пуэли, развода, разлуки и вновь отвергнувь ихь, Алексви Александровичь убъдился, что выходь быль только одиньупержать ее при себъ, скрывъ отъ свъта случившееся и употребивъ всъ зависящія мъры для прекращенія связи и главноевъ чемъ самому себъ не признавался-для наказанія ея. «Я должень объявить свое решеніе, что, обдумавь то тяжелое положеніе, въ которое она поставила семью, всё другіе выходы будуть хуже для объихъ сторонъ, чъмь внъшнее statu quo, и что таковое я согласень соблюдать, но подъ строгимь условіемь исполненія съ ея стороны моей воли, то-есть прекращенія отношеній сь любовникомь». Въ подтвержденіе этого решенія, когда оно уже было окончательно принято, Алексвю Александровичу пришло еще одно важное соображение. «Только при такомъ ръшени я поступаю и сообразно съ религіей, - сказалъ онъ себъ, только при этомъ ръшении я не отвергаю отъ себя преступную жену, а даю ей возможность исправленія и дажекакъ ни тяжело это мнъ будеть — посвящаю часть своихъ силъ на исправление и спасение ея». Хотя Алексъй Александровичъ и зналъ, что онъ не можетъ имъть на жену нравственнаго вліянія, что изъ всей этой попытки исправленія ничего не выйдеть, кром'в лжи; хотя, переживая эти тяжелыя минуты, онь и не подумаль ни разу о томъ, чтобъ искать руководства въ религіи, теперь, когда его решеніе совпадало съ требованіями, какъ ему казалось, религіи, эта религіозная санкція его ръщенія давала ему полное удовлетвореніе и отчасти успокоеніе. Ему было радостно думать, что и въ столь важномъ жизненномъ дёлё никто не въ состояніи будеть сказать, что онъ не поступиль сообразно съ правилами той религіи, которой знамя онъ всегда держалъ высоко среди общаго охлажденія и равнодушія. Обдумывая дальнівішія подробности. Алексій Александровить не видёль даже, почему его отношенія къ женё не могли оставаться такія же почти, какь и прежде. Безь сомнёнія, онь никогда не будеть въ состояніи возвратить ей своего уваженія; но не было и не могло быть никакихъ причинь ему разстранвать свою жизнь и страдать вслёдствіе того, что она была дурная и невёрная жена. «Да, пройдеть время, все устрояющее время, и отношенія возстаповятся прежиія,—сказаль стоє Алексей Александровичь,— то-есть возстаповятся въ такой степени, что я не буду чувствовать разстройства въ теченіи своей жизни. Опа должна быть несчастлива, но я не виновать и потому не могу быть песчастливь».

### XIV.

Подъвзжал къ Петербургу, Алексви Александровичь не только виолив остановился на этомъ решеніи, но и составиль въ своей головъ письмо, которое онъ напишеть женъ. Войдя въ швейцарскую, Алексви Александровичь взглянулъ на письма и бумаги, принесепныя изъ министерства, и велъль внести за собой въ кабинетъ.

— Отложить и никого не принимать,—сказаль онъ на вопросъ швейцара, съ нѣкоторымъ удовольствіемъ, служившимъ признакомъ его хорошаго расположенія духа, ударяя на словѣ «не принимать».

Въ кабинетъ Алексъй Александровичъ прошелся два раза и остановился у огромнаго письменнаго стола, на которомъ уже были зажжены впередъ вошедшимъ камердинеромъ шесть свъчей, потрещалъ пальцами и сълъ, разбирая письменныя принадлежности. Положивъ локти на столъ, онъ склонилъ на бокъ голову, подумалъ съ минуту и началъ писать, не одной секунды не останавливаясь. Онъ писалъ безъ обращенія къ ней и по-французски, употребляя мъстоименіе «вы», не имъющее того характера колодности, который оно имъетъ на русскомъ языкъ.

«При послъднемъ разговоръ нашемъ я выразилъ вамъ мое намърение сообщить свое ръшение относительно предмета этого разговора. Внимательно обдумавъ все, я пишу теперь съ пълью исполнить это объщание. Ръшение мое слъдующее: каковы бы ни были ваши поступки, я не считаю себя въ правъ разрыватъ тъхъ узъ, которыми мы связаны властью свыше. Семья не можетъ быть разрушена по капризу, произволу или даже по преступлению одного изъ супруговъ, и наша жизнь должна идти.

какъ она шла прежде. Это необходимо для меня, для вась, для нашего сына. Я вполнъ увъренъ, что вы раскаялись и раскаятваетесь въ томъ, что служить поводомъ настоящаго письма, и что вы будете содъйствовать мнъ въ томъ, чтобы вырвать съ корнемъ причину нашего раздора и забыть прошедшее. Въ противномъ случать вы сами можете предположить то, что ожидаетъ васъ и вашего сына. Обо всемъ этомъ болъе подробно надъюсь переговорить при личномъ свидании. Такъ какъ время дачнаго сезона кончается, я просиль бы васъ перебхать въ Петербургъ какъ можно скоръе, не позже вторника. Всъ нужныя распоряженія для вашего перевзда будуть сдъланы. Прошу васъ замътить, что я приписываю особенное значеніе исполненію этой моей просьбы.

А. Каренинъ.

PS. «При этомъ письмъ деньги, которыя могуть понадобить-

ся для вашихъ расходовъ».

Онъ прочелъ письмо и остался имъ доволенъ, особенно тъмъ, что онъ вспомнилъ приложить деньги; не было ни жестокаго слова, ни упрека, но не было и снисходительности. Главное же — былъ золотой мостъ для возвращенія. Сложивъ письмо и загладивъ его большимъ массивнымъ ножомъ слоновой кости и уложивъ въ конвертъ съ деньгами, онъ съ удовольствіемъ, которое всегда возбуждаемо было въ немъ обращеніемъ со своими хорошо устроенными письменными принадлежностями, позвонилъ.

— Передашь курьеру, чтобы завтра доставиль Аннъ Аркадьевнъ на дачу,—сказаль онъ и всталь.

— Слушаю, ваше превосходительство; чай въ кабинеть прикажете?

Алексъй Александровичь велъль подать чай въ кабинеть и, играя массивнымь ножомь, пошель къ креслу, у котораго была приготовлена лампа и начатая французская книга объ евгюбическихъ надписяхъ. Надъ кресломъ висълъ овальный въ золотой рамъ, прекрасно сдъланный знаменитымъ художникомъ портретъ Анны. Алексъй Александровичъ взглянулъ на него. Непроницаемые глаза насмъшливо и нагло смотръли на него, какъ въ тотъ послъдній вечеръ ихъ объясненій. Невыносимо нагло и вызывающе подъйствовалъ на Алексъя Александровича видъ отлачно сдъланнаго художникомъ чернаго кружева на головъ, черныхъ волосъ и бълый прекрасной руки съ безыменнымъ пальцемъ, покрытымъ перстнями. Поглядъвъ на портретъ съ минуту, Алексъй Александровичъ вздрогнулъ такъ, что губы

затряслись и произвели звукъ «брр», и отвернулся. Поспёшно свеь вы кресло, онъ раскрыль книгу. Онь попробоваль читать, но никакъ не могъ возстановить въ себъ весьма живого прежде интереса къ евгюбическимъ надписямъ. Онъ смотрвлъ въ книгу и думаль о другомь. Онь думаль не о женв, но объ одномь возникшемъ въ послъднее время усложнени въ его государственной дъятельности, которое въ это время составляло главный интересь его службы. Онъ чувствоваль: что онъ глубже. чемь когда-нибудь, вникаль теперь въ это усложнение и что въ головъ его нарождалась-онъ безъ самообольщенія могь сказать-капитальная мысль, долженствующая распутать все это дёло, возвысить его въ служебной карьере, уронить его враговъ и потому принести величайшую пользу государству. Какъ только человекъ, установивъ чай, вышелъ изъ комнаты, Алексей Александровичь всталь и пошель къ письменному столу. Подвинувъ на середину портфель съ текущими дълами, онъ сь чуть замётною улыбкой самодовольства вынуль изъ стойки карандашъ и погрузился въ чтеніе вытребованнаго имъ сложнаго дела, относившагося до предстоящаго усложненія. Усложненіе было такое: особенность Алексъя Александровича, какъ государственнаго человъка, та, ему одному свойственная, характерная черта, которую имъеть каждый выдвигающійся чиновникъ, та, которая, вмъсть съ его упорнымъ честолюбіемъ, сдержанностью, честностью и самоувъренностью, сдълала его карьеру, состояла въ пренебрежения къ бумажной офиціальности, въ сокращении переписки, въ прямомъ, насколько возможно, отношеній къ живому дълу и въ экономности. Случилось же, что въ знаменитой комиссіи 2 іюня было выставлено дёло объ орошенін полей Зарайской губернін, находившееся въ министерствъ Алексъя Александровича и представлявшее ръзкій примъръ неплодотворности расходовъ и бумажнаго отношенія къ дълу. Алексъй Александровичъ зналъ, что это было справедливо Дъло орошенія полей Зарайской губерніи было начато предшественникомъ предшественника Алексъя Александровича. И дъйствительно, на это дело было потрачено и тратилось очень много денегь и совершенно непроизволительно, и все дёло это, очевидно, ни къ чему не могло привести. Алексви Александровичь, вступивь въ должность, тотчасъ же поняль это и хотель было наложить руки на это дёло; но въ первое время, когда онь чувствоваль себя еще нетвердо, онь зналь, что это затрогивало слишкомъ много интересовъ и было неблагоразумно; потомъ же онъ, занявшись другими дълами, просто забылъ про это дёло. Оно, какъ и всё дёла, шло само собою, по силъ

инерціи. (Много людей кормилось этимь дівломь, въ особенности одно очень нравственное и музыкальное семейство: всё дочери играли на струнныхъ инструментахъ. Алексъй Александровичь зналь это семейство и быль посажёнымь отцомь у одной изъ старшихъ дочерей.) Поднятіе этого діла враждебнымъ министерствомъ было, по мнёнію Алексея Александровича, не честно, потому что въ каждомъ министерствъ были и не такія дъла, которыхъ никто, по извъстнымъ служебнымъ приличіямъ, не поднималь. Теперь же, если уже ему бросали эту перчатку, то онъ смёло поднималь ее и требоваль назначенія особой комиссіи для изученія и повёрки трудовъ комиссіи орошенія полей Зарайской губерніи, но зато уже онъ не даваль никакого спуска и темъ господамъ. Онъ требовалъ и назначения еще особой комиссіи по дълу объ устройствъ инородцевъ. Дъло объ устройствъ инородневъ было случайно поднято въ комитетъ 2 іюня и съ энергіей поддерживаемо Алексвемъ Александровичемъ, какъ не териящее отлагательства, по плачевному состоянію инородцевъ. Въ комитетъ дъло это послужило поводомъ къ пререканію нъсколькихъ министерствъ. Министерство, враждебное Алексвю Александровичу, доказывало, что положение инородцевъ было весьма цвътущее и что предполагаемое переустройство можеть погубить ихъ процевтание, а если что есть дурного, то это вытекаеть только изъ неисполненія министерствомъ Алексвя Александровича предписанныхъ закономъ мёръ. Теперь Алексей Александровичь намерень быль требовать: во-первыхъ, чтобы составлена была новая комиссія, которой поручено бы было изследовать на месте состояние инородцевь; во-вторыхь, если окажется, что положение инородцевъ дъйствительно таково, какимь оно является изъ имъющихся въ рукахъ комитета офиціальныхъ данныхъ, то чтобы была назначена еще другая новая ученая комиссія для изслёдованія причинь этого безотраднаго положенія инородпевь сь точекь арвнія: а) политической, б) алминистративной, в) экономической, г) этнографической, д) матеріальной и е) религіозной; въ-третьихъ, чтобы были затребованы отъ враждебнаго министерства сведения о техъ мерахъ, которыя были въ последнее десятилетие приняты этимъ министерствомъ для предотвращенія тіхь невыгодныхь условій, въ которыхь нынъ находятся инородны, и, въ-четвертыхъ, наконецъ, чтобы было потребовано отъ министерства объяснение о томъ, почему оно, какъ видно изъ доставленныхъ въ комитетъ свъдъній за №№ 17015 и 18308, оть 5 декабря 1863 года и 7 іюня 1864, двйствовало прямо противоположно смыслу коренного и органическаго закона, т... ст. 18, и примъчание къ ст. 36. Краска

оживленія покрыла лицо Алексѣя Александровича, когда онъ быстро писаль себѣ конспекть этихъ мыслей. Исписавъ листь бумаги, онъ всталь, позвониль и передаль записочку къ правителю канцеляріи о доставленіи ему нужныхъ справокъ. Вставъ и пройдясь по комнатѣ, онъ опять взглянуль на портреть, нахмурился и презрительно улыбнулся. Почитавъ еще книгу объ евгюбическихъ надписяхъ и возобновивъ интересъ къ нимъ, Алексѣй Александровичъ въ 11 часовъ пошелъ спать, и когда онъ, лежа въ постели, вспомниль о событіи съ женой, оно ему представилось уже совсѣмъ не въ такомъ мрачномъ видѣ.

# XV.

Хотя Анна упорно и съ озлобленіемъ противоръчила Вронскому, когда онъ говорилъ ей, что положение ея невозможно, она въ глубинъ души считала свое положение ложнымъ, нечестнымъ и всею душой желала измѣнить его. Возвращаясь съ мужемъ со скачекъ, въ минуту волненія она высказала ему все, и, несмотря на боль, испытанную ею при этомъ, она была рада этому. Послъ того, какъ мужъ оставилъ ее, она говорила себъ, что она рада, что теперь все опредълится и, по крайней мъръ, не будеть лжи и обмана. Ей казалось несомнъннымъ, что теперь положение ея навсегда опредълится. Оно можеть быть дурно, это новое положение, но опо будеть опредъленно, въ немъ не будеть неясноси и лжи. Та боль, которую она причинила себъ и мужу, высказавъ эти слова, будеть вознаграждена теперь темь, что все определится, думала она. Въ этоть же вечеръ она увидалась съ Вронскимъ, но не сказала ему о томъ, что произошло между нею и мужемъ, хотя, для того, чтобъ положение определилось, надо было сказать ему.

Когда она проснулась на другое утро, первое, что представилось ей, были слова, которыя она сказала мужу, и слова эти ей показались такъ ужасны, что она не могла понять теперь, какъ она могла ръшиться произнести эти странныя, грубыя слова, и не могла представить себъ того, что изъ этого выйдетъ. Но слова были сказаны, и Алексъй Александровичъ уъхалъ, ничего не сказавъ. «Я видъла Вронскаго и не сказала ему. Еще въ ту самую минуту, какъ онъ уходилъ, я хотъла воротить его и сказала ему, но раздумала, потому что было странно, почему я не сказала ему въ первую минуту. Отчего я хотъла и не сказала ему?» И въ отвъть на этотъ вопросъ горячая краска стыда разлилась по ея лицу. Она поняла то, что ее удерживало

оть этого; она поняла, что ей было стыдно. Ея положеніе, которое казалось уясненнымъ вчера вечеромъ, вдругъ представилось ей теперь не только не уясненнымъ, но безвыходнымъ. Ей стало страшно за позоръ, о которомъ она прежде и не думала. Когда она только думала о томъ, что сдълаетъ ея мужъ, ей приходили самыя страшныя мысли. Ей приходило въ голову, что сейчасъ пріъдетъ управляющій выгонять ее изъ дома, что позоръ ея будетъ объявленъ всему міру. Она спрашивала себя, куда она поъдеть, когда ее выгонять изъ дома, и не находила отвъта.

Когда она думала о Вронскомъ, ей представлялось, что онъ не любить ея, что онъ уже начинаетъ тяготиться ею, что она не можетъ предложить ему себя, и она чувствовала враждебность къ нему за это. Ей казалось, что тѣ слова, которыя она сказала мужу и которыя она безпрестанно повторяла въ своемъ воображеніи, что она ихъ сказала всѣмъ и что всѣ ихъ слышали. Она не могла рѣшиться взглянуть въ глаза тѣмъ, съ кѣмъ она жила. Она не могла рѣшиться позвать дѣвушку и еще

меньше сойти внизь и увидать сына и гувернантку.

Дѣвушка, уже давно прислушивавшаяся у ея двери, вошла сама къ ней въ комнату. Анна вопросительно взглянула ей въ глаза и испуганно покраснъла. Дѣвушка извинилась, что вошла, сказавъ, что ей показалось, что позвонили. Она принесла платье и записку. Записка была отъ Бетси. Бетси напоминала ей, что нынче утромъ къ ней съъдутся Лиза Меркалова и баронесса Штольцъ со своими поклонниками, Калужскимъ и старикомъ Стремовымъ, на партію крокета. «Пріъзжайте хоть посмотръть, какъ изученіе нравовъ. Я васъ жду», кончала она.

Анна прочла записку и тяжело вздохнула.

— Ничего, ничего не нужно,—сказала она Аннушкъ, перестанавливавшей флаконы и щетки на уборномъ столикъ.—Поди,

я сейчась одънусь и выйду Ничего, ничего не нужно.

Аннушка вышла, но Анна не стала одваться, а сидвла въ томъ же положени, опустивъ голову и руки, и изрвдка содрогалась всвиъ твломъ, желая какъ бы сдвлать какой-то жестъ. сказать что-то и опять замирая. Она безпрестанно повторяла: «Боже мой! Боже мой!» Но ни «Боже», ни «мой» не имвли для нея никакого смысла. Мысль искать своему положеню помощи въ религи была для нея, несмотря на то, что она никогда не сомнввалась въ религи, въ которой была воспитана, такъ же чужда, какъ искать помощи у самого Алексвя Александровича. Она знала впередъ, что помощь религи возможна только подъ условіемъ отреченія отъ того, что составляло для нея весь смыслъ жизни. Ей не только было тяжело, но она начинала

испытывать страхь передь новымь, никогда неиспытаннымь ею душевнымь состояніемь. Она чувствовала, что въ душть ея все начинаеть двоиться, какъ двоятся иногда предметы въ усталыхъ глазахъ. Она не знала иногда, чего она боится, чего желаеть. Боится ли она и желаетъ ли она того, что было, или того, что булеть, и чего именно опа желаетъ. она не знала.

«Ахъ, что я дълаю!» сказала она себъ, почувствовавъ вдругъ боль въ объихъ сторонахъ головы. Когда она опомпилась, она увидала, что держить объими руками свои волосы около висковъ

и сжимаеть ихъ. Она вскочила и стала ходить.

— Кофей готовъ, и мамзель съ Сережей ждутъ, -- сказала Аннушка, вернувшись опять и опять заставъ Анну въ томъ же положени.

- Сережа? Что Сережа?—оживляясь вдругь; спросила Апна, вспомнивь въ первый разъ за все утро о существовании своего сына.
  - Онъ провинился, кажется! отвъчала улыбаясь Аннушка.

— Какъ провинился?

- Персики у вась лежали въ угольной, такъ, кажется, они

потихонечку одинъ скушали.

Напомінаніе о сынъ вдругь вывело Анну изъ того безвыходнаго положенія, въ которомъ она находилась. Она вспомпила ту, отчасти искреннюю, хотя и много преувеличенную, роль матери, живущей для сына, которую она взяла на себя въ последніе годы, и съ радостью почувствовала, что въ томъ состояній, въ которомь она находилась, у нея есть держава, псзависимая отъ положенія, въ которое она станеть къ мужу и къ Вропскому. Эта держава быль сынь. Въ какое бы положеніе она ни стала, она не можеть покинуть сына. Пускай мужь опозорить и выгонить ее, пускай Вронскій охладбеть къ ней и продолжаеть вести свою независимую жизнь (она опять съ желчью и упрекомъ подумала о немъ), она не можеть оставить сына. У нея есть цёль жизни. И ей падо дёйствовать, дёйствовать, чтобъ обезпечить это положение съ сыпомъ, чтобы его не отняли у нея. Даже скорбе, какъ можно скорбе надо дбиствовать, пока его не отняли у нея. Надо взять сына и убхать. Воть одно, что ей надо теперь дълать. Ей нужно было успоконться и выйти изъ этого мучительнаго положенія. Мысль о прямомъ дёлё, связывавшемся съ сыномъ, и о томъ, чтобы сейчасъ же убхать съ нимъ куда-нибудь, дала ей это успокоеніе.

Она быстро одълась, сощла внизъ и ръшительными шагами вошла въ гостиную, гдъ по обыкновению ожидалъ ее кофе и Сережа съ гувернанткой. Сережа, весь въ бъломъ, стоялъ у

стола подъ зеркаломъ и, согнувшись синной и головой, съ выражениемъ наприженнаго внимания, которое она знала въ немъ и которымъ онъ былъ похожъ на отца, что-то дёлалъ съ цвътами, которые онъ принесъ.

Гуверпантка имъла особенно строгій видъ. Сережа пронзительно, какъ это часто бывало съ нимъ, вскрикнулъ: «А, мама!» и остановился въ неръщительности: идти ли къ матери здороваться и бросить цвъты или додълать вънокъ и съ цвътами идти?

Гувернантка, поздоровавшись, длинно и опредълительно стала разсказывать проступокъ, сдъланный Сережей, но Анна не слушала ея; она думала о томъ, возьметь ли она ее съ собой. «Нътъ, не возьму, —ръшила она. —Я уъду одна, съ сыпомъ».

— Да, это очень дурно,—сказала Анна и, взявъ сына за плечо, не строгимъ, а робкимъ взглядомъ, смутившимъ и обрадовавшимъ мальчика, смотръла на него и поцъловала.—Оставъте его со мной,—сказала она удивленной гуверпанткъ и, не выпуская руки сына, съла за приготовленный съ кофеемъ столъ.

- Мама, я... я... не...-сказаль онъ, стараясь понять по

ел выраженію, что ожидаеть его за персикъ.

— Сережа,—сказала она, какъ только гувернантка вышла изъ комнаты,—это дурно, но ты не будешь больше дёлать этого?.. Ты любишь меня?

Она чувствовала, что слезы выступають ей па глаза. «Развъ я могу не любить его?—говорила она себъ, вникая въ его испуганный и вмъстъ обрадованный взглядъ —И неужели онъ будеть заодно съ отцомъ, чтобы казнить меня? Неужели не пожальть меня?» Слезы уже текли по ея лицу и, чтобы скрыть ихъ, она порывисто встала и почти выбъжала на террасу.

Послё грозовыхъ дождей послёднихъ дней наступила холодная, ясная погода. При яркомъ солнце, сквозившемъ сквозь

обмытые листья, въ воздухъ было холодно.

Она вздрогнула и отъ холода и отъ внутренняго ужаса, съ

новою силой охватившихъ ее на чистомъ воздухъ.

— Поди, поди къ Mariette,—сказала она Сережъ, вышедшему было за ней, и стала ходить по соломенному ковру террасы. «Неужели опи не простять меня, не поймуть, какъ это все не могло быть нначе?» сказала она себъ.

Остановившись и взглянувъ на колебавшіяся отъ вътра вершины осинъ съ обмытыми, ярко блистающими на холодномъ солнцё листьями, она поняла, что они не простять, что все и вет къ ней теперь будуть безжалостны, какъ это небо, какъ эта зелень. И опять она почувствовала, что въ душт у нея начинало двояться. «Не надо, не надо думать, — сказала она себъ.—Надо собираться. Куда? Когда? Кого взять съ собой? Да, въ Москву, на вечерпемъ повздъ. Аппушка и Сережа, и только самыя необходимыя вещи. Но прежде надо написать имъ обоимъ. Она быстро пошла въ домъ, въ свой кабинетъ, съла къ столу и написала мужу:

«Послъ того, что произопло, я не могу болъе оставаться въ вашемъ домъ. Я уъзжаю и беру съ собою сыпа. Я не знаю законовъ и потому не знаю, съ къмъ изъ родителей долженъ быть сынъ; но я беру его съ собой, потому что безъ него я не

могу жить. Будьте великодушны, оставьте мит его».

До сихъ поръ она писала быстро и естественно, но призывъ къ его великодушію, котораго она не призиавала въ немъ, и необходимость заключить письмо чъмъ-нибудь трогательнымъ остановили ее.

«Говорить о своей винъ и своемъ раскаяніи я не могу, потому что...»

Опять опа остановилась, не находя связи въ своихъ мысляхъ. «Нътъ, — сказала она себъ, — ничего не надо», и, разорвавъ письмо, переписала его, исключивъ упоминание о великодуши, и запечатала.

Другое письмо надо было писать къ Вронскому. «Я объявила мужу», писала она, и долго сидъла, не въ силахъ будучи писать далъе. Это было такъ грубо, такъ пе женственно. «И потомъ, что же могу я писать ему?» сказала она себъ. Опять краска стыда покрыла ея лицо, вспомпилось его спокойствіе, и чувство досады къ нему заставило ее разорвать на мелкіе клочки листокъ съ написанной фразой. «Ничего не нужно», сказала она себъ и, сложивъ бюваръ, пошла наверхъ, объявила гувернанткъ и людямъ, что она ъдеть нынче въ Москву, и тотчасъ принялась за укладку вещей.

## XVI.

По всъмъ компатамъ дачнаго дома ходили дворники, садовники и лакен, вынося вещи. Шкапы и комоды были раскрыты; два раза бъгали въ лавочку за бечевками; по полу валялась газетная бумага. Два сундука, мъшки и увязанные пледы были спесены въ переднюю. Карета и два извозчика стояли у крыльда. Анна, забывшая за работой укладки внутреннюю тревогу, укладывала, стоя передъ столомъ въ своемъ кабинетъ, свой дорожный мъшокъ, когда Апнушка обратила ея вниманіе на стукъ подъъзжающаго экипажа. Анна взглянула въ окно и увидала у

крыльца курьера Алексъя Александровича, который звониль у

входной двери.

— Поди узнай, что такое, — сказала она и со спокойною готовностью на все, сложивъ руки на колъняхъ, съла на кресло. Лакей принесъ толстый пакеть, надписанный рукою Алексъя Александровича.

— Курьеру приказано привезти отвътъ, — сказалъ онъ.

— Хорошо, — сказала она п, какъ только онъ вышелъ, трясущимися пальцами разорвала письмо. Пачка заклеенныхъ въ бандеролькъ неперегнутыхъ ассигнацій выпала изъ него. Она высвободила письмо и стала читать съ копца. «Я сдълаль приготовленія для переъзда, я приписываю зпаченіе исполненію моей просьбы», прочла она. Она пробъжала дальше, назадъ, прочла все и еще разъ прочла письмо все съ начала. Когда она кончила, она почувствовала, что ей холодно и что надъ нею обрушилось такое страшное несчастіе, какого она не ожидала.

Она раскаивалась утромъ въ томъ, что она сказала мужу, и желала только одного, чтобъ эти слова были какъ бы не сказаны. И вотъ письмо это признавало слова несказанными и давало ей то, чего она желала. Но тенерь это письмо представлялось ей ужаснъе всего, что только она могла себъ представить.

«Правъ! правъ!-проговорила она.-Разумъется, онъ всегда правъ, онъ христіанинъ, онъ великодушенъ! Да, низкій, гадкій человъкъ! И этого никто, кромъ меня, не понимаетъ и не пойметь, и я не могу растолковать. Они говорять: религіозный, нравственный, честный, умпый человъкъ; но они не видятъ, что я видела. Они не знають, какь онь восемь леть душиль мою жизнь, душиль все, что было во мив живого, -что онъ ни разу и не подумалъ о томъ, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знають, какъ на каждомъ шагу онъ оскорбляль меня и оставался доволень собой. Я ли не старалась, всъми силами старалась, найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но пришло время, я цоняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Вогь меня сдёлаль такою, что мнё нужно любить и жить. И теперь что же? Убиль бы онъ меня, убля бы его, -я все бы перенесла, я все бы простила, но нътъ, с 🦠 .

«Какъ я не угадала того, что онъ сдълаетъ? Онъ сдълаетъ то, что свойственно его низкому характеру. Онъ останется правъ, а меня, погибшую, еще хуже, еще ниже погубитъ...»

«Вы сами можете предположить то, что ожидаеть вась и вашего сына», вспомнила она слова изъ письма. «Это угроза, что онъ отниметъ сына, и, въроятно, по ихъ глупому закону, это можно. Но развъ я не знаю, зачъмъ онъ говорить это? Онъ не въритъ и въ мою любовь къ сыну, или презираетъ (какъ онъ всегда и подсмъивался), презираеть это мое чувство, но онъ знаеть, что я не брошу сына, не могу бросить сына, что безъ сына не можеть быть для меня жизни даже съ темъ, кого я люблю, но что, бросивъ сына и убъжавъ отъ него, я поступлю какъ самая позорная, гадкая женщина, это онъ знаетъ и знаетъ, что

я не въ силахъ буду сдълать этого.

«Наша жизнь должна илти какъ прежде», -- вспомнила она другую фразу письма. «Эта жизнь была мучительна еще прежде, она была ужасна въ послъднее время. Что же это будетъ теперь? И онъ знаетъ все это, знаетъ, что я не могу раскаиваться въ томъ, что я дышу, что я люблю; знаетъ, что, кромъ лжи и обмана, изъ этого ничего не будеть; но ему нужно продолжать мучить меня. Я знаю его, я знаю, что онъ, какъ рыба въ водъ, плаваетъ и наслаждается во лжи. Но нътъ, я не доставлю ему этого наслажденія, я разорву эту его паутину лжи, въ которой онъ меня хочеть опутать; пусть будеть, что будеть. Все лучше лжи и обмана.

«Но какъ? Боже мой! Боже мой! Была ли когда нибудь жен-

шина такъ несчастна, какъ я!..»

- Нътъ, разорву, разорву!-вскрикнула она, вскакивая и удерживая слезы. И она подошла къ письмениому столу, чтобы написать ему другое письмо. Но она въ глубинъ души своей уже чувствовала, что она не въ силахъ будетъ ничего разорвать, не въ силахъ будетъ выйти изъ этого прежняго положепія, какъ оно ни ложно и ни безчестно.

Она съла къ письменному столу, но вмъсто того, чтобы писать, сложивъ руки на столъ, положила на нихъ голову и заплакала, всхлицывая и колеблясь всею грудью, какъ плачутъ дъти. Она плакала о томъ, что мечта ея объ уяснении, опредълении своего положения разрушена навсегда. Она знала впередъ, что все остапется по-старому и даже гораздо хуже, чъмъ по-старому. Она чувствовала, что то положение въ свътъ, которымь она пользовалась и которое утромъ казалось ей столь ничтожнымъ, что это положение дорого ей, что она не будетъ въ силахъ промънять его на позорное положение женщины. бросившей мужа и сына и соединившейся съ любовникомъ, что, сколько бы она ни старалась, она не будеть сильпъе самой себя. Она никогда не испытаетъ свободы любви, а навсегда останется преступною женой, подъ угрозой ежеминутного обличенія, обманывающею мужа для позорной связи съ челов'якомъ чужимъ, независимымъ, съ которымъ она не можетъ жить одною жизнью. Она знала, что это такъ и будеть, и вмъсть съ тъмъ это было такъ ужасно, что она не могла представить себъ даже, чъмъ это кончится. И она плакала, не удерживансь, какъ плачуть наказанныя дёти.

Послышавшіеся шаги лакея заставили ее очнуться, и, скрывь

оть него свое лицо, она притворилась, что пишеть.

Курьеръ просить отвъта, доложиль лакей.
Отвъта? Да, сказала Анна, пускай подождеть. Я по-

«Что я могу писать?-думала она.-Что я могу ръшить одна? Что я знаю? Чего я хочу? Что я люблю?» Опять она почувствовала, что въ душт ея начинаетъ двоиться. Она испугадась опять этого чувства и ухватилась за первый представившійся ей предлогь дінтельности, который могь бы отвлечь ее отъ мыслей о себъ. «Я должна видъть Алексъя (такъ она мысленно называла Вронскаго), онъ одинъ можетъ сказать мнъ, что я должна дълать. Поъду къ Бетси, можеть быть, тамъ я увижу его», сказала она себъ, совершенно забывь о томъ, что вчера еще, когда она сказала ему, что не поъдеть къ княгинъ Тверской, онъ сказалъ, что поэтому и онъ тоже не поъдетъ. Она подошла къ столу, написала мужу: «Я получила ваше письмо. А.», и, позвонивъ, отдала лакею.

— Мы не вдемъ, — сказала она вошедшей Аннушкв.

- Совствы не тлемъ?

- Нъть, не раскладывайте до завтра, и карету оставить. Я поблу къ княгинб.

— Какое же платье приготовить?

# XVII.

Общество партіи крокета, на которое княгиня Тверская приглашала Анну, должно было состоять изъ двухъ дамъ съ ихъ поклонниками. Двъ дамы эти были главныя представительницы избраннаго новаго петербургскаго кружка называвшіяся въ подражание подражанию чему-то les sept merveilles du monde. Дамы эти принадлежали къ кружку, правда, высшему, но совет шенно враждебному тому, который посёщала Анна. Кроме того, старый Стремовъ, одинъ изъ вліятельныхъ людей Петербурга, поклонникъ Лизы Меркаловой, быль по службъ врагъ

Алексѣя Александровича. По всѣмъ этимъ соображеніямъ Анна не хотѣла ѣхать, и къ этому ел отказу относились намеки заниски киягини Тверской. Теперь же Анна, въ надеждѣ увидать Вронскаго, пожелала ѣхать.

Анна прівхала къ княгинт Тверской раньше другихъ гостей. Въ то время, какъ она входила, лакей Вронскаго съ расчесанными бакенбардами, похожій на камеръ-юнкера, входилъ тоже. Онъ остановился у двери и, снявъ фуражку, пропустиль се. Анна узнала его и тутъ только вспомнила, что Вронскій вчера сказалъ, что не прівдетъ. В роятно, онъ объ этомъ прислалъ записку.

Она слышала, снимая верхнее платье въ передней, какъ лакей, выговариваний даже р какъ камеръ-юнкеръ, сказалъ:

«отъ графа княгинъ», и передалъ записку.

Ей хотѣлось спросить, гдѣ его баринъ. Ей хотѣлось вернуться назадъ и послать ему письмо, чтобы онъ пріѣхалъ къ ней, или самой ѣхать къ нему. Но ни того, ни другого, ни третьяго нельзя было сдѣлать: уже впереди слышались объявляющіе о ея пріѣздѣ звонки, и лакей княгини Тверской уже сталь вполоборота у отворенной двери, ожидая ея прохода во внутреннія комнаты.

— Княгния въ саду, сейчасъ доложатъ. Не угодно ли пожаловать въ садъ?—доложилъ другой лакей въ другой комнатъ.

Положеніе нерѣшительности, неясности было все то же, какъ и дома; еще хуже, потому что пельзя было пичего предпринять, нельзя было увидать Вронскаго, а надо было оставаться здѣсь, въ чуждомъ и столь противоположномъ ея настроенію обществѣ; но она была въ туалетѣ, который, она знала, шелъ къ пей; она была не одна; вокругъ была эта привычная торжественная обстановка праздности, и ей было легче, чѣмъ дома; она не должна была придумывать, что ей дѣлать. Все дѣлалось само собой. Встрѣтивъ шедшую къ ней Бетси въ бѣломъ, поразишемъ ее своею элегантностью, туалетѣ, Анна улыбнулась ей, какъ всегда. Княгиня Тверская шла съ Тушкевичемъ и родственницей, барышней, къ великому счастію провинціальныхъ родителей, проводившей лѣто у знаменитой княгини.

Въроятно въ Анпъ было что-нибудь особенное, потому что

Бетси тотчасъ замътила это.

— Я дурно спала,—отвѣчала Анна, вглядываясь въ лакея, который шелъ имъ навстрѣчу и, по ея соображеніямъ, несъ записку Вронскаго.

— Какъ я рада, что вы прівхали,—сказала Бетси.—Я устала и только что хотвла выпить чашку чаю, пока они прівдуть. А вы бы пошли, —обратилась она къ Тушкевичу, —съ Машей попробовали крокетъ-гроундъ, тамъ, гдв подстригли. Мы съ вами успвемъ по душв поговорить за чаемъ, we'll have a cosy chat, не правда ли? —обратилась она къ Аннв съ улыбкой, пожимая

ея руку, державшую зонтикъ.

— Тъмъ болъе что я не могу пробыть у васъ долго, мнъ необходимо къ старой Вреде. Я уже сто лътъ объщала, — сказала Анна, для которой ложь, чуждая ея природъ, сдълалась
не только проста и естественна въ обществъ, но даже доставляла удовольствіе. Для чего она сказала это, чего она за секунду не думала, она никакъ бы не могла объяснить. Она сказала это по тому только соображенію, что такъ какъ Вронскаго
не будетъ, то ей надо обезпечить свою свободу и попытаться
какъ-нибудь увидать его. Но почему она именно сказала про
старую фрейлину Вреде, къ которой ей нужно было, какъ и
ко многимъ другимъ, она не умъла бы объяснить, а вмъстъ съ
тъмъ, какъ потомъ оказалось, она, придумывая самыя хитрыя
средства для свиданія съ Вронскимъ, не могла придумать ничего лучшаго.

— Нътъ, я васъ не пущу ни за что, — отвъчала Бетси, внимательно вглядываясь въ лицо Анны. — Право, я бы обидълась, если бы не любила васъ. Точно вы боитесь, что мое общество можетъ компрометировать васъ. Пожалуйста, намъ чаю въ маленькую гостиную, — сказала она, какъ всегда прищуривая глаза

при обращении къ лакею.

Взявъ отъ него записку, она прочла ее.

— Алексъй сдълалъ намъ ложный прыжокъ, сказала она по-французски: онъ пишетъ, что не можетъ быть, прибавила она такимъ естественнымъ, простымъ тономъ, какъ будто ей никогда и не могло приходить въ голову, чтобы Вронскій имълъ для Анны какое-нибудь другое значеніе, кромъ игры въ крокетъ. Анна знала, что Бетси все знаетъ, но, слушая, какъ она при ней говорила о Вронскомъ, она всегда убъждалась на минуту, что она ничего не знаетъ.

— A!—равнодушно сказала Анна, какъ бы мало интересуясь этимъ, и продолжала улыбаясь:—Какъ можетъ ваше общество

компрометировать кого-нибудь?

Эта игра словами, это скрываніе тайны, какъ и для всѣхъ женщинъ, имѣло большую прелесть для Анны. И не необходимость скрывать, не цѣль, для которой скрывалась, но самый процессъ скрыванія увлекалъ ее.

— Я не могу быть католичные папы,—сказала она.—Стремовы и Лиза Меркалова—это сливки сливокы общества. Потомъ они приняты вездѣ, и я,—она особенно ударила на я,—
никогда не была строга и нетернима. Мив просто некогда. Нѣтъ,
вы не хотите, можетъ быть, встрвчаться со Стремовымъ? Пускав
они съ Алексвемъ Александровичемъ ломаютъ копья въ комитеть,—это насъ не касается. Но въ свѣтѣ это самый любезный
человъкъ, какого только я знаю, и страстный игрокъ въ крокетъ. Вотъ вы увидите. И, несмотря на смѣшное его положеніе
стараго влюбленнаго въ Лизу, надо видѣть, какъ онъ выпутывается изъ этого смѣшного положенія! Онъ очень милъ. Сафо
Штольпъ вы не знаете? Это—новый, совсѣмъ новый тонъ.

Бетси говорила все это, а между тёмъ по веселому, умному взгляду ея Анна чувствовала, что она понимаетъ отчасти ея положение и что-то затёваетъ. Онё были въ маленькомъ кабинетъ.

— Однако надо написать Алексвю,—и Бетси свла за столь, написала нёсколько строкъ и вложила въ конверть.—Я пишу, нтобъ онъ прівхаль обедать. У меня одна дама къ обеду остастся безъ мужчины. Посмотрите, убедительно ли? Виновата, я на минутку вась оставлю. Вы, пожалуйста, запечатайте и отошлите,— сказала она изъ двери,—а мнё надо сдёлать распоряженіе. Ни минуты не думая, Анна сёла съ письмомъ Бетси къ столу

Ни минуты не думая, Анна съла съ письмомъ Бетси къ столу и, не читая, прицисала внизу: «Мнъ необходимо васъ видъть. Пріъзжайте къ саду Вреде. Я буду тамъ въ 6 часовъ». Она за-

печатала, и Бетси, вернувшись, при ней отнала письмо.

Дъйствительно, за чаемъ, который имъ принесли на столикъподносъ въ прохладную маленькую гостиную, между двумя женщинами завязался а cosy chat, какой и объщала княгиня Тверская до пріъзда гостей. Онъ пересуживали тъхъ, кого ожидали, и разговоръ остановился на Лизъ Меркаловой.

- Она очень мила и всегда мнв была симпатична, -ска-

зала Анна.

- Вы должны ее любить. Она бредить вами. Вчера она подошла ко мей посли скачекь и была въ отчаянии, что не застала васъ. Она говорить, что вы настоящая героиня романа и что, если бы она была мужчиной, она бы надилала за васъ тысячу глупостей. Стремовъ ей говоритъ, что она и такъ ихъ пълаетъ.
- Но скажите, пожалуйста, я никогда не могла понять,— сказала Анна, помолчавъ нъсколько времени и такимъ тономъ, который ясно показывалъ, что она дълала не праздный вопросъ, но что то, что она спрашивала, было для нея важнъе, чъмъ бы слъдовало,—скажите, пожалуйста, что такое ея отношение къ князю Калужскому, такъ называемому Мишкъ? Я мало встръчала ихъ. Что это такое?

Бетси улыбнулась глазами и внимательно поглядъла на Анну— Новая манера.—сказала она.—Онъ всъ избрали эту манеру. Онъ забросиди чепцы за мельницы. Но есть манера и манера, какъ ихъ забросить:

— Да, но какія же ея отношенія къ Калужскому?

Бетси неожиданно весело и неудержимо засмъялась, что ръдко

случалось съ ней.

— Это вы захватываете область княгини Мягкой. Это вопрось ужаснаго ребенка — и Бетси, видимо, хотъла, но не могла улержаться и разразилась тъмъ заразительнымъ смъхомъ, какимъ смъются ръдко смъющеся люди.—Надо у нихъ спросить,—проговорила она сквозь слезы смъха.

— Нътъ, вы смъстесь, — сказала Анна, тоже невольно заразившаяся смъхомъ, — но я никогда не могла понять. Я не по-

нимаю тутъ роли мужа.

— Мужъ? Мужъ Лизы Меркаловой носить за ней пледы и всегда готовъ къ услугамъ. А что тамъ дальше въ самомъ дѣлѣ, накто не хочетъ знать. Знаете, въ хорошемъ обществъ не говорятъ и не думають даже о нѣкоторыхъ подробностяхъ туалета. Такъ и это.

— Вы будете на праздникъ Роландаки? — спросила Анна,

чтобы перемѣнить разговоръ.

— Не думаю,—отвъчала Бетси и, не глядя на свою пріятельницу, осторожно стала наливать маленькія прозрачныя чашки душистымь чаемь. Подвинувь чашку къ Аннѣ, она достала пахитоску и вложивъ ее въ серебряную ручку, закурила. — Вотъ видите ли, я въ счастливомъ положенін,—уже безъ смѣха начала она, взявъ въ руку чашку.—Я понимаю васъ и понимаю Лизу. Лиза—это одна изъ тѣхъ наивныхъ натуръ, которыя, какъ дѣти, не понимаютъ, что хорошо и что дурно. По крайней мѣрѣ, она не понимала, когда была очень молода. И теперь она знаетъ, что это непониманіе идетъ къ ней. Теперь она, можетъ быть, нарочно не понимаетъ,—говорила Бетси съ тонкою улыбкой. — Но все-таки это ей идетъ. Видите ли, на одну и ту же вещь можно смотрѣть трагически и сдѣлать изъ нея мученіе, и смотрѣть просто и даже весело. Можетъ быть, вы склонны смотрѣть на веще слишкомъ трагически.

— Какъ бы я желала знать другихъ такъ, какъ я себя знаю,—сказала Анна серьезно и задумчиво. — Хуже ли я дру-

гихъ или лучше? Я думаю, хуже.

Ужасный ребенокъ, ужасный ребенокъ!
 —повторила Бетси.
 —Но вотъ и они.

#### XVIII.

Послышались шаги и мужской голось, потомъ женскій голось и сміжь, и вслідь за тімь вошли ожидаемые гости: Сафо Штольць и сіяющій преизбыткомъ здоровья молодой человікь, такъ называемый Васька. Видно было, что ему впрокъ пошло питаніе кровяною говядиной, трюфелями и бургонскимъ. Васька поклопился дамамъ и взглянуль на нихъ, по только на одну секунду. Онъ вошель за Сафо въ гостиную и по гостиной прошель за ней, какъ будто быль къ ней привязанъ, и не спускаль съ нея блестящихъ глазъ, какъ будто хотівль съйсть ее. Сафо Штольцъ была блондинка съ черными глазами. Она вошла маленькими бойкими, на крутыхъ каблучкахъ туфель, шажками и крівпко, по-мужски, пожала дамамъ руки.

Анна ни разу не встръчала еще этой новой знаменитости и была поражена и ея красотою, и крайностью, до которой быль доведень ея туалеть, и смълостью ея манерь. На головъ ея изъ своихъ и чужихъ нъжно-золотистаго цвъта волось быль сдъланъ такой эщафодажъ прически, что голова ея равнялась по величинъ стройно выпуклому и очень открытому спереди бюсту. Стремительность же впередъ была такова, что при каждомъ движеніи обозначались изъ-подъ платья формы колънъ и верхнія части ноги, и невольно представлялся вопрось о томъ, гдъ сзади въ этой подстроенной колеблющейся горъ дъйствительно кончается ся настоящее, маленькое и стройное, столь обнаженное сверху и столь спрятанное сзади и внизу тъло

Бетси поспъшила познакомить ее съ Анной.

- Можете себъ представить, мы чуть было не раздавили двухъ солдать, —тотчасъ же начала разсказывать, подмигивая, улыбаясь и назадъ отдергивая свой хвостъ, который она сразу слешкомъ нерекинула въ одну сторону. Я ѣхала съ Васькой... Ахъ, да, вы не знакомы. —И она, назвавъ его фамилію, представила молодого человъка и, покраснъвъ, звучно засмъялась своей ошибкъ, то-естъ тому, что она незнакомой назвала его Васькой. Васька еще разъ поклонился Аннъ, но ничего не сказалъ ей. Онъ обратился къ Сафо:
- Пари проиграно. Мы прежде прітахали. Расплачивайтесь.—говориль онъ улыбансь.

Сафо еще веселъе засмъялась.

- Не теперь же, сказала она,
  Все равно я получу послъ.
- Хорошо, хорошо. Ахъ, да! вдругъ обратилась она къ хозяйкъ, — хороша я... Я и забыла... Я вамъ привезла гостя. Вовъ и онъ.

Неожиданный молодой гость, котораго привезла Сафо и котораго она забыла, быль, однако, такой важный гость, что, несмотря на его молодость, объ дамы встали, встръчая его.

Это быль новый поклонникь Сафо. Онь теперь, какъ и Вась-

ка, по пятамъ ходилъ за ней.

Вскоръ прівхали князь Калужскій и Лиза Меркалова со Стремовымъ. Лиза Меркалова была худая брюнетка съ восточнымъ лънивымъ типомъ лица и прелестными, неизъяснимыми, какъ всъ говорили, глазами. Характеръ ея темнаго туалета (Анна тотчасъ же замътила и оцънила это) былъ совершенно соотвътствующій ея красотъ. Насколько Сафо была крута и

подбориста, настолько Лиза была мягка и распушенна.

Но Лиза на вкусъ Анны была гораздо привлекательнъе. Бетси говорила про нее Аннъ, что она взяла на себя тонъ невъдающаго ребенка: но когда Анна увидала ее, она почувствовала, что это была неправда. Она точно была невъдающая, испорченная, но милая и безотвётная женшина. Правла, что тонь ея быль такой же, какъ и тонъ Сафо; такъ же, какъ и за Сафо, за ней ходили, какъ пришитые, и пожирали ее глазами два поклонника, одинъ молодой, другой старикъ; но въ ней было чтото такое, что было выше того, что ее окружало, - въ ней быль блескъ настоящей воды брильянта среди стеколь. Этоть блескъ свътился изъ ея прелестныхъ, дъйствительно неизъяснимыхъ глазъ. Усталый и вмъстъ страстный взглядь этихъ окруженныхъ темнымъ кругомъ глазъ поражалъ своею совершенною искренностью. Взглянувъ въ эти глаза, каждому казалось, что онъ узналь ее всю и, узнавъ, не могь не полюбить. При виде Анны все ея лицо вдругь освътилось радостною улыбкой.

— Ахъ, какъ я рада васъ видъть! — сказала она, подходя къ ней. — Я вчера на скачкахъ только что хотъла дойти до васъ, а вы уъхали. Мнъ такъ хотълось видъть васъ именно вчера. Не правда ли, это было ужасно? — сказала она, глядя на Анну своимъ взглядомъ, открывавшимъ, казалось, всю душу.

— Да, я никакъ не ожидала, что это такъ волнуетъ,—сказала Анна краснъя.

Общество поднялось въ это время, чтобы идти въ садъ.

— Я не пойду,—сказала Лиза, улыбаясь и подсаживаясь къ Аннъ.—Вы тоже не пойдете? Что за охота играть въ крокетъ!

- Нътъ, я люблю, -сказала Анна.

— Вотъ, вотъ какъ вы дълаете, что вамъ не скучно? На васъ взглянешь—весело. Вы живете, а я скучаю.

— Какъ скучаете? Да вы—самое веселое общество Петербурга,—сказала Анна. — Можетъ быть, тъмъ, которые не нашего общества, еще скучнъе; но намъ, миъ навърно, не весело, а ужасно, ужасно скучно.

Сафо, закуривъ напироску, ушла въ садъ съ двумя молодыми

людьми. Бетси и Стремовъ остались за чаемъ.

— Какъ скучно! — сказала Бетси. — Сафо говоритъ, что они

вчера очень веселились у васъ.

— Ахъ, такая тоска была!—сказала Лиза Меркалова.—Мы повхали всё ко мив послё скачекь. И все ть же, и все тв же! Все одно и то же. Весь вечерь провалялись по диванамь. Что же туть веселаго? Ніть, какъ вы дёлаете, чтобы вамь не было скучно?—опять обратилась она къ Аннъ.—Стоить взглянуть на васъ, и видишь,—воть женщина, которая можеть быть счастлива, несчастна, но не скучаеть. Научите, какъ вы это дёлаете?

— Никакъ не дълаю, — отвъчала Анна, краснъя отъ этихъ

привязчивыхъ вопросовъ.

— Воть это лучшая манера, —вмѣшался въ разговоръ Стремовъ

Стремовъ былъ человъкъ лътъ иятидесяти, полусъдой, еще свъжій, очень некрасивый, но съ характернымъ и умнымъ лицомъ. Лиза Меркалова была племянница его жены, и онъ проводилъ всъ свои свободные часы съ ней. Встрътивъ Анну Каренину, онъ—по службъ вратъ Алексъя Александровича—какъ свътскій и умный человъкъ, постарался быть съ нею, женой

своего врага, особенно любезнымъ.

— Никакъ, — подхватилъ онъ, тонко улыбаясь, — это лучшее средство. Я давно вамъ говорю, — обратился онъ къ Лизъ Меркаловой, — что для того, чтобы не было скучно, надо не думать, что будетъ скучно. Это все равно, какъ не надо бояться, что не заснешь, если боишься безсонницы. Это самое и сказала вамъ Анна Аркадьевна.

— Я бы очень рада была, если бы сказала это, потому что это не только умно,—это правда,—улыбаясь сказала Анна.

 Нѣтъ, вы скажите, отчего нельзя заснуть и нельзя не скучать?

— Чтобы заснуть, надо поработать, и чтобы веселиться, надо

тоже поработать.

— Зачёмъ же я буду работать, когда моя работа никому не нужна? А нарочно и притворяться я не умёю и не хочу.

— Вы неисправимы, сказаль Стремовъ, не глядя на нее, и

опять обратился къ Аннъ.

Ръдко встръчая Анну, онъ не могъ ничего ей сказать, кромъ пошлостей, но онъ говориль эти пошлости о томъ, когда она

перевзжаеть въ Петербургь, о томъ, какъ ее любитъ графиня Лидія Ивановна, съ такимъ выраженіемъ, которое показывало, что онъ отъ всей души желаетъ быть ей пріятнымъ и показать свое уваженіе и даже болье.

Вошель Тушкевичь, объявивъ, что все общество ждеть игро-

ковъ въ крокетъ.

— Нѣтъ, не уѣзжайте, пожалуйста, — просила Лиза Меркалова, узнавъ, что Анна уѣзжаетъ. Стремовъ присоединился къ ней.

— Слишкомъ большой контрастъ, — сказаль онъ, — вхать послъ этого общества къ старухъ Вреде. И потомъ для нея вы будете случаемъ позлословить, а здъсь вы только возбудите другія, самыя хорошія и противоположныя злословію чувства, — сказаль онъ ей.

Анна на минуту задумалась въ нерѣшительности. Лестныя рѣчи этого умнаго человѣка, наивная, дѣтская симпатія, которую выражала къ ней Лиза Меркалова, и вся эта привычная, свѣтская обстановка—все это было такъ легко, а ожидало ее такое трудное, что она съ минуту была въ нерѣшимости: не остаться ли, не отдалить ли еще тяжелую минуту объясненій? Но, вспомнивъ, что ожидаеть ее одну дома, если она не приметъ никакого рѣшенія, вспомнивъ этотъ страшпый для нея и въ воспоминаніи жестъ, когда она взялась обѣими руками за волосы, она простилась и уѣхала.

#### XIX.

Вронскій, несмотря на свою легкомысленную съ виду свътскую жизнь, быль человъкъ, ненавидъвшій безпорядокъ. Еще смолоду, бывши въ корпусъ, онъ испыталъ униженіе отказа, когда онъ, запутавшись, попросиль взаймы денегъ, и съ тъхъ поръ онъ ни разу не ставилъ себя въ такое положеніе.

Для того, чтобы всегда вести свои дёла въ порядкі, онъ, смотря по обстоятельствамъ, чаще или ріже, разъ иять въ годъ уединялся и приводилъ въ ясность всі свои діла. Онъ назы-

валь это посчитаться, или faire la lessive.

Проснувшись поздно на другой день послё скачекъ, Вронскій, не бреясь и не купансь, одёлся въ китель и, разложивъ на столё деньги, счеты, письма, принялся за работу. Петрицкій, зная, что въ такомъ положеніи онъ бывалъ сердить, проснувшись и увидавъ товарища за письменнымъ столомъ, тихо одёлся и вышелъ, не мёшая ему.

Всякій человъкь, зная до малъйшихь подробностей всю сложность условій, его окружающихь, невольно предполагаеть, что сложность этихь условій и трудность ихь уясненія есть только его личная, случайная особенность и никакь не думаеть, что другіе окружены такою же сложностью своихъ личныхъ условій, какъ и онъ самъ. Такъ казалось и Вронскому. И онъ не безъ внутренней гордости и не безъ основанія думаль, что всякій другой давно бы запутался и принужденъ былъ бы поступать нехорошо, если бы находился въ такихъ же трудныхъ условіяхъ. Но Вронскій чувствоваль, что именно теперь ему необходимо учесться и уяснить свое положеніе, для того, чтобы

не запутаться.

Первое, за что, какъ за самое легкое, взялся Вронскій, были денежныя дёла. Выписавъ своимъ мелкимъ почеркомъ на почтовомъ листкъ все, что онъ долженъ, онъ подвелъ итогъ и нашель, что онь должень семнадцать тысячь съ сотнями, которыя онъ откинуль для ясности. Сосчитавъ деньги и банковую книжку, онъ нашелъ, что у него остается 1.800 руб., а полученія до новаго года не предвидится. Перечтя списокъ долгамъ, Вронскій переписаль его, подразділивъ на три разряда. Къ первому разряду относились долги, которые надо было сейчась же заплатить или во всякомъ случав для уплаты которыхъ надо было иметь готовыя деньги, чтобы при требовании не могло быть минуты замедленія. Такихъ долговъ было около четырехъ тысячъ: 1.500 за лошаль и 2.500 поручительство за молодого товарища Веневскаго, который при Вронскомъ проиграль эти деньги шулеру. Вронскій тогда же хотель отдать деньги (онъ были у него), но Веневскій и Яшвинъ настаивали на томъ, что заплатять они, а не Вронскій, который и не играль. Все это было прекрасно, но Вронскій зналь, что въ этомъ грязномъ дёлё, въ которомъ онъ хотя и приняль участіе только тъмъ, что взялъ на словахъ, ручательство за Веневскаго, ему необходимо имъть эти 2.500 р., чтобы ихъ бросить мошеннику и не имъть съ нимъ болъе никакихъ разговоровъ. Итакъ, по этому первому важнъйшему отдълу надо было имъть 4.000 руб. Во второмъ отдёлё-восемь тысячь-были болёе важные долги. Это были долги преимущественно по скаковой конюшнв, поставщику овса и съна, англичанину, шорнику и т. д. По этимъ долгамъ надо было тоже раздать тысячи двв, для того, чтобы быть совершенно спокойнымъ. Последній отдель долговь-въ магазины, въ гостиницы и портному-былъ такой, о которомъ нечего думать. Такъ что нужно было, по крайней мъръ, 6.000 р. на текущіе расходы, а было только 1.800 р. Для челов'яка съ

100.000 р. дохода, какъ опредъляли всъ состояние Вронскаго, такіе долги, казалось бы, не могли быть затруднительны: но дъло въ томъ, что у него далеко не было этихъ 100.000 руб. Огромное отцовское состояніе, приносившее одно до 200.000 р. годового дохела, было нераздельно между братьями. Въ то время, какъ старшій брать женился, имъя кучу долговь, на княжив Варв Чирковой, дочери декабриста, безъ всякаго состоянія, Алексви уступиль старшему брату весь доходь съ имъній отца, выговоривь себъ только 25.000 р. въ годъ. Алексъй сказалъ тогда брату, что этихъ денегъ ему будетъ достаточно, пока онъ не женится, чего, въроятно, никогда не будетъ. И братъ, командуя однимъ изъ самыхъ дорогихъ полковъ и только что женившись, не могь не принять этого подарка. Мать, имъвшая свое отлъльное состояніе, кромъ выговоренныхъ 25.000 руб., давала ежегодно Алексъю еще тысячъ 20, и Аленсъй проживаль ихъ всъ. Въ послъднее время мать, поссорившись съ нимъ за его связь и отъёздъ изъ Москвы, перестала присылать ему деньги. И вследствіе этого Вронскій, уже сделавъ привычку жизни на 45.000 и получивъ въ этомъ году только 25.000 руб. находился теперь въ затруднении. Чтобы выйти изъ этого затрудненія, онъ не могь просить денегь у матери. Последнее ен письмо, полученное имъ накануне, темъ въ особенности раздражило его, что въ немъ были намеки на то, что она готова была помогать ему для успъха въ свъть и на службъ, а не для жизни, которая скандализировала все хорошее общество. Желаніе матери купить его оскорбило его до глубины души и еще болье охладило къ ней. Но онъ не могь отречься от в сказаннаго великодушнаго слова, хотя и чувствоваль теперь, смутно предвидя некоторыя случайности своей связи съ Карениной, что великодушное слово это было сказано легкомысленно и что ему, неженатому, могуть понадобиться всъ сто тысячь дохода. Но отречься нельзя было. Ему стоило только вспомнить братнину жену, вспомнить, какъ эта милая, славная Варя при всякомъ удобномъ случав напоминала ему, что она помнить его вежикодушіе и цінить его, чтобы понять невозможность отнять назадъ данное. Это было такъ же невозможно, какъ прибить женщину, украсть или солгать. Было возможно и должно одно, на что Вронскій и різшился безъ мимуты колебанія: занять деньги у ростовщика, десять тысячь, вы чемъ не можетъ быть затрудненія, уръзать вообще свои расходы и продать скаковых пошадей. Решивъ это, онъ тотчасъ же написаль записку Роландаки, посылавшему къ нему не разъ съ предложениемъ купить у него лошадей. Потомъ послалъ за англичаниномъ и за ростовщикомъ и разложилъ по счетамъ тѣ деньги, которыя у него были. Окончивъ эти дѣла, онъ написалъ холодный и рѣзкій отвѣтъ матери. Потомъ, доставъ изъ бумажника три записки Анны, онъ перечелъ ихъ, сжегъ и, вспомнивъсвой вчерашній разговоръ съ нею, задумался

### XX.

Жизнь Вронскаго тъмъ была особенно счастлива, что у него быль сводь правиль, несомнённо опредёляющихь все, что должно и не должно дёлать. Сводъ этихъ правиль обнималь очень малый кругь условій, но зато правила были несомнѣнны, и Вронскій, никогда не выходя изъ этого круга, никогда ни на минуту не колебался въ исполненіи того, что должно. Правила эти несомнънно опредъляли: что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно; что лгать не надо мужчинамъ, но женщинамъ можно; что обманывать нельзя никого, но мужа можно; что нельзя прошать оскорбленій и можно оскорблять и т. д. Всё эти правила могли быть неразумны, нехороши, но они были несомнънны, и, исполняя ихъ, Вронскій чувствоваль, что онъ спокоенъ и можетъ высоко носить голову. Только въ самое послёднее время, по поводу своихъ отношеній къ Аннъ, Вронскій начиналь чувствовать, что сводь его правиль не вполнъ опредъляль всъ условія, и въ будущемъ представлялись трудности и сомнънія, въ которыхъ Вронскій уже не находиль руковоіяшей нити.

Теперешнее отношение его къ Аннъ и къ ея мужу было для него просто и ясно. Оно было ясно и точно опредълено въ

сводъ правилъ, которыми онъ руководствовался.

Она была порядочная женщина, подарившая ему свою любовь, и онъ любиль ее, и потому она была для него женщина, достойная такого же и еще большаго уваженія, чёмъ законная жена. Онъ даль бы отрубить себё руку, прежде чёмъ позволить себё словомъ, намекомъ не только оскорбить ее, но не выказать ей того уваженія, на какое только можеть разсчитывать женщина.

Отношенія къ обществу тоже были ясны. Всё могли знать, подозрёвать это, но никто не должень быль смёть говорить. Въ противномъ случать онъ готовъ быль заставить говорившихъ молчать и уважать несуществующую честь женщины, которую онъ любилъ.

Отношенія къ мужу были яснѣе всего. Сь той минуты, какъ Анна полюбила Вронскаго, онъ считаль одно свое право на нее неотъемлемымъ. Мужъ былъ только излишнее и мѣшающее лицо. Вевъ сомнѣнія, онъ былъ въ жалкомъ положеніи, но что же было дѣлать. Одно, на что имѣлъ право мужъ, это было то, чтобы потребовать удовлетворенія съ оружіемъ въ рукахъ, и

на это Вронскій быль готовь сь первой минуты.

Но въ последнее время являлись новыя, внутреннія отношенія между нимь и ею, пугавшія Вронскаго своею неопределенностью. Вчера только она объяснила ему, что она беременна. И онъ почувствоваль, что это изв'єстіе и то, чего она ждала отъ него, требовало чего то такого, что не опредёлено вполн'є кодексомъ тёхъ правиль, которыми онъ руководствовался въжизни. И д'ёствительно, онъ быль взять врасплохъ, и въ первую минуту, когда она объявила о своемъ положеніи, сердце его подсказало ему требованіе оставить мужа. Онъ сказалъ это, но теперь, обдумывая, онъ вид'єль ясно, что лучше было бы обойтись безъ этого, и вм'єстё съ тёмъ, говоря это себ'є, бонлся, не дурно ли это.

«Если я сказаль оставить мужа, то это значить соединиться со мной: готовъ ли я на это? Какъ я увезу ее теперь, когда у меня нъть денегь? Положимъ, это я могь бы устроить... Но какъ я увезу ее, когда я на службъ? Если я сказалъ это, то надо быть готовымъ на это, то-есть имъть деньги и выйти въ

отставку».

И онъ задумался. Вопросъ о томъ, выйти или не выйти въ отставку, привелъ его къ другому, тайному, ему одному извъстному, едва ли не главному, хотя и затаенному интересу всей его жизни.

Честолюбіе было старинная мечта его дітства и юности, мечта, въ которой онъ и себъ не признавался, но которая была такъ сильна, что и теперь эта страсть боролась съ его любовью. Первые шаги его въ свътъ и на службъ были удачны, но два года тому назадъ онъ сделалъ грубую ошибку: онъ, желая вы--казать свою независимость и подвинуться, отказался отъ предложеннаго ему положенія, над'ясь, что отказь этоть придасть ему большую цену; но оказалось, что онъ быль слишкомъ смёль, и его оставили; и, волей-неволей сдёлавь себ'в положеніе человека независимаго, онъ носиль его, весьма тонко и умно держа себя, такъ, какъ будто онъ ни на кого не сердидся, не считалъ себя никъмъ обиженнымъ и желаетъ только того, чтобы его оставили въ поков, потому что ему весело. Въ сущности же ему еще съ прошлаго года, когда онъ увхалъ въ Москву, перестало быть весело. Онъ чувствоваль, что это независимое положение человъка, который все бы могь, но ничего не хочеть, уже начинаеть сглаживаться, что многіе начинають думать, что опъ ничего бы и не могь, кромів того, какъ быть честнымь и добрымь малымь. Надёлавшая столько шума и обратившая общее вниманіе связь его съ Карениной, придавь ему новый блескь, уснокомла на время точившаго его червя честолюбія, но неділю тому назадь этоть червь проснулся съ новою силой. Его товарищь съ дітства, одного круга, одного общества и товарищь по корпусу, Серпуховской, одного съ нимъ выпуска, съ которымъ опъ соперничаль и въ классів, и въ гимнастиків, и въ шалостяхь, и въ мечтахъ честолюбія, на-дняхъ вернулся изъ Средней Азін, получивъ тамъ два чина и отличіе, різдко

даваемое столь молодымъ генераламъ.

Какъ только онъ прівхаль въ Петербургь, заговорили о немъ, какъ о вновь поднимающейся звъздъ первой величины. Ровесникъ Вронскому и однокашникъ, онъ былъ генералъ и ожидалъ назначенія, которое могло им'єть вліяніе на ходъ государственныхъ дълъ, а Вронскій былъ хоть и независимый, и блестящій, и любимый прелестною женщиной человъкъ, но быль только ротмистромъ, которому предоставляли быть независимымъ сколько ему угодно. «Разумъется, я не завидую и не могу завидовать Серпуховскому; но его возвышение показываеть мнв. чго стоить выждать время, и карьера человека, какь я, можеть быть сдёлана очень скоро. Три года тому назадъ онъ быль въ томъ же положеніи, какъ и я. Выйдя въ отставку, я сожгу свои корабли. Оставаясь на службъ, я ничего не теряю. Она сама сказала, что не хочетъ измънять своего положенія. А я съ ея любовью не могу завидовать Серпуховскому». И, закручивая медленнымъ движеніемъ усы, онъ всталъ отъ стола и прошелся по комнатъ. Глаза его блестъли особенно ярко, и онъ чувствоваль то твердое, спокойное и радостное состояние духа, которое находило на него всегда послъ уясненія своего положенія. Все было, какъ и после прежнихъ счетовъ, чисто и ясно. Онъ побрился, одёлся, взяль холодную ванну и вышель.

# XXI.

— А я за тобой. Твоя стирка нынче долго продолжалась, сказалъ Петрицкій.—Что же, кончилось?

<sup>—</sup> Кончилось, — отвъчалъ Вронскій, улыбаясь одними главами и покручивая кончики усовъ такъ осторожно, какъ будто послъ того порядка, въ который приведены его дъла, всякое слишкомъ смълое и быстрое движеніе можетъ его разрушить.

— Ты всегда послѣ этого точно изъ бани,—сказалъ Петрицкій.—Я отъ Грицки (такъ они звали полкового командира), тебя ждутъ.

Вронскій, не отв'ячая, гляділь на товарища, думая о другомь.
— Да это у него музыка?—сказаль онь, прислушиваясь кы долетавшимы до него знакомымь звукамь трубныхы басовь, полекы и вальсовы.—Что за праздникь?

— Серпуховской прівхаль.

— A-a!—сказалъ Вронскій,—я и не зналъ. Улыбка его глазъ заблестъла еще ярче.

Разъ рѣшивъ самъ съ собой, что онъ счастливъ своею любовью, пожертвовалъ ей своимъ честолюбіемъ,—взявъ, по крайней мѣрѣ, на себя эту роль,—Вронскій уже не могъ чувствовать ни зависти къ Серпуховскому, ни досалы на него за то, что онъ, пріѣхавъ въ полкъ, пришелъ не къ нему первому. Серпуховской былъ добрый пріятель, и онъ былъ радъ ему.

- А, я очень радъ.

Полковой командиръ Деминъ занималъ большой номѣщичій домъ. Все общество было на просторномъ нижнемъ балконъ. На дворѣ, первое, что бросилось въ глаза Вропскому, были пъсенники въ кителяхъ, стоявшіе подлѣ боченка съ водкой, и здоровая веселая фигура полкового командира, окруженнаго офицерами; выйдя на первую ступень балкона, онъ, громко перекрикивая музыку, игравшую Офенбаховскую кадриль, что-то приказывалъ и махалъ стояещимъ нѣсколько въ сторонѣ солдатамъ. Кучка солдатъ, вахмистръ и нѣсколько унтеръ-офицеровъ подошли вмѣстѣ съ Вронскимъ къ балкону. Вернувшись къ столу, полковой командиръ опять вышелъ съ бокаломъ на крыльцо и провозгласилъ тостъ: «за здоровье нашего бывшаго товарища и храбраго генерала князя Серпуховского. Ура!»

За полковымъ командиромъ съ бокаломъ въ рукъ, улыбансь,

вышель и Серпуховской.

— Ты все молодѣєшь, Бондаренко, —обратился онъ къ прямо предъ нимъ стоягшему, служившему вторую службу, молодие-

ватому краснощекому вахмистру.

Вронскій три года не видаль Серпуховского. Онъ возмужаль, отпустивь бакенбарды, но онъ быль такой же стройный, не столько поражавшій красотой, сколько нёжностью и благородствомь лица и сложенія. Одна переміна, которую замітиль въ немъ Вронскій, было то тихое, постоянное сіяніе, которое устанавливается на лицахъ людей, имітющихъ успітк и увітренныхъ въ признаніи этого успітка всёми. Вронскій зналь это сіяніе и тотчась же замітиль его на Серпуховскомъ.

Сходя съ лъстницы, Серпуховской увидалъ Вронскаго. Улибка радости освътила лицо Серпуховского. Онъ кивнулъ кверху головой, приподнялъ бокалъ, привътствуя Вронскаго и показывая этимъ жестомъ, что не можетъ прежде не подойти къ ва мистру, который, вытянувшись, уже складывалъ губы для по жлуя.

— Ну, вотъ и онъ! — вскрикнулъ полковой командиръ. - А

мнъ сказалъ Яшвинъ, что ты въ своемъ мрачномъ духъ.

Серпуховской поцеловаль во влажныя и свежія губы молодца-вахмистра и, обтирая роть платкомь, подошель къ Вронскому.

- Ну, какъ я радъ!-сказалъ онъ, пожимая ему руку и от-

водя его въ сторону.

— Займитесь имъ! — крикнулъ Яшвину нолковой командиръ, указывая на Вронскаго, и сощелъ внизъ къ солдатамъ.

— Отчего ты вчера не быль на скачкахь? Я думаль увидать

тамъ тебя, -сказалъ Вронскій, оглядывая Серпуховского.

— Я прівхаль, но поздно. Виновать, —прибавиль онь и обратился къ адъютанту: —Пожалуйста, оть меня прикажите раздать, сколько выйдеть на человъка.

И онъ торопливо досталъ изъ бумажника три сторублевыя

бумажки и покраснълъ.

— Вронскій! съёсть что-нибудь или пить?—спросиль Яшвинь.—Эй, давай сюда графу поёсть! А воть это—ней. Кутежь у полкового командира продолжался долго.

Пили очень много. Качали и подкидывали Серпуховского. Потомъ качали полкового командира. Потомъ предъ пъсенниками плясалъ самъ полковой командиръ съ Петрицкимъ. Потомъ полковой командиръ, уже нъсколько ослабъвши, сълъ на дворъ на лавку и началъ доказывать Яшвину преимущество Россіи предъ Пруссіей, особенно въ кавалерійской атакъ, и кутежъ на минуту затихъ. Серпуховской вошелъ въ домъ, въ уборную, чтобъ умыть руки, и нашелъ тамъ Вронскаго; Вронскій обливался водой. Онъ, снявъ китель и подставивъ обросшую волосами красную шею подъ струю умывальника, растиралъ ее и голову руками. Окончивъ умываніе, Вронскій подсълъ къ Серпуховскому. Они оба тутъ же съли на диванчикъ, и между ними начался

— Я о тебъ все зналъ черезъ жену, сказалъ Серпухов-

ской.—Я радъ, что ты часто видаль ее.

разговоръ, очень интересный для обоихъ.

— Она дружна съ Варей, и это единственныя женщины петербургскія, съ которыми мнѣ пріятно видѣться, улыбаясь отвѣчаль Вронскій. Онъ улыбаяся тому, что предвидѣль тему, на которую обратился разговоръ, и это было ему пріятно.

— Единственныя? — улыбаясь переспросиль Серпуховской.

— Да и я о тебъ зналъ, но не только черезъ твою жену, строгимъ выраженіемъ лица запрещая этотъ намекъ, сказалъ Вронскій.—Я очень радъ былъ твоему успъху, но нисколько не удивленъ. Я ждалъ еще больше.

Серпуховской улыбнулся. Ему, очевидно, было пріятно это

мнъніе о немъ, и онъ не находиль нужнымъ скрывать это.

— Я, напротивъ, признаюсь откровенно, ждалъ меньше. Но я радъ, очень радъ. Я честолюбивъ, это моя слабость, и я признаюсь въ ней.

- Можеть быть, ты бы не признавался, если бы не имыль

успѣха, -- сказалъ Вронскій.

— Не думаю, опять улыбаясь, сказаль Серпуховской. Не скажу, чтобы не стоило жить безь этого, но было бы скучно. Разумвется, я, можеть быть, ошибаюсь, но мив кажется, что я имвю ивкоторыя способности въ той сферв двятельности, которую я избраль, и что въ моихъ рукахъ власть, какая бы она ни была, если будеть, то будеть лучше, чвиъ въ рукахъ многихъ мив извъстныхъ, съ сіяющимъ сознаніемъ усивха сказаль Серпуховской. — И потому чвиъ ближе къ этому, твиъ я больше доволенъ.

— Можеть быть, это такь для тебя, но не для всёхь. Я то же думаль, а воть живу и нахожу, что не стоить жить только

для этого, -сказалъ Вронскій.

— Вотъ оно! Вотъ оно! — смёнсь сказаль Серпуховской. — Я уже началь съ того, что я слышаль про тебя, про твой отказъ.. Разумъется, я тебя одобриль. Но на все есть манера. И я думаю, что самый поступокъ хорошъ, но ты его сдёлаль не такъ, какъ надо.

— Что сдёлано, то сдёлано; я, ты знаешь, я никогда не отрекаюсь отъ того, что сдёлаль. И потомъ мий прекрасно.

— Прекрасно—на время. Но ты не удовлетворишься этимъ. Я твоему брату не говорю. Это—милое дитя, такъ же какъ этотъ нашъ хозяинъ. Вонъ онъ!—прибавилъ онъ, прислушивансь къ крику «ура»,—и ему весело, а тебя не это удовлетворяетъ.

— Я не говорю, чтобы удовлетворяло.

— Да. не это одно. Такіе люди, какъ ты, нужны.

- Кому?

— Кому? Обществу, Россіи. Россіи нужны люди, нужна партія, иначе все идеть и пойдеть къ собакамъ.

— То-есть что же? Партія Бертенева противъ русскихъ ком-

мунистовъ?

— Нътъ, — сморщившись отъ досады за то, что его подозръ ваютъ въ такой глупости, сказалъ Серпуховской. — Tout ca es

une blague. Это всегда было и будеть. Никакихъ коммунистовъ иътъ. Но всегда людямъ интриги надо выдумать вредную, опасную партію. Это старая штука. Нътъ, нужна партія власти людей независимыхъ, какъ ты и я.

— Но почему же?-Вронскій назваль нісколько иміющихь

власть людей. -- Но почему же они не независимые люди?

— Только потому, что у нихъ нътъ или не было отъ рожденія независимости состоянія, не было именно, не было той бливости къ солнцу, въ которой мы родились. Ихъ можно купить или депьгами или лаской. И, чтобъ имъ держаться, имъ надо выдумывать направленіе. И они проводятъ какую-нибудь мысль, направленіе, въ которое сами не върять, которое дѣлаетъ зло; и все это направленіе есть только средство имѣть казенный домъ и столько-то жалованья. Cela n'est pas plus fin que ça, когда поглядишь въ ихъ карты. Можетъ быть, я хуже, глупѣе ихъ, хотя я не вижу, почему я долженъ быть хуже ихъ. Но у меня и у тебя есть уже навърное одно важное преимущество—то, что насъ труднѣе купить. И такіе люди болѣе чъмъ когда-нибудь нужны.

Вронскій слушаль внимательно, но не столько самое содержаніе словъ занимало его, сколько то отношеніе къ дѣлу Сернуховского, уже думающаго бороться съ властью и имѣющаго въ этомъ мірѣ уже свои симпатіи и антипатіи, тогда какъ для него были по службѣ только интересы эскадрона. Вронскій поняль тоже, какъ могъ быть силенъ Серпуховской своею несомнѣнною способпостью обдумывать, понимать вещи, своимъ умомъ и даромъ слова, такъ рѣдко встрѣчающимся въ той средѣ, въ которой онъ жилъ. И, какъ ни совѣстно это было

ему, ему было завидно.

— Все-таки мнѣ недостаеть для этого одной главной вещи, отвъчаль онъ:—недостаеть желанія власти. Это было, но прошло.

- Извини меня, это неправда, улыбаясь сказаль Серпуховской.
- Неть, правда, правда!.. теперь, чтобы быть искреннимь, добавиль Вронскій.
- Да, правда *теперъ*, это другое дѣло; но это *теперъ* будеть не всегла.

— Можеть быть, -- отвъчаль Вронскій.

— Ты говоришь может быть, продолжаль Серпуховской, какь будто угадавь его мысли, а я тебь говорю навърное. И для этого я хотыть тебя видьть. Ты поступиль такь, какь должно было. Это я понимаю, но персеверировать ты не должень. Я только прошу у тебя carte blanche. Я не покрови-

тельствую тебв... Хотя отчего же мив и не покровительствовать тебв: ты столько разъ мив покровительствоваль! Надвюсь, что наша дружба стоить выше этого. Да,—сказаль онь, нъжно, какъ женщина, улыбаясь ему.—Дай мив сагте blanche, выходи изъ полка, и я втяну тебя незамътно.

— Но ты нойми, мнв ничего не нужно, —сказалъ Вронскій, —

какъ только то, чтобы все было, какъ было.

Серпуховской всталь и сталь противъ него.

— Ты сказалъ, чтобы все было, какъ было. Я понимаю, что это значить. Но послушай: мы ровесники, можеть быть, ты больше числомъ зналъ женщинъ, чъмъ я. — Улыбка и жесты Серпуховского говорили, что Вропскій не долженъ бояться, что онъ нъжно и осторожно дотронется до больного мъста.—Но я женатъ, и повърь, что, узнавъ одну свою жену (какъ кто-то писалъ), которую ты любишь, ты лучше узнаешь всъхъ жен щинъ, чъмъ если бы ты зналъ ихъ тысячи.

— Сейчась придемъ!—крикнулъ Вропскій офицеру, заглянувшему въ комнату и звавшему ихъ къ полковому командиру.

Вронскому хотелось теперь дослушать и узнать, что Серпу-

ховской скажеть ему.

— И воть тебъ мое мнъне. Женщины—это главный камень преткновенія въ дъятельности человъка. Трудно любить женщину и дълать что-нибудь. Для этого есть только одно средство съ удобствомъ безъ помъхи любить—это женитьба. Какъбы, какъбы тебъ сказать, что я думаю,—говориль Серпуховской, любившій сравненія,—постой, постой! Да, какъ нести fardeau и дълать что-нибудь руками можно только тогда, когда fardeau увязано на спину,—а это женитьба. И это я почувствовалъ женившись. У меня вдругь опростались руки. Но безъ женитьбы тащить за собой этоть fardeau, — руки будуть такъ полны, что ничего нельзя дълать. Посмотри Мазанкова, Крупова. Они погубили свои карьеры изъ-за женщинъ.

— Какія женщины! — сказаль Вронскій, вспоминая француженку и актрису, съ которыми были въ связи названные два

человъка.

— Тъмъ хуже, чъмъ прочнъе положение женщины въ свътъ, тъмъ хуже. Это все равно, какъ уже—не то, что тащить fardeau руками, а вырывать его у другого.

— Ты никогда не любиль, тихо сказаль Вронскій, глядя

предъ собой и думая объ Аннъ.

— Можеть быть. Но ты вспомни, что я сказаль тебв. И еще: женщины всв матеріальные мужчинь. Мы дылаемь изъ любви что-то огромное, а оны всегда terre-à-terre.

— Сейчасъ, сейчасъ! — обратился онъ къ вошедшему лакею. Но лакей не приходилъ ихъ звать опять, какъ онъ думалъ. Лакей принесъ Вронскому записку.

- Вамъ принесъ человъкъ отъ княтини Тверской.

Вронскій распечаталь письмо и всныхнуль.

— У меня голова забольла, я пойду домой, — сказаль онь Серпуховскому.

- Ну, такъ прощай. Даешь carte blanche?

- Послъ поговоримъ, я найду тебя въ Петербургъ.

#### XXII.

Былъ уже шестой чась, и потому, чтобы поспёть во-время и вмёстё сь тёмь не ёхать на своихь лошадяхь, которыхь всё знали, Вропскій сёль на пзвозчичью карету Япшина и велёль ёхать какь можно скорёе. Извозчичья старая четырехмёстная карета была просторна. Онь сёль въ уголь, вытянуль

ноги на переднее мъсто и задумался.

Смутное сознаніе той ясности, въ которую были приведены его дѣла, смутное воспоминаніе о дружбѣ и лести Серпуховского, считавшаго его нужнымъ человѣкомъ, и, главное, ожиданіе свиданія — все соединялось въ общее впечатлѣніе радостнаго чувства жизни. Чувство это было такъ сильно, что онъ невольно улыбался. Онъ спустиль ноги, заложилъ одну на колѣно другой и, взявъ ее въ руку, ощупалъ упругую икру ноги, зашибленной вчера при паденіи, и, откинувшись назадъ, вздох-

нуль нъсколько разъ всею грудью.

«Хорошо, очень хорошо!» сказаль онь самь себъ. Онь и прежде часто испытываль радостное сознаніе своего тѣла, но некогда онь такь не любиль себя, своего тѣла, какь теперь. Ему пріятно было чувствовать эту легкую боль въ сильной ногѣ, пріятно было мышечное ощущеніе движеній своей груди при дыханіи. Тоть самый ясный и холодный августовскій день, который такь безнадежно дѣйствоваль на Анну, казался ему возбудительно оживляющимь и освѣжаль его разгорѣвшіяся оть обливанія лицо и шею. Запахь брильянтина оть его усовъ казался ему особенно пріятнымь на этомь свѣжемь воздухѣ. Все, что онь видѣль въ окно кареты, все въ этомь холодномь чистомь воздухѣ, на этомь блѣдномь свѣтѣ заката было такь же свѣжо, весело и сильно, какъ и онь самъ: и крыши домовь, блестящія въ лучахь спускавшагося солнца, и рѣзкія очертанія заборовь и угловь построекь, и фигуры изрѣдка встрѣчающих-

ся пъшеходовъ и экипажей, и неподвижная зелень деревъ и травъ, и поля съ правильно проръзанными бороздами картофеля, и косыя тъни, падавшія отъ домовъ и отъ деревъ, и отъ кустовъ, и отъ самыхъ бороздъ картофеля, — все было красиво, какъ хорошенькій пейзажъ, только что оконченный и покрытый лакомъ.

— Пошелъ, пошелъ!—сказалъ онъ кучеру, высунувшись въ окно, и, доставъ изъ кармана трехрублевую бумажку, сунуль ее оглянувшемуся кучеру. Рука извозчика ощупала что-то у фонаря, послышался свистъ кнута, и карета быстро покатилась

по ровному шоссе.

«Ничего, ничего мнв не нужно, кромв этого счастья, -- думаль онь, глядя на костяную шишечку звонка въ промежуткъ между окнами и воображая себъ Анну такою, какою онъ випъль ее въ послъдній разъ. И чъмь дальше, тымь больше я люблю ее. Воть и садъ казенной дачи Вреде. Гдъ же она туть? Гдъ? Какъ? Зачъмъ она здъсь назначила свидание и пишеть въ письмъ Бетси?» подумаль онъ теперь только: но думать было уже некогда. Онь остановиль кучера, не довзжая до аллен, и, отворивъ дверцу, на ходу выскочиль изъ кареты и пошель въ аллею, ведшую къ дому. Въ аллев никого не было; но, оглянувшись направо, онъ увидаль ее. Лицо ея было закрыто вуалью, но онъ обхватилъ радостнымъ взглядомъ особенное, ей одной свойственное движение походки, склона плечь и постанова головы, и тотчась же будто электрическій токь пробъжаль по его тълу. Онь съ новою силой почувствоваль самого себя, отъ упругихъ движеній ногь до движенія легкихъ при дыханіи, и что-то защекотало его губы.

Сойдясь съ нимъ, она кръпко позкала его руку.

— Ты не сердишься, что я вызвала тебя? Мий необходимо было тебя видёть,—сказала она; и тоть серьезный и строгій складь губь, который онь видёль изъ-подь вуали, сразу изміниль его душевное настроеніе.

— Я, сердиться! Но какъ ты прівхала, куда?

— Все равно, — сказала она, кладя свою руку на его, — пой-

демъ, мив нужно переговорить.

Онъ понялъ, что что-то случилось и что свиданіе это не будеть радостное. Въ присутствіи ся онъ не имѣлъ своей воли: не зная причины ся тревоги, онъ чувствовалъ уже, что та же тревога невольно сообщалась и ему.

— Что же, что? — спрашиваль онь, сжимал локтемь ся руку

и стараясь прочесть въ ея лиць ен мысли.

Она прошла молча нъсколько шаговъ, собираясь съ духомъ. и вдругь остановилась,

— Я не сказала тебѣ вчера,—начала она, быстро и тяжело дыша,—что, возвращаясь домой съ Алексвемъ Александровичемъ, я объявила ему все... сказала, что я не мсту быть его женой, что... и все сказала.

Онъ слушаль ее, невольно склоняясь всёмь станомъ, какъ бы желая этимъ смягчить для нея тяжесть ея положенія. Но, какъ только она сказала это, онъ вдругь выпрямился, и лицо его приняло гордое и строгое выраженіе.

— Да, да, это лучше, тысячу разъ лучше! Я понимаю, какъ тяжело это было,—сказалъ онъ. Но она не слушала его словъ, она читала его мысли по выраженію лица. Она не могла знать, что выраженіе его лица относилось къ первой пришедшей Вронскому мысли—о неизбъжности теперь дуэли. Ей никогда и въ голову не приходила мысль о дуэли и поэтому это мимолетное выраженіе строгости она объяснила иначе.

Получивъ письмо мужа, она знала уже въ глубинъ души, что все останется по-старому, что она не въ силахъ будетъ пренебречь своимъ положеніемъ, бросить сына и соединиться съ любовникомъ. Утро, проведенное у княгини Тверской, еще болье утвердило ее въ этомъ. Но свиданіе это все-таки было для нея чрезвычайно важно. Она надъялась, что это свиданіе измънить ихъ положеніе и спасеть ее. Если онъ при этомъ извъстіи ръщительно, страстно, безъ минуты колебанія скажетъ ей: брось все и бъги со мной, она бросить сына и уйдеть съ нимъ. Но извъстіе это не произвело въ немъ того, чего сна ожидала: онъ только чъмъ-то какъ будто оскорбился.

— Мив нисколько не тяжело было. Это сдвлалось само собой, — сказала она раздражительно, — и воть.:.—она достала

письмо мужа изъ перчатки.

— Я понимаю, понимаю, — перебиль онъ ее, взявъ письмо, но не читая его и стараясь ее успокоить; —я одного желаль, я одного просиль — разорвать это положение, чтобы посвятить свою жизнь твоему счастию.

— Зачёмъ ты говоришь мнё это? — сказала она: — Разве я

могу сомнъваться въ этомь? Если бъ я сомнъвалась...

— Кто это идеть?—сказаль вдругь Вронскій, указывая на шедшихь навстрёчу двухь дамь:—можеть быть, знають нась! и онь поспёшно направился, увлекая ее за собой, на боковую дорожку.

— Ахъ, мив все равно! — сказала она. Губы ся задрожалие И ему показалось, что глаза ся со странною элобой смотрыма на него изъ-нодъ вуали. —Такъ я говорю, что не въ этомъ

дъло, я не могу сомнъваться въ этомь; но воть что онь пишеть

мнъ. Прочти. — Она опять остановилась.

Опять, какъ и въ первую минуту при извъстіи объ ея разрывъ съ мужемъ, Вронскій, читая письмо, невольно отдался тому естественному впечатлънію, которое вызывало въ немъ отношеніе къ оскорбленному мужу. Теперь, когда онъ держалъ въ рукахъ его письмо, онъ невольно представлялъ себъ этотъ вызовъ, который, въроятно, нынче же или завтра онъ найдетъ у себя, и самую дуэль, во время которой онъ съ тъмъ самымъ холоднымъ и гордымъ выраженіемъ, которое и теперь было на его лицъ, выстръливъ въ воздухъ, будетъ стоять подъ выстръломъ оскорбленнаго мужа. И тутъ же въ его головъ мелькнула мысль о томъ, что ему только что говорилъ Серпуховской и что онъ самъ утромъ думаль: что лучше не связывать себя, и онъ зналъ, что эту мысль онъ не можетъ передать ей.

Прочтя письмо, онъ поднялъ на нее глаза, и во взглядѣ его не было твердости. Она поняла тотчасъ же, что онъ уже самъ съ собой прежде думалъ объ этомъ. Она знала, что, что бы онъ ни сказалъ ей, онъ скажетъ не все, что онъ думаетъ. И она поняла, что послъдняя надежда ея была обманута. Это было

не то, чего она ожидала.

— Ты видишь, что это за человъкъ, — сказала она дрожа-

щимъ голосомъ, -- онъ...

— Прости меня, но я радуюсь этому,—перебиль Вронскій.— Ради Бога, дай мнѣ договорить,—прибавиль онъ, умоляя ее взглядомь дать ему время объяснить свои слова.—Я радуюсь, потому что это не можеть, никакъ не можеть оставаться такъ, какъ онъ предполагаеть.

— Почему же не можеть?—сдерживая слезы, проговорила Анна, очевидно, уже не приписывая никакого значенія тому, что онъ скажеть. Она чувствовала, что судьба ея была рёшена.

Вронскій хотъль сказать, что посль неизбъжной, по его мнь-

нію, дуэли это не могло продолжаться, но сказаль другое.

— Не можеть продолжаться. Я надъюсь, что теперь ты оставишь его. Я надъюсь, — онъ смутился и покраснъть, — что ты позволишь мнъ устроить и обдумать нашу жизнь. Завтра...— началь было онъ.

Она не дала договорить ему.

— A сынъ?—вскрикнула она.—Ты видишь, что онъ пишеть: надо оставить его, а я не могу и не хочу сдёлать это.

— Но, ради Бога, что же лучше: оставить сына или продолжать это унизительное положение?

— Для кого унизительное положение?

- Для всёхъ и больше всего для тебя.
- Ты говоришь унизительное... не говори этого. Эти слова не имѣють для меня смысла, сказала она дрожащимь голосомь. Ей не хотѣлось теперь, чтобъ онъ говорилъ неправду. Ей оставалась одна его любовь, и она хотѣла любить его.— Ты пойми, что для меня съ того дня, какъ я полюбила тебя, все перемѣнилось. Для меня одно и одно это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя такъ высоко, такъ твердо, что ничто не можеть для меня быть унизительнымъ. Я горда своимъ положеніемъ, потому что... горда тѣмъ... горда...—Она не договорила, чѣмъ она была горда. Слезы стыда и отчаянія задушили ея голосъ. Она остановилась и зарыдала.

Онъ почувствовалъ тоже, что что-то поднимается къ его горлу, щиплетъ ему въ носу,—и онъ въ первый разъ въ жизни почувствовалъ себя готовымъ заплакать. Онъ не могъ бы сказать, что именно такъ тронуло его; ему было жалко ее, и онъ чувствовалъ, что не можетъ помочь ей, и вмѣстѣ съ тѣмъ зналъ, что онъ виною ея несчастія, что онъ сдѣлалъ что-то нехо-

рошее.

- Разв'в не возможенъ разводъ?—сказалъ онъ слабо. Она, не отв'вчал, покачала головой.—Разв'в нельзя взять сына и всетаки оставить его?
- Да; но это все отъ него зависитъ. Теперь я должна **ѣхать** къ нему,—сказала она сухо. Ея предчувствіе, что все останется но-старому, не обмануло ея.

— Во вторникъ я буду въ Петербургъ, и все ръшится.

— Да,—сказала она.—Но не будемъ больще говорить про это. Карета Анны, которую она отсылала и которой велъла пріъхать къ ръшеткъ сада Вреде, подъъхала. Анна простилась съ Вронскимъ и уъхала домой.

## XXIII.

Въ понедъльникъ было обычное засъдание комисси 2' ионя. Алексъй Александровичъ вошелъ въ залу засъдания, поздоровался съ членами и предсъдателемъ, какъ и обыкновенно, и сълъ на свое мъсто, положивъ руку на приготовленныя передънимъ бумаги. Въ числъ этихъ бумагъ лежали и нужныя ему справки и набросанный конспектъ того заявления, которое онъ намъревался сдълать. Впрочемъ, ему и не нужны были справки. Онъ помнилъ все и не считалъ нужнымъ повторять въ своей памяти то, что онъ скажетъ. Онъ зналъ, что, когда наступитъ

время и когла онъ увилить предъ собой дидо противника. тшетно старающееся придать себъ равнодушное выражение, ръчь его выльется сама собой лучие, чъмъ онъ могь теперь поиготовиться. Онъ чувствоваль, что содержание его рёчи было такъ велико, что кажлое слово будеть имъть значение, Между тъмъ; слушая обычный поклань, онь имёль самый невинный, безобилный виль. Никто не думаль, глядя на его бёлыя съ напухшими жилами руки, такъ нъжно съ длинными пальпами опгупывавнія оба кран лежавшаго перелъ нимъ листа бълой бумаги, и на его съ выражениемъ усталости на бокъ склоненную голову, что сейчась изъ его усть выльются такія річи, которыя произведуть страшную бурю, заставять членовь кричать, перебивая пругь друга, и предсъдателя требовать соблюденія порядка. Когда докладъ кончился. Алексъй Александровичь своимъ тихимъ, тонкимъ голосомъ объявилъ, что онъ имфетъ сообщить нфкоторыя свои соображенія по дълу объ устройствъ инородцевъ. Вниманіе обратилось на него. Алексъй Александровичь откашлялся и, не глядя на своего противника, но избравъ, какъ онъ этовсегда дёлаль при произнесении своихъ рёчей, первое сидёвшее передъ нимъ лино-маленькаго, смирнаго старичка, не имъвшаго никогла никакого мненія вы комиссіи, началь излагать свои соображенія. Когда дёло дошло до коренного и органическаго закона, противникъ вскочилъ и началъ возражать. Стремовь, тоже члень комиссіи и тоже зальтый за живое, сталь оправдываться, и вообще произошло бурное засъданіе; но Алексви Александровичь восторжествоваль, и его предложение было принято, были назначены три новыя комиссіи, и на другой день въ извъстномъ петербургскомъ кругу только и было ръчи, что объ этомъ засъданіи. Успъхъ Алексья Александровича быль даже больше, чёмь онъ ожилаль,

На другое утро, во вторникъ, Алексъй Александровичъ, проснувшись, съ удовольствіемъ вспомнилъ вчерашнюю побъду и не могъ не улыбнуться, хотя и желалъ казаться равнодушнымъ, когда правитель канцеляріи, желая польстить ему, сообщилъ о слухахъ, дошедшихъ до него, о происшедшемъ въ комиссіи.

Занимаясь съ правителемъ канцеляріи, Алексьй Александровичь совершенно забыль о томъ, что нынче быль вторникь — день, назначенный имъ для прівзда Анны Аркадьевны, и быль удивлень и непріятно поражень, когда человъкъ пришель доложить ему о ея прівздъ.

Анна прівхала въ Петербургъ рано утромъ; за ней была выслана карета по ея телеграммъ, и потому Алексъй Александровичъ могъ знать о ея прівздъ. Но когда она прівхала, онъ не встрѣтилъ ел. Ей сказали, что онъ еще не выходилъ и занимается об правителемъ канцеляріи. Она велѣла сказать мужу, что пріѣхала, прошла въ свой кабинетъ и занялась разборомъ своихъ вещей, ожидая, что онъ придетъ къ ней. Но прошелъ часъ, онъ не приходилъ къ ней. Она вышла въ столовую подъ предлогомъ распоряженія и нарочно громко говорила, ожидая, что онъ придетъ сюда; но онъ не вышелъ, хотя она слышала, что онъ выходилъ къ дверямъ кабинета, провожая правителя канцелярін. Она знала, что онъ по обыкновенію скоро уѣдетъ по службъ, и ей хотѣлось до этого видѣть его, чтобъ отношенія ихъ были опредѣлены.

Она прошлась по залѣ и съ рѣшимостью направилась къ нему. Когда она вошла въ его кабинеть, онъ въ видмундирѣ, очевидно готовый къ отъѣзду, сидѣлъ у маленькаго стола, на который, облокотилъ руки, и уныло смотрѣлъ передъ собой. Она увидала его прежде, чѣмъ онъ ее, и она поняла, что онъ думалъ о ней.

Увидавъ ее, онъ хотълъ встать, раздумаль, потомъ лицо его вспыхнуло, чего никогда прежде не видала Анна, и онъ быстро всталъ и пошелъ ей навстръчу, глядя не въ глаза ей, а выше, еа ея лобъ и прическу. Онъ подошелъ къ ней, взялъ ее за руку

и попросиль състь.

- Я очень радь, что вы прівхали, сказаль онь, садясь подлів нея, и, очевидно, желая сказать что-то, онь запнулся. Нівсколько разь онь хотівль пачать говорить, но останавливался. Несмотря на то, что, готовясь къ этому свиданію, она учила себя презпрать и обвинять его, она не знала, что сказать ему, и ей было жалко его. И такъ молчаніе продолжалось довольно долго.—Сережа здоровъ?—сказаль онь и, не дожидаясь отвіта, прибавиль:—Я не буду об'єдать дома нынче и сейчась мнів надо їхать.
  - Я хотъла уъхать въ Москву, —сказала она.
- Нъть, вы очень, очень хорошо сдълали, что прівхали, сказаль онь и опять умолкь.

Видя, что онъ не въ силахъ самь начать говорить, она начала сама.

- Алексьй Александровичь,—сказала она, взглядывая на него и не опуская глазь подъ его устремленнымъ на ея прическу взоромь,—я преступная женщина, я дурная женщина, но я то же, что я была, что я сказала вамъ тогда, и прівхала сказать вамъ, что я не могу инчего перемънить.
- Я вась не спращиваль объ этомт,—сказаль онь, вдругь ръшительно и съ непавистью глядя ей прямо въ глаза,—я такъ

и предполагаль.—Подь вліяніемь гніва онь, видимо, овладіль опять вполнів всіми своими способностями.—Но, какъ я вамь говориль тогда и писаль,—заговориль онъ різкимь, тонкимь голосомь,—я теперь повторяю, что я не обязань этого знать. Я игнорирую это. Не всі жены такъ добры, какъ вы, чтобы такъ спіншть сообщать столь пріятное извістіє мужьямь.—Онъ особенно удариль на слові «пріятное».—Я игнорирую до тіхъ порь, пока світь не знаеть этого, пока мое имя не опозорено. И потому я только предупреждаю вась, что наши отношенія должны быть такія, какія они всегда были, и что только въ томъ случаї, если вы компрометируете себя, я должень буду принять міры, чтобы оградить свою честь.

— Но отношенія наши не могуть быть такими, какъ всегда, робкимъ голосомъ заговорила Анна, съ испугомъ глядя

на него.

Когда она увидала опять эти спокойные жесты, услыхала этоть произительный, дётскій и насмёшливый голось, отвращеніе къ нему уничтожило въ ней прежнюю жалость, и она только боллась, но во что бы то ни стало хотёла уяснить свое положеніе.

— Я не могу быть вашею женой, когда я...—начала было она.

Онъ засмъялся злымъ и холоднымъ смъхомъ.

— Должно быть, тоть родь жизни, который вы избрали, отразился на вашихъ понятіяхъ. Я настолько уважаю или превираю и то и другое... я уважаю прошедшее ваше и презираю настоящее... что я быль далекъ отъ той интерпретаціи, которую вы дали моимъ словамъ.

Анна вздохнула и опустила голову.

— Впрочемь, не понимаю, какъ, имъя столько независимости, какъ вы, продолжаль онъ разгорячась, объявляя мужу прямо о своей невърности и не находя въ этомъ ничего предосудительнаго, какъ кажется, вы находите предосудительнымъ исполнение въ отношении къ мужу обязанности жены?

— Алексъй Александровичъ! что вамъ отъ меня нужно?

— Мнѣ нужно, чтобъ я не встрѣчаль здѣсь этого человѣка и чтобы вы вели себя такъ, чтобы ни септъ, ни прислуга не могли обвинять васъ... чтобы вы не видали его. Кажется, это немного. И за это вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя ея обязанностей. Воть все, что я имѣю сказать вамъ. Теперь м́нѣ время ѣхать. Я не обѣдаю дома.—Онъ всталъ и направился къ двери.

Анна встала тоже. Онъ, молча поклонившись, пропустиль ее.

### XXIV.

Ночь, проведенная Левинымъ на колит, не прошла для него паромь: то хозяйство, которое онь вель, опротивёло ему и потеряло иля него всякій интересь. Несмотря на превосходный урожай, никогла не было или, по крайней мъръ, никогла ему не казалось, чтобы было столько неудачь и столько вражлебныхъ отношеній между нимь и мужиками, какъ нынъшній голь, и причина неудать и этой враждебности была теперь совершенно понятна ему. Предесть, которую онъ испытываль въ самой работв, происшедшее вследствие того сближение съ мужиками, зависть, которую онь испытываль къ нимъ, къ ихъ жизни, желаніе перейти въ эту жизнь, которое въ эту ночь было для него уже не мечтою, но намъреніемъ, попробности исполненія котораго онъ облумывалъ. Все это такъ измънило его взглядъ на заведенное у него хозяйство, что онъ не могъ уже никакъ находить въ немъ прежняго интереса и не могь не видъть того непріятнаго отношенія своего къ работникамь, которое было основой всего дъла. Стала улучшенныхъ коровъ, такихъ же, какъ Пава, вся удобренная, вспаханная плугами земля, девять равныхъ полей, обсаженныхъ лозинами, девяносто десятинъ глубоко запаханнаго навоза, рядовыя съядки и т. п.-все это было прекрасно, если бы это пълалось только имъ самимъ или имъ сь товарищами, людьми, сочувствующими ему. Но онъ ясно видъль теперь (работа его надъ книгой о сельскомъ хозяйствъ, въ которомъ главнымъ элементомъ хозяйства долженъ быль быть работникъ, много помогла ему въ этомъ), онъ ясно видъль теперь, что то хозяйство, которое онь вель, была только жестокая и упорная борьба межлу нимь и работниками, въ которой на одной сторонъ, на его сторонъ, было постоянное напряженное стремление передълать все на считаемый лучшимъ образець, на другой же сторонъ-естественный порядокъ вешей. И въ этой борьбъ онъ видълъ, что при величайшемъ напряженіи силь сь его стороны и безь всякаго усилія и даже наміренія съ другой достигалось только то, что хозяйство шло ни въ чью и совершенно напрасно портились прекрасныя орудія, прекрасная скотина и земля. Главное же-не только совершенно даромъ пропадала направленная на это дёло энергія, но онъ не могъ не чувствовать теперь, когда смыслъ его хозяйства обнажился для него, что цёль его энергіи была самая недостойная. Въ сущности, въ чемъ состояла борьба? Онъ стоялъ за каждый свой грошь (и не могь не стоять, потому что стоило ему ослабить энергію, и ему бы непостало ленегь расплачиваться съ рабочими), а они только стоями за то, чтобы работать спокойно и пріятно, т.-е. такъ, какъ они привыкли. Въ его интересахь было то, чтобы каждый работникь сработаль какь можно больше, притомъ чтобы не забывался, чтобы старанся не сломать въялки, конныхъ граблей, молотилки, чтобъ онъ обдумываль то, что онь делаеть; работнику же хотвлось работать какъ можно пріятнье, съ отдыхомь, и главное - беззаботно и забывшись, не размышляя. Въ нынъшнее лъто на каждомъ шагу Левинъ видълъ это. Онъ посылалъ скосить клеверъ на сёно, выбравь илохія десятины, проросшія травой и полынью, негодныя на семена, — ему скапивали подъ рядъ лучшія семенныя десятины, оправдываясь тёмь, что такъ приказаль приказчикъ, и утъщали его тъмъ, что съно будетъ отличное; но онъ вналь, что это происходило оть того, что эти десятины было косить легче. Онъ посылаль сеноворошилку трясти сено, — ее ломали на первыхъ рядахъ, потому что скучно было мужику сидъть на козлахъ подъ махающими надъ нимъ крыльями. И ему говорили: «не извольте безпокоиться, бабы живо растрясуть». Плуги оказывались негодящимися, потому что работнику не приходило въ голову опустить поднятый резецъ, и, ворочая силомъ, онъ мучилъ лошадей и портилъ землю; и Левина просили быть покойнымь. Лошадей запускали въ ишеницу, потому что ни одинь работникь не хотель быть ночнымь строжемь, и, несмотря на приказаніе этого не дълать, работники чередовались стеречь ночное, и Ванька, проработавъ весь день, заснуль и каялся-въ своемъ гръхъ, говоря: «воля ваша». Трехъ лучшихъ телокъ окормили, потому что безъ водопоя выпустили на клеверную отаву, и никакъ не хотъли върить, что ихъ раздуло клеверомъ, а разсказывали въ утъщение, какъ у сосъда сто двънадцать головъ въ три дня выпало. Все это дълалось не потому, что кто-нибудь желаль зла Левину или его хозяйству, напротивъ, онъ зналъ, что его любили, считали простымъ бариномъ (что есть высшая похвала); но дълалось это только потому, что хотълось весело и беззаботно работать и интересы его были имъ не только чужды и непонятны, но фатально противоположны ихъ самымъ справедливымъ интересамъ. Уже давно Левинъ чувствовалъ недовольство своимъ отношениемъ къ хозяйству. Онъ видълъ, что лодка его течетъ, но онъ не находиль и не искаль течи, можеть быть, нарочно обманывая себя. (Ему бы ничего не оставалось, если бы онъ разочаровался въ ней.) Но теперь онъ не могъ болъе себя обманывать. То хозяйство, которое онъ велъ, стало ему не только не интересно, но отвратительно, и онъ не могь больше имъ ваниматься.

Къ этому еще присоединилось присутствіе въ тридцати верстахъ отъ него Кити Щербацкой, которую онъ хотвиъ и не могъ видеть. Дарыя Александровна Облонская, когда онь быль у нея, звала его прібхать: прібхать съ темь, чтобы возобновить предложение ея сестръ, которая, какъ она давала чувствовать, теперь приметь его. Самъ Левинъ, увидавъ Кити Щербацкую, поняль, что онь не переставаль любить ее; но онь не могь жхать къ Облонскимъ, зная, что она тамъ. То, что онъ сдълалъ ей предложение и она отказала ему, клало между нимъ и ею непреодолимую преграду. «Я не могу просить ее быть моею женой потому только, что она не можеть быть женою того, кого она хотъла. — говориль онъ самъ себъ. Мысль объ этомъ пълала его холоднымъ и враждебнымъ къ ней. — Я не въ силахъ буду товорить съ нею безъ чувства упрека, смотръть на нее безъ злобы, и она только еще больше возненавидить меня, какъ и должно быть. И потомь, какъ я могу теперь, после того, что мне скавала Дарья Александровна, бхать къ нимъ? Развъ я могу не показать, что я знаю то, что она сказала мне? И я пріеду съ великодушіемь — простить, помиловать ее. Я предъ нею въ роли прощающаго и удостоивающаго ее своей любви!.. Зачемъ мнв Дарья Александровна сказала это? Случайно бы я могь увидать ее, и тогда все бы сдълалось само собой, но теперь это невозможно, невозможно!»

Дарья Александровна прислала ему записку, прося у него дамскаго съдла для Кити. «Мит сказали, что у васъ есть съдло,—писала она ему.—Надъюсь, что вы привезете его сами».

Этого уже онъ не могъ переносить. Какъ умная, деликатная женщина могла такъ унижать сестру! Онъ написаль песять записокь и всё разорваль и послаль сёдло безь всякаго отвёта. Написать, что онъ прівдеть, нельзя, потому что онъ не можеть прівхать; написать, что онъ не можеть прівхать, потому что что-нибудь мъшаетъ или онъ уъзжаетъ, это еще хуже. Онъ послаль сёдло безь отвёта и съ сознаніемь, что онь сдёлаль что-то стыдное, на другой же день, передавъ все опостылъвшее хозяйство приказчику, уфхаль въ дальній уфздъ къ пріятелю своему Свіяжскому, около котораго были прекрасныя дупелиныя болота и который недавно писаль ему, прося исполнить давнишнее намерение побывать у него. Дупелиныя болота въ Суровскомъ увздв давно соблазняли Левина, но онъ за хозяйственными делами все откладываль эту поездку. Теперь же онъ радь быль убхать и оть сосбдства Шербацкихъ и главное отъ хозяйства, именно на охоту, которая во всёхъ горестяхъ служила ему лучшимъ утъщеніемъ.

### XXV.

Въ Суровскій убавь не было ни желбаной, ни почтовой до-

роги, и Левинъ тхалъ на своихъ въ тарантаст.

На половинѣ дороги онъ остановился кормить у богатаго мужика. Лысый, свѣжій старикъ, съ широкою рыжею бородой, сѣдою у щекъ, отворилъ ворота, прижавшись къ верев, чтобы пропустить тройку. Указавъ кучеру мѣсто подъ навѣсомъ на большомъ, чистомъ и прибранномъ новомъ дворѣ съ обгорѣвшими сохами, старикъ попросилъ Левина въ горницу. Чисто одѣтая молодайка, въ калошкахъ на босу ногу, согнувшисъ, подтирала полъ въ новыхъ сѣняхъ. Она испугалась вбѣжавшей за Левинымъ собаки и вскрикнула, но тотчасъ же засмѣялась своему испугу, узнавъ, что собака не тронетъ. Показавъ Левину засученною рукой на дверь въ горницу, она спрятала опять, согнувшись, свое красивое липо, и продолжала мыть.

- Самоваръ, что ли? - спросила она.

— Да, ножалуйста.

Горница была большая съ голландскою печью и перегородкой. Подъ образами стоялъ раскрашенный узорами стояв, лавка
и два стула. У входа быль шкапчикъ съ посудой. Ставни были
вакрыты, мухъ было мало и такъ чисто, что Левинъ позаботился о томъ, чтобы Ласка, бъжавшая дорогой и купавшаяся
въ лужахъ, не натоптала полъ, и указалъ ей мъсто въ углу, у
двери. Оглядъвъ горницу, Левинъ вышелъ на задній дворъ. Благовидная молодайка въ калошкахъ, качая пустыми ведрами на

коромысль, сбыжала впереди него за водой къ колодцу.

— Живо у меня! — весело крикнуль на нее старикь и пошель къ Левину. — Что, сударь, къ Николаю Ивановичу Свіяжскому вдете? Тоже къ намъ завзжаютъ, — словоохотно началь онь, облокачиваясь на перила крыльца. Въ серединв разсказа старика о его знакомствв съ Свіяжскимъ ворота опять заскрипвли, и на дворъ въвхали работники съ поля съ сохами и боронами. Запряженныя въ сохи и бороны лошади были сытыя и крупныя. Работники, очевидно, были семейные: двое были молодые, въ ситцевыхъ рубахахъ и картузахъ; другіе двое были наемные, въ посконныхъ рубахахъ, одинъ старикъ, другой молодой малый.

Отойдя отъ крыльца, старикъ подошелъ къ лошадямъ и нри-

нялся распрятать.

— Что это пахали? — спросиль Левинъ.

— Картошки пропахивали. Тоже землицу держимъ. Ты, Оедотъ, мерина-то не пускай, а къ колодъ поставь, иную запряжемъ.

Что, батюшка, сошники-то я приказываль взять, принесь,
 что ли? — спросиль большой ростомъ, здоровенный малый, оче-

видно, сынъ старика.

— Во... въ саняхъ, — отвъчалъ старикъ, сматывая кругомъ снятыя вожжи и бросая ихъ наземь. — Наладъ, поколъ пообъдаютъ.

Благовидная молодайка съ полными, оттягивающими ей плечи ведрами прошла въ сёни. Появились откуда-то еще бабы — молодыя, красивыя, среднія и старыя некрасивыя, съ дётьми и безъ тътей.

Самоваръ загудѣлъ въ трубѣ; рабочіе и семейные, убравшись съ лошадьми, пошли объдать. Левинъ, доставъ изъ коляски свою провизію, пригласилъ съ собою старика напиться чаю.

 Да что, уже пили нынче, — сказалъ старикъ, очевидно, съ удовольствіемъ принимая это предложеніе. — Нешто для компаніи,

За чаемъ Левинъ узналъ всю исторію старикова хозяйства. Старикъ снялъ десять летъ тому назадъ у помещицы сто двадцать десятинь, а въ прошломъ году купилъ ихъ и снималъ еще триста у сосёдняго поменика. Малую часть земли, самую члохую, онъ раздаваль внаймы, а десятинь сорокь въ пол'в нахалъ самъ своею семьей и двумя наемными рабочими. Старикъ жаловался, что дело шло плохо. Но Левинъ понималъ, что онъ жаловался только изъ приличія, а что хозяйство его процевтало. Если бы было плохо, онъ не купиль бы по сту пяти рублей землю, не жениль бы трехъ сыновей и племянника, не построился бы два раза посл'в пожаровъ, и все лучше и лучше. Несмотря на жалобы старика, видно было, что онъ справедливо гордъ своимъ благосостояніемъ, гордъ своими сыновьями, илемянникомъ, невъстками, лошадьми, коровами и въ особенности тымь, что держится все это хозяйство. Изъ разговора со старикомъ Левинъ узналъ, что онъ былъ и не прочь отъ нововведеній. Онъ свяль много картофеля, и картофель его, который Левинъ видълъ подъвзжая, уже отпръталъ и завязывался, тогда какъ у Левина только зацветалъ. Онъ пахалъ подъ картофель плугою, какъ онъ называль плугъ, взятый у помъщика. Онъ съяль ишеницу. Маленькая подробность о томъ, что, пропалывая рожь, старикъ прополонною рожью кормилъ лошадей, особенно поразила Левина. Сколько разъ Левинъ, видя этотъ пропадающій прекрасный кормь, хотіль собирать его, но всегла это оказывалось невозможнымъ. У мужика же это дѣлалось, и онъ не могь нахвалиться этимъ кормомъ.

— Что же бабенкамъ дълать? Вынесутъ кучки на дорогу, а

телъга подъъдеть.

— Воть у насъ, помѣщиковъ, все плохо идетъ съ работни-

ками, — сказалъ Левинъ, подавая ему стаканъ съ чаемъ.

— Благодаримъ, — отвъчалъ старикъ, взялъ стаканъ, но отказался отъ сахара, указавъ на оставшійся обгрызенный имъ комокъ. — Гдъ же съ работниками вести дъло? — сказалъ онъ.— Разворъ одинъ. Вотъ хотъ бы Свіяжсковъ. Мы знаемъ, какая земля — макъ, а тоже не больно хвалится урожаемъ. Все недосмотръ!

— Да вотъ ты же хозяйничаеть съ работниками?

— Наше дъло мужицкое. Мы до всего сами. Плохъ — и вонъ; и своими управимся.

— Батюшка, Финогенъ велълъ дегтю достать, — сказала во-

шедшая баба въ калошкахъ.

— Такъ-то, сударь! — сказалъ старикъ вставая, перекрестился

продолжительно, поблагодариль Левина и вышель.

Когда Левинъ вошелъ въ черную избу, чтобы вызвать своего кучера, онъ увидалъ всю семью мужчинъ за столомъ. Бабы прислуживали стоя. Молодой здоровенный сынъ, съ полнымъ ртомъ каши, что-то разсказывалъ смъщное, и всъ хохотали, и въ особенности весело баба въ калошкахъ, подливавшая щи въ чашку.

Очень можеть быть, что благовидное лицо бабы въ калошкахъ много содъйствовало тому внечатлънію благоустройства, которое произвель на Левина этоть крестьянскій домь, но внечатльніе это было такъ сильно, что Левинъ никогда не могь отдълаться отъ него. И всю дорогу отъ старика до Свіяжскаго нътъ - нътъ и опять вспоминалъ объ этомъ хозяйствъ, какъ будто что - то въ этомъ впечатлъніи требовало его особеннаго вниманія.

## XXVI.

Свіяжскій быль предводителемь въ своемь уёздё. Онъ быль пятью годами старше Левина и давно женать. Въ дом'в его жила молодая его своячиница, очень симпатичная Левину д'ввушка. И Левинъ зналъ, что Свіяжскій и его жена очень желали выдать за него эту д'ввушку. Онъ зналь это несомн'внно, какъ знають это всегда молодые люди, такъ называемые женихи, хотя никогда никому не р'вшился бы сказать этого, и зналь тоже и то, что, несмотря на то, что онъ хот'єль женить-

ся, несмотря на то, что по всёмь даннымь эта весьма привлекательная дёвушка должна была быть прекрасною женой, онь такь же мало могь жениться на ней, даже если бъ онъ и не быль влюблень въ Кити Щербацкую, какь улетёть на небо. И это знаніе отравляло ему то удовольствіе, которое онъ надёялся имёть оть поёздки къ Свіяжскому.

Получивъ письмо Свіяжскаго съ приглашеніемъ на охоту, Левинъ тотчасъ же подумаль объ этомъ, но, несмотря на это, рѣ-шиль, что такіе виды на него Свіяжскаго есть только его ни на чемъ неоснованное предположеніе, и потому онъ все-таки поѣдетъ. Кромѣ того, въ глубинѣ души ему хотѣлось испытать себя, примѣриться опять къ этой дѣвушкѣ. Домашняя же жизнь Свіяжскихъ была въ высшей степени пріятна, и самъ Свіяжскій, самый лучшій типъ земскаго дѣятеля, какой только зналъ Левинъ, былъ для Левина всегда чрезвычайно интересенъ.

Свіяжскій быль одинь изъ тёхъ, всегда удивительныхъ для Левина людей, разсуждение которыхъ, очень последовательное, хотя и никогда не самостоятельное, идеть само по себъ, а жизнь, чрезвычайно опредъленная и твердая въ своемъ направленіи, идеть сама по себів, совершенно независимо и почти всегда въ разръзъ съ разсужденіемъ. Свіяжскій быль человъкъ чрезвычайно либеральный. Онъ презираль дворянство и считаль большинство дворянъ тайными, отъ робости только не выражавшимися крупостниками. Онъ считалъ Россію погибшею страной въ родъ Турціи и правительство Россіи столь дурнымъ, что никогда не позволяль себъ даже серьезно критиковать его дъйствія, и вмёстё съ темъ служиль и быль образцовымъ дворянскимъ предводителемъ и въ дорогу всегда надъвалъ съ кокардой и съ краснымъ околышемъ фуражку. Онъ полагалъ, что жизнь человъческая возможна только за границей, куда онъ увзжаль жить при первой возможности, а вмёстё сь тёмь вель въ Россіи очень сложное и усовершенствованное хозяйство и съ чрезвычайнымъ интересомъ следилъ за всемъ и зналъ все, что дълалось въ Россіи. Онъ считалъ русскаго мужика стоя--щимъ по развитію на переходной ступени отъ обезьяны къ человеку, а вмёстё сълёмь на земскихь выборахь охотнёе всёхъ пожималь руку мужикамь и выслушиваль ихъ мненія. Онъ не вериль ни въ чохъ, ни въ смерть, но быль очень озабоченъ вопросомъ улучшенія быта духовенства и сокращенія приходовъ, при чемъ особенно хлопоталъ, чтобы церковь осталась въ его селъ.

Въ женскомъ вопрост онъ былъ на сторонт крайнихъ сторонниковъ полной свободы женщинъ и въ особенности ихъ

права на трудъ; съ женоюно жилъ такъ, что всё любовались ихъ дружною бездётною семейною жизнью, и устроилъ жизнь своей жены такъ, что она ничего не дёлала и не могла дёлать, кромё общей съ мужемъ заботы, какъ получше и повеселёе

провести время.

Если бы Левинъ не имѣлъ свойства объяснять себѣ людей съ самой хорошей стороны, характеръ Свіяжскаго не представлять бы для него никакого затрудненія и вопроса; онъ бы сказаль себѣ: «дуракъ или дрянь», и все бы было ясно. Но онъ не могъ сказать дуракъ потому, что Свіяжскій быль несомнѣнно не только очень умный, но очень образованный и необыкновенно просто носящій свое образованіе человѣкъ. Не было предмета, которато бы онъ не зналь; но онъ показывалъ свое знаніе, только когда бывалъ вынуждаемъ къ этому. Еще меньше могъ Левинъ сказать, что онъ былъ дрянь, потому что Свіяжскій былъ несомнѣнно честный, добрый, умный человѣкъ, который весело, оживленно постоянно дѣлалъ дѣло, высоко цѣнимое всѣми его окружающими, и уже навѣрное никогда сознательно не дѣлалъ и не могъ сдѣлать ничего дурного.

Левинъ старался понять и не понималь и всегда, какъ на

живую загадку, смотрълъ на него и на его жизнь.

Они были дружны съ Левинымъ, и поэтому Левинъ позволялъ себъ допытывать Свіяжскаго, добираться до самой основы его взгляда на жизнь; но всегда это было тщетно. Каждый разъ, какъ Левинъ пытался проникнуть дальше открытыхъ для всёхъ пріемныхъ комнатъ ума Свіяжскаго, онъ замѣчалъ, что Свіяжскій слегка смущался; чуть замѣтный испугъ выражался въ его взглядъ, какъ будто онъ боялся, что Левинъ пойметъ его, и онъ

даваль добродушный и веселый отпоръ

Теперь, посл'я своего разочарованія въ хозяйств'я, Левину особенно пріятно было побывать у Свіяжскаго. Не говоря о томъ, что на него просто весело д'яйствоваль видъ этихъ счастливыхъ, довольныхъ собою и вс ми голубковъ, ихъ благоустроеннаго гн зда, ему хот влось теперь, чувствуя себя столь недовольнымъ своею жизнью, добраться въ Свіяжскомъ до того секрета, который даваль ему такую ясность, опреділенность и веселость въ жизни. Кром'я того, Левинъ зналъ, что онъ увидитъ у Свіяжскаго пом'ящиковъ-сос'ядей, и ему теперь особенно интересно было поговорить, послушать о хозяйств'я т'я самые разговоры объ урожать, найм'я рабочихъ и т. п., которые, Левинъ зналъ, принято считать чёмъ-то очень низкимъ, но которые теперь для Левина казались одни важными. «Это, можетъ быть, не важно было при крупостномъ прав'я или не важно въ

Англін. Въ обоихъ случаяхъ самыя условія опредёлены; но у насъ теперь, когда все это переворотилось и только укладывается, вопрось о томъ, какъ уложатся эти условія, есть един-

ственный важный вопрось въ Россіи», думаль Левинъ.

Охота оказалась хуже, чёмъ ожидалъ Левинъ. Болото высохло, и дупелей совсёмь не было. Онъ проходилъ цёлый день и принесъ только три штуки, но зато принесъ, какъ и всегда съ охоты, отличный аппетитъ, отличное расположение духа и то возбужденное умстъенное состояние, которымъ всегда сопровождалось у него сильное физическое движение. И на охотъ, въ то время, когда онъ, казалось, ни о чемъ не думалъ, нётънътъ и опять ему вспоминался старикъ со своей семьей, и впечатлёние это какъ будто требовало къ себъ не только внимания но и разръшения чего-то съ нимъ связаннаго.

Вечеромъ, за чаемъ, въ присутствіи двухъ пом'єщиковъ, прі-

интересный разговорь, какого и ожидаль Левинь.

Левинъ сидълъ подлъ хозяйки у чайнаго стола и долженъ быль вести разговорь сь нею и своячиницею, сидъвшею противъ него. Хозяйка была круглолицая, бѣлокурая и невысокая женщина, вся сіяющая ямочками и улыбками. Левинъ старался черезъ нее выпытать рёшеніе той для него важной загадки, которую представляль ея мужь, но онь не имёль полной сво боды мыслей, потому что ему было мучительно неловко. Мучительно неловко ему было отъ того, что противъ него сидела своячиница въ особенномъ, для него, какъ ему казалось, надётомъ платьв, съ особеннымъ въ видв транеціи вырвзомъ на белой груди; этоть четырехугольный вырёзь, несмотря на то, что грудь была очень бёлая, или особенно потому, что она была очень бълая, лишалъ Левина свободы мысли. Онъ воображалъ себъ, въроятно, ошибочно, что выръзъ этотъ сдъланъ на его счетъ, и считаль себя не въ правъ смотръть на него, и старался не смотръть на него; но чувствоваль, что онъ виновать ужь за одно то, что вырёзъ сдёлань. Левину казалось, что онъ кого-то обманываеть, что ему следуеть объяснить что-то, но что объяснить этого никакъ нельзя, и потому онъ безпрестанно краснёлъ, быль безпокоень и неловокь. Неловкость его сообщалась и хорошенькой своячиниць. Но хозяйка, казалось, не замычала этого и нарочно втягивала ее въ разговоръ.

— Вы говорите, — продолжала хозяйка начатый разговорь, — что мужа не можеть интересовать все русское. Напротивь, онь весель бываеть за границей, но никогда такь, какь здъсь. Здъсь онь чувствуеть себя въ своей сферъ. Ему столько дъла, и онъ

имъетъ даръ всъмъ интересоваться. Ахъ, вы не были въ нашей школъ?

— Я видёль... Это плющомь обвитый домикь?

— Да, это Настино дело, — сказала она, указывая на се-

CTDY.

— Вы сами учите? — спросиль Левинь, стараясь смотрёть мимо вырёза, но чувствуя, что, куда бы онь ни смотрёль въ ту сторону, онь будеть видёть вырёзь.

- Да, я сама учила и учу, но у насъ прекрасная учитель-

ница. И гимнастику мы ввели.

— Нътъ, я благодарю, я не хочу больше чаю, — сказалъ Левинъ и, чувствуя, что онъ дълаетъ неучтивость, но не въ силахь болже продолжать этоть разговорь, красивя всталь. --Я слышу очень интересный разговорь, — прибавиль онъ и подошель къ другому концу стола, у котораго сидель хозяинъ съ двумя помъщиками. Свіяжскій сидъль бокомъ къ столу, облокоченною рукой поворачивая чашку, другою собирая въ кулакъ свою бороду и поднося ее къ носу и опять выпуская, какъ бы нюхая. Онъ блестящими черными глазами смотрълъ прямо на горячившагося пом'вщика съ с'едыми усами, и, видимо, находиль забаву въ его ръчахъ. Помъщикъ жаловался на народъ. Левину ясно было, что Свіяжскій знасть такой отв'єть на жалобы пом'вщика, который сразу уничтожить весь смыслъ его ръчи, но что по своему положению онъ не можеть сказать этого отвёта и слушаеть не безь удовольствія комическую річь помѣшика.

Помѣщикъ съ сѣдыми усами былъ, очевидно, закоренѣлый крѣпостникъ и деревенскій старожилъ, страстный сельскій хозинъ. Признаки эти Левинъ видѣлъ и въ одеждѣ, старомодномъ, потертомъ сюртукѣ, видимо непривычномъ помѣщику, и въ его умныхъ, нахмуренныхъ глазахъ, и въ складной русской рѣчи, и въ усвоенномъ, очевидно, долгимъ опытомъ повелительномъ тонѣ, и въ рѣшительныхъ движеніяхъ большихъ, красивыхъ, загорѣлыхъ рукъ съ однимъ старымъ обручальнымъ кольцомъ на безыменкъ.

## XXVII.

— Только если бы не жалко бросить, что заведено... труждовь положено много... махнуль бы на все рукой, продаль бы, повхаль бы, какъ Николай Ивановичь... Елену слушать,—сказаль помещикь съ осветившею его умное старое лицо пріятною улыбкою.

- Да воть не бросаете же, сказаль Николай Ивановичь

Свіяжскій, -- стало быть, расчеты есть.

— Расчеть одинъ, что дома живу, не покупное, не нанятое. Да еще все надъешься, что образумится народъ. А то, върите ли, это пьянство, распутство!.. Всъ передълились, ни лошатенки, ни коровенки. Съ голоду дохнетъ, а возьмите его въ работники наймите,—онъ вамъ норовитъ напортить да еще къмировому. судъъ.

— Зато и вы пожалуйтесь мировому судьв, -сказаль Сві-

яжскій.

— Я пожалуюсь? Да ин за что въ свътъ! Разговоры такіе пойдуть, что и не радъ жалобъ! Воть на заводъ—взяли задатки, ушли. Что жъ мировой судья? Оправдалъ. Только и держится все волостнымъ судомъ да старшиной. Этотъ отпоретъ его постаринному. А не будь этого—бросай все! Бъти на край свъта!

Очевидно, пом'вщикъ дразнилъ Свіяжскаго, по Свіяжскій не

только не сердился, но, видимо, забавлялся этимь.

— Да воть ведемъ же мы свое хозяйство безъ этихъ мъръ,— сказалъ онъ улыбаясь,—я, Левинъ, они.

Онъ указалъ на другого помъщика.

- Да, у Михаила Петровича идеть, а спросите-ка какъ. Это развъ раціональное хозяйство?—сказаль помѣщикъ, очевидно, щеголяя словомъ «раціональное».
- У меня хозяйство простое,—сказаль Михаиль Детровичь.—Благодарю Бога. Мое хозяйство все, чтобы денежки из осеннимь податямь были готовы. Приходять мужички: батюшка, отець, вызволь! Ну, свои всё сосёди мужики, жалко. Ну, дашь на первую треть, только скажешь: помнить, ребята, я вамь помогь, и вы помогите, когда нужда—посёвъ ли овсяный, уборка сёна, жнитво, ну, и выговоришь по скольку съ тягла. Тоже есть безсовёстные и изъ нихъ, это правда.

Левинъ, зная давно эти патріархальные пріемы, переглянулся съ Свіяжскимъ и перебилъ Михаила Петровича, обращаясь опять къ помъщику съ съдыми усами:

- Такъ вы какъ же полагаете?—спросиль онъ:—какъ же теперь надо вести хозяйство?
- Да такъ же и вести, какъ Михаилъ Петровичъ: или отдать исполу, или внаймы мужикамъ; это можно, но только этимъ самымъ уничтожается общее богатство государства. Гдв земля у меня при крвпостномъ трудв и хорошемъ хозяйствв приносила самъ-девятъ, она исполу принесетъ самъ-третей. Погубила Россію эмансипадія!

Свіяжскій поглядёль улыбающим ся глазами на Левина и даже сиблаль ему чуть замътный насмъщливый знакъ; но Левинъ не находиль словь пом'вщика см'вшными, -- онъ понималь ихъ больше, чёмъ понималъ Свіяжскаго. Многое же изъ того, что дальше говориль помыщикь, доказывая, почему Россія погублена эмансипаціей, показалось ему даже очень върнымъ, для него новымъ и неопровержимымъ. Помъщикъ, очевидно, говориль свою собственную мысль, - что такъ редко бываеть, - и мысль, къ которой онъ приведенъ быль не желаніемъ занять чёмъ-нибудь праздный умъ, а мысль, которая выросла изъ условій его жизни, которую онъ высидёль въ своемъ деревенскомъ

уединеніи и со всёхъ сторонъ обдумываль.

— Дело, изволите видеть, въ томъ, что всякій прогрессь совершается только властью, - говориль онъ, очевидно, желая показать, что онъ не чуждъ образованію. — Возьмите реформы Петра, Екатерины, Александра, Возьмите европейскую исторію. Тымь болье прогрессь вы земледыльческомы быту. Хоть картофель—и тотъ вводился у насъ силой. Въдь сохой тоже не всегда пахали. Тоже ввели ее, можеть быть, при удёлахъ, но навёрно ввели силою. Теперь, въ наше время, мы, помъщики, при кръпостномъ правъ вели свое хозяйство съ усовершенствованіями; и сущилки, и въялки, и возка навоза, и всъ орудія — все мы вводили своею властью, и мужики сначала противились, а потомъ подражали намъ. Теперь-съ, при уничтожении кръпостного права, у насъ отняли власть, — то и хозяйство наше, гдв оно поднято на высокій уровень, должно опуститься къ самому дикому первобытному состоянію. Такъ я понимаю. — Да почему же? Если оно раціонально, то вы можете най-

момъ вести его, — сказалъ Свіяжскій.

— Власти нътъ-съ. Къмъ я его буду вести, позвольте спросить? «Воть она — рабочая сила, главный элементь хозяйства», подумаль Левинъ.

— Рабочими.

- Рабочіе не хотять работать хорошо и работать хорошими орудіями. Рабочій нашь только одно знаеть-напиться, какъ свинья, пьяный и испортить все, что вы ему дадите. Лошадей опонть, сбрую хорошую оборветь, колесо шинованное смънить, процьеть, въ молотилку шкворень пустить, чтобы ее сломать. Ему тошно видъть все, что не по его. Оть этого и спустился весь уровень хозяйства. Земли заброшены, заросли полынями или розданы мужикамъ, и гдъ производили милліонъ, производять сотни тысячь четвертей; общее богатство уменьшилось. Если бы сделали то же, да съ расчетомъ...

И онъ началь развивать свой планъ освобожденія, при кото-

ромъ были бы устранены эти неудобства.

Левина не интересовало это, но, когда онъ кончиль, Левинь вернулся къ первому его положению и сказаль, обращаясь къ Свіяжскому и стараясь вызвать его на высказывание своего серьезнаго мижнія:

- То, что уровень хозяйства спускается и что при наших отношенияхь къ рабочимъ нътъ возможности вести выгодно раціональное хозяйство, это совершенно справедливо, сказаль онъ.
- Я не нахожу, уже серьезно возразиль Свіяжскій, я только вижу то, что мы не умѣемъ вести хозяйство и что, напротивъ, то хозяйство, которое мы вели при крѣпостномъ правѣ, не то что слишкомъ высоко, а слишкомъ низко. У насъ нѣтъ ни машинъ, ни рабочаго скота хорошаго, ни управленія настоящаго, ни считать мы не умѣемъ. Спросите у хозяина, онъ не знаетъ, что ему выгодно, что невыгодно.

— Итальянская бухгалтерія, — сказаль иронически помъщикъ.—Тамъ, какъ ни считай, какъ вамъ все перепортять, ба-

рыша не будеть.

- Зачёмъ же перепортять? Дрянную молотилку, россійскій топчачокъ вашъ сломають, а мою паровую не сломають. Лошаденку рассейскую какъ это? тасканской породы, что за хвость таскать вамъ испортять, а заведете першероновъ или хоть битюковъ, ихъ не испортять. И такъ все. Намъ выше надо поднимать хозяйство.
- Да было бы изъ чего, Николай Иванычъ! Вамъ хорошо, а и сына въ университетъ содержи, малыхъ въ гимназіи воспитывай, — такъ мнъ першероновъ не купить.
  - А на это банки.
  - Чтобы последнее съ молотка продали? Неть, благодарю!
- Я не согласенъ, что нужно и можно поднять еще выше уровень хозяйства,—сказалъ Левинъ.—Я занимаюсь этимъ, и у меня есть средства, а я ничего не могъ сдёлать. Банки не знаю кому полезны. Я, по крайней мъръ, на что ни затрачивалъ деньги въ хозяйствъ, все съ убыткомъ: скотина—убытокъ, машины—убытокъ.
  - Воть это върно, засмъявшись даже оть удовольствія,

подтвердиль пом'єщикь съ с'єдыми усами.

— И я не одинъ, — продолжалъ Левинъ, — я сошлюсь на всёхъ хозяевъ, ведущихъ раціональное дёло; всё, за рёдкими исключеніями, ведуть дёло въ убытокъ. Ну, вы скажите, что ваше хозяйство выгодно? — сказалъ Левинъ, и тотчасъ же во взглядъ

Свіяжскаго Левинъ замѣтилъ то мимолетное выраженіе испуга, которое онъ замѣчалъ, когда хотълъ проникнуть далѣе пріемныхъ комнатъ ума Свіяжскаго.

Кромъ того, этоть вопрось со стороны Левина быль не совствъ добросовъстенъ. Хозяйка за чаемъ только что говорила ему, что они нынче лътомъ приглашали изъ Москвы нъмца, знатока бухгалтеріи, который за пятьсотъ рублей вознагражденія учелъ ихъ хозяйство и нашелъ, что оно приноситъ убытка 3.000 съ чъмъ-то рублей. Она не помнила именно сколько, но, кажется, нъмецъ высчиталъ до четверти копейки.

Пом'вщикъ при упоминаніи о выгодахъ хозяйства Свіяжскаго улыбнулся, очевидно, зная, какой могь быть барышь у сосъда

и предводителя.

— Можеть быть, невыгодно, — отвъчаль Свіяжскій. — Это только доказываеть, или что я плохой хозяинь, или что я затра-

чиваю капиталь на увеличение ренты.

— Ахъ, рента! — съ ужасомъ воскликнулъ Левинъ. — Можетъ быть, есть рента въ Евренъ, гдъ земля стала лучше отъ положеннаго на нее труда, но у насъ вся земля становится хуже отъ положеннаго труда, то-есть что ее выпашутъ, — стало быть, нътъ ренты.

- Какъ нътъ ренты? Это законъ.

— То мы внѣ закона: рента ничего для насъ не объяснить, а, напротивъ, запутаетъ. Нѣтъ, вы скажите, какъ ученіе о рентѣ можеть быть...

— Хотите простоквани? Маша, пришли намъ сюда простокваши или малины, — обратился онъ къ женф — Нынче замъ-

чательно поздно малина держится.

И въ самомъ пріятномъ расположеніи духа Свіяжскій воталь и отошель, видимо, предполагая, что разговоръ окончень на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Левину казалось, что онъ только начинается.

Лишившись собесёдника, Левинъ продолжалъ разговоръ съ номёщикомъ, стараясь доказать ему, что все затрудненіе происходить отъ того, что мы не хотимъ знать свойствъ и привычекъ нашего рабочаго; но помёщикъ былъ, какъ и всё люди, самобытно и уединенно думающіе, тугъ къ пониманію чужой мысли и особенно пристрастенъ къ своей. Онъ настаивалъ на томъ, что русскій мужикъ есть свинья и любитъ свинство, и, чтобы вывести его изъ свинства, нужна власть, а ея нётъ, нужна палка, а мы стали такъ либеральны, что замёнили тысячелётнюю налку вдругъ какими-то адвокатами и заключеніями, при

которыхъ негодныхъ вонючихъ мужиковъ кормять хорошимъ

супомъ и высчитывають имъ кубические футы воздуха.

— Отчего вы думаете, — говорилъ Левинъ, стараясь вернуться къ вопросу, — что недьзя найти такого отношенія къ рабочей силъ, при когорой работа была бы производительна?

— Никогда этого съ русскимъ народомъ не будетъ! Власти

нъть, - отвъчаль помещикъ.

— Какъ же новыя условія могуть быть найдены? — сказаль Свіяжскій, повъв простоквани, закуривь папиросу и опять подойдя къ спорящимъ. — Всв возможныя отношенія къ рабочей силь опредълены и изучены, — сказаль онъ. — Остатокъ варварства — первобытная община съ круговой порукой сама собой распадается, кръпостное право уничтожилось, остается только свободный трудъ, и формы его опредълены и готовы и надо брать ихъ. Батракъ, поденный, фермеръ — и изъ этого вы не выйдете.

— Но Европа недовольна этими формами.

- Недовольна и ищеть новыхь. И найдеть, в роятно.

— Я про то только и говорю, — отвъчалъ Левинъ. — Почему же намъ не искать съ своей стороны?

- Потому что это все равно, что придумывать вновь пріемы

для постройки желъзныхъ дорогъ. Они готовы, придуманы.

— Но если они намъ не приходятся, если они глупы?— сказалъ Левинъ.

И опять онъ замътиль выражение испуга въ глазахъ Свіяжскаго.

— Да, это: мы шапками закидаемъ, мы нашли то, чего ищеть Европа! Все это я знаю, но, извините меня, вы знаете ли все, что сдълано въ Европъ по вопросу объ устройствъ рабочихъ?

- Нъть, плохо.

— Этоть вопрось занимаеть теперь лучшіе умы въ Европъ. Шульце-Деличевское направленіе... Потомъ вся эта громадная литература рабочаго вопроса, самаго либеральнаго, Лассалевскаго направленія... Мильгаузенское устройство — это уже факть, вы върно знаете.

— Я имъю понятіе, но очень смутное.

— Нътъ, вы только говорите, вы върно знаете все это не хуже меня. Я, разумъется, не соціальный профессоръ, но меня это интересовало, и, право, если васъ интересуеть, вы займитесь.

— Но къ чему же они пришли?

- Виновать...

Помъщики встали, и Свіяжскій, опять остановивъ Левина въ его непріятной привычкъ заглядывать въ то, что сзади пріемныхъ комнать его ума, пошель провожать своихъ гостей.

# XXVIII)

Левпну невыносимо скучно было въ этотъ вечеръ съ дамами: его, какъ инкогла прежде, волновала мысль о томъ, что то недовольство хозяйствомъ, которое онъ теперь испытывалъ, есть не исключительное его положение, а общее условие, въ которомъ находится дъло въ Россіи, что устройство какого-нибудь такого отношенія рабочихъ, гав бы они работали, какъ у мужика на половинъ дороги, есть не мечта, а задача, которую необходимо ръшить. Й ему казалось, что запачу эту можно ръшить и полжно попытаться это слудать.

Простившись съ дамами и объщавъ пробыть завтра еще пълый лень, съ темъ чтобы вмёсте бхать верхомъ осматривать интересный проваль въ казенномъ лъсу. Левинъ передъ сномъ защель въ кабинеть хозяина, чтобы взять книги о рабочемь вопросъ, которыя Свіяжскій предложиль ему. Кабинеть Свіяжскаго была огромная компата, обставленная шкапами съ книгами и съ лвумя столами - олнимъ массивнымъ письменнымъ. стоявшимъ посрединъ компаты, и другимъ круглымъ, уложеннымь звёзлою вокругь дамны послёдними нумерами газеть и журналовь на разныхъ языкахъ. У письменнаго стола была стойка съ обозначенными золотыми ярлыками ящиками различнаго рола пълъ.

Свіяжскій досталь книги и сёль вь качающееся кресло.

 Что это вы смотрите? — сказалъ онъ Левину, который. остановившись у круглаго стола, переглядываль журналы. -Ахъ. да, туть очень интересная статья. — сказаль Свіяжскій про журналь, который Левинь держаль вь рукахь. — Оказывается. прибавиль онь съ веселымь оживлениемь. - что главнымь виновникомъ разлъла Польши былъ совсъмъ не Фридрихь. Окавывается...

И онг со свойственною ему ясностью разсказаль вкратив эти новыя, очень важныя и интересныя открытія. Несмотря на то. что Левина занимала теперь больше всего мысль о хозяйствъ. онъ, слушая хозянна, спрашиваль себя: «Что тамь вь немь сидить? И почему, почему ему интересень раздъль Польши? Когда Свіяжскій кончиль, Левинь невольно спросиль:-- Ну, такь что же? — Но ничего не было. Выло только интересно то, что «оказывалось». Но Свіяжскій не объясниль и не нашель нужнымъ объяснить, почему это было ему интересно.

— Да, но меня очень заинтересоваль сердитый помъщикъ, вздохнувъ сказалъ Левинъ. - Онъ уменъ и много правды го-

ворилъ.

- Ахъ, подите! Закоренълый тайцый кръпостникъ, какъ они всв! - сказаль Свіяжскій.
  - Коихъ вы предводитель...

- Да, только я ихъ предводительствую въ другую сторо-

пу, — смъясь сказаль Свіяжскій.

 Меня очень занимаеть вотъ что, — сказаль Левинъ. — Онъ правъ, что дъло наше, то-есть раціональнаго хозяйства, не идеть, что идеть только хозяйство ростовщическое, какъ у этого тихонькаго, или самое простое... Кто въ этомъ виновать?

- Разумъется, мы сами. Да и потомъ неправда, что оно не

идеть. У Васильчикова идеть.

— Заволъ...

— Но я все-таки не знаю, что васъ удивляеть. Народъ стоить на такой низкой степени и матеріальнаго и нравственнаго развитія, что, очевидно, онъ долженъ противодъйствовать всему, что ему нужно. Въ Европъ раціональное хозяйство идеть потому, что народь образовань; стало быть, у нась надо образовать народъ, - воть и все.

— Но какъ же образовать народь? — Чтобы образовать народь, нужны три вещи: школы, школы

— Но вы сами сказали, что народъ стоить на низкой степени матеріальнаго развитія: чёмь же туть помогуть школы?

- Знаете, вы напоминаете мнв анекдоть о совътахъ больному: «вы бы попробовали слабительное. Давали: хуже. Попробуйте піявки. Пробовали: хуже. Ну, такъ ужъ только молитеся Богу. Пробовали: хуже». Такъ и мы съ вами. Я говорю подитическая экономія, вы говорите — хуже. Я говорю соціализмъ хуже. Образованіе — хуже.

— Да чъмъ же помогуть школы? - Дадуть ему другія потребности.

— Воть этого я никогда не понималь, — съ горячностью возразиль Левинь. — Какимъ образомъ школы помогуть народу улучшить свое матеріальное состояніе? Вы говорите: школы, образование дадуть ему новыя потребности. Тъмъ хуже, потому что онъ не въ силахъ будетъ удовлетворить имъ. А какимъ образомъ знанія сложенія и вычитанія и катихизиса помогуть ему улучшить свое матеріальное состояніе, я никогда не могь понять. Я третьяго дня вечеромъ встрътилъ бабу съ груднымъ ребенкомъ и спросиль ее, куда она идетъ. Она говоритъ: «къ бабкъ ходила, на мальчика крикса напала, такъ носила лъчить». Я спросиль: «какъ бабка лъчить криксу?» - «Ребеночка къ курамъ на нашестъ сажаетъ и приговариваетъ что-то».

- Ну воть, вы сами говорите! Чтобы она не носила лѣчигь криксу на нашесть, для этого нужно... весело улыбаясь, сказаль Свіяжскій.
- Ахъ, нъть! съ досадой сказалъ Левинъ, это лечение для меня только подобіе лъченія народа школами. Народь бъдень и необразовань это мы видимь такъ же върно, какъ баба видить криксу, потому что ребенокъ кричить. Но почему отъ этой бъды бъдности и необразованія помогуть школы, такъ же непонятно, какъ непонятно, почему отъ криксы помогуть куры на нашесть. Надо помочь тому, отъ чего онъ бъденъ.

— Ну, въ этомъ вы, по крайней мъръ, сходитесь со Спепсеромъ, котораго вы такъ не любите; онъ говоритъ тоже, что образование можетъ быть слъдствиемъ большого благосостояния и удобства жизни, частыхъ омовений, какъ онъ говоритъ, но пе

умънія читать и считать...

— Ну воть, я очень радъ или, напротивъ, очень не радъ, что сошелся со Спенсеромъ; только это я давно знаю. Школы не помогуть, а поможеть такое экономическое устройство, при которомъ народъ будеть богаче, будеть больше досуга, — и тогда будуть и школы.

- Однако во всей Европъ теперь школы обязательны.

— A какъ же вы сами согласны въ этомъ со Спенсеромъ? спросилъ Левинъ.

Но въ глазахъ Свіяжскаго мелькнуло выраженіе испуга, и

онъ улыбаясь сказаль:

— Нътъ, эта крикса превосходна! Неужели вы сами слышали? Левинъ видълъ, что такъ и не найдетъ онъ связи жизни этого человъка съ его мыслями. Очевидио, ему совершенно было все равно, къ чему приведеть его разсужденіе; ему нуженъ былт только процессъ разсужденія. И ему непріятно было, когда процессъ разсужденія заводилъ его въ тупой переулокъ. Этого только онъ не любилъ и избъгалъ, переводя разговоръ на что-нибуди пріятно-веселое.

Всё впечатлёнія этого дня, начиная съ впечатлёнія мужика на половинё дороги, которое служило какъ бы основнымь базисомь всёхъ нынёшнихъ впечатлёній и мыслей, сильно взволновали Левина. Этоть милый Свіяжскій, держащій при себё мысли только для общественнаго употребленія и, очевидно, имёющій другія какія-то, тайныя для Левина, основы жизни, — вмёстё съ тёмъ онъ, съ толпой, имя которой легіонъ, руководящій общественнымъ мнёніемъ посредствомъ чуждыхъ ему мыслей; этоть озлобленный помёщикъ, совершенно правый въ своихъ разсужденіяхъ, вымученныхъ жизнью, по неправый своимъ озло

бленіемь къ пълому классу и самому лучшему классу Россін; собственное пеловольство своею дъятельностью и смутная належда найти поправку всему этому, - все это сливалось въ чувство внутренней тревоги и ожиданія близкаго разръщенія.

Оставшись въ отведенной ему комнать, лежа на пружинномъ тюфякъ, подкидывавшемъ неожидално при каждомъ движеніи его руки и ноги, Левинъ долго не спалъ. Ни одинъ разговоръ со Свіяжскимъ, хотя и много умнаго было сказано имъ, не интересораль Левина: по доводы пом'вщика требовали обсужденія. Левинъ невольно вспоминалъ всё его слова и поправлялъ въ сво-

емъ воображения то, что онъ отвъчалъ ему.

«Да, я должень быль сказать ему: вы говорите, что хозяйство наше не идеть потому, что мужикъ ненавидить всв усовершенствованія и что ихъ надо вводить властью; но, если бы хозяйство совстви не шло безь этихъ усовершенствованій, вы бы были правы; но оно идеть только тамь, гдв рабочій двйствуеть сообразно со своими привычками, какъ у старика на половинъ дороги. Ваше и наше общее недовольство хозяйствомъ доказываеть, что виноваты мы, а не рабочіе. Мы давно уже ломимъ по-своему, по-европейски, не спрашиваясь о свойствахъ рабочей силы. Попробуемъ признать рабочую силу не идеальпою рабочею силой, а русскими мужикоми съ его инстинктами и будемъ устранвать сообразно съ этимъ хозяйство. Представьте себъ, долженъ бы я былъ сказать ему, что у васъ хозяйство ведется, какъ у старика, что вы нашли средство заинтересовать рабочихъ въ успъхъ работы и нашли ту же середину въ усоверменствованіяхъ, которую они признають, и вы, не истощая почвы, получите вдвое, втрое противъ прежняго. Раздълите пополамь, отдайте половину рабочей силь; та разность, которая вамъ останется, будеть больше, и рабочей силъ достанется больше. А чтобы сдёлать это, надо спустить уровень хозяйства и заинтересовать рабочихъ въ успехе хозяйства. Какъ это сделать, это вопрось подробностей; но несометню, что это возможно».

Мысль эта привела Левина въ сильное волнение. Онъ не спалъ половину ночи, обдумывая подробности для приведенія мысли въ исполнение. Онъ не сбирался убзжать на другой день, но теперь рёшиль, что убдеть рано утромь домой. Кромъ того. эта своячиница съ выръзомъ въ платъъ производила въ немъ тувство, подобное стыду и раскаянію въ совершонномъ дурномъ поступкъ. Главное же - ему нужно было ъхать, не откладывая: надо успъть предложить мужикамъ новый проекть, прежде чъмъ посъяно озимое, съ тъмъ чтобы съять его уже на новыхъ осно-

ваніяхъ. Онъ ръшиль перевернуть все прежнее хозяйство.

#### XXIX.

Исполнение плана Левина представляло много трудностей; по онъ бился, сколько было силъ, и достигъ хотя и не того, чего онъ желалъ, но того, что онъ могъ, не обманывая себя, върить, что дъло это стоитъ работы. Одна изъ главныхъ трудностей была та, что хозяйство уже шло, что нельзя было остановить все и начать все сначала, а надо было на ходу перелаживать машину.

Когда онъ, въ тотъ же вечеръ, какъ прівхаль домой, сообщиль приказчику свои планы, приказчикь съ видимымъ удовольствіемъ согласился съ тою частью рѣчи, которая показывала, что все дѣлаемое до сихъ поръ было вздоръ и невыгодно. Приказчикъ сказалъ, что онъ давно говорилъ это, но что его не хотъли слушать. Что же касалось до предложенія, сдѣланнаго Левинымъ, — принять участіе, какъ пайщику, вмѣстѣ съ работниками во всемъ хозяйственномъ предпріятіи, — то приказчикъ на это выразилъ только большое уньніе и никакого опредѣленнаго мнѣнія, а тотчасъ заговорилъ о необходимости на завтра свезти остальные снопы ржи и послать двоить, такъ что Левинъ почувствоваль, что теперь не до этого.

Заговаривая съ мужиками о томъ же и дълая имъ предложенія сдачи на новыхъ условіяхъ земель, онъ тоже сталкивался съ тъмъ главнымъ затрудненіемъ, что они были такъ заняты текущею работой дня, что имъ некогда было обдумывать выгоды

и невыгоды предпріятія.

Наивный мужикъ, Иванъ скотникъ, казалось, понялъ вполнъ предложение Левина — принять съ семьей участие въ выгодахъ скотнаго двора — и вполнъ сочувствовалъ этому предприятию. Но когда Левинъ внушалъ ему будущия выгоды, на лицъ Ивана выражались тревога и сожалъние, что онъ не можетъ всего дослушать, и онъ посиъшно находилъ себъ какое-нибудь, не терпящее отлагательства, дъло: или брался за вилы докидывать съно изъ денника, или наливать воду, или подчищать навозъ.

Другая трудность состояла въ непобъдимомъ недовъріи крестьянь къ тому, чтобы цёль поміншка могла состоять въ чемънибудь другомъ, кромів желанія обобрать ихъ сколько можно. Они были твердо увітрены, что настоящая ціль его (что бы оны ни сказаль имъ) будеть всегда въ томъ, чего онъ не скажеть имъ. И сами они, высказываясь, говорили много, но никогда не говорили того, въ чемъ состояла ихъ настоящая ціль. Кромів того (Левинъ чувствовалъ, что желчный поміщикъ быль правъ)

крестьяне первымъ и неизмъпнымъ условіемъ какого бы то ни было соглашенія ставили то, чтобъ они не были принуждаемы къ какимъ бы то ни было новымъ пріемамъ хозяйства и къ употребленію повыхъ орудій. Они соглашались, что плугъ пашетъ лучше, что скоропашка работаетъ успѣпиѣе, по они находили тысячи причинъ, почему нельзя было имъ употреблять ни то, ин другое, и, хотя онъ и убѣжденъ былъ, что надо спустить уровень хозяйства, ему жалко было отказаться отъ усовершенствованій, выгода которыхъ была такъ очевидна. Но, несмотря на всѣ эти трудпости, онъ добился своего, и къ осени дѣло пошло, или, по крайней мѣрѣ, ему такъ казалось.

Сначала Левинъ думалъ сдать все хозяйство, какъ оно было, мужикамъ, работникамъ и приказчику на новыхъ товарищескихъ условіяхъ; но очень скоро убѣдился, что это невозможно, и рѣшился подраздѣлить хозяйство. Скотный дворъ, садъ, огородъ, покосы, поля, раздѣленные на нѣсколько отдѣловъ, должны были составить отдѣльныя статьи. Напвный Иванъ скотникъ, лучше всѣхъ, казалось Левину, понявшій дѣло, подобравъ себѣ артель, преимущественно изъ своей семьи, сталъ участникомъ скотнаго двора. Дальнее поле, лежавшее восемь лѣтъ въ залежахъ подъ пусками, было взято съ помощью умнаго плотника, Өедора Рѣзунова, шестью семьями мужиковъ на новыхъ общественныхъ основаніяхъ, и мужикъ Шураевъ снялъ на тѣхъ же условіяхъ всѣ огороды. Остальное еще было по-старому, по эти три статьи были началомъ новаго устройства и вполнѣ занимали Левина.

Правда, что на скотномъ дворѣ дѣло шло до сихъ поръ не лучше, чѣмъ прежде, и Иванъ сильно противодѣйствовалъ теплому помѣщенію коровъ и сливочному маслу, утверждая, что коровѣ на холоду потребуется меньше корма и что сметанное масло спорѣе, и требовалъ жалованья, какъ и въ старину, и нисколько не интересовался тѣмъ, что деньги, получаемыя имъ,

были не жалованье, а выдача впередъ доли барыша.

Правда, что компанія Федора Рѣзунова не передвонла подъ посѣвъ плугами, какъ было уговорено, оправдываясь тѣмъ, что время коротко. Правда, мужики этой компаніи, хотя и условинись вести это дѣло на новыхъ основаніяхъ, называли эту землю пе общею, а испольною, и не разъ и мужики этой артели, и самъ Рѣзуновъ говорили Левину: «получили бы денежки за землю и вамъ покойнѣе, и намъ бы развяза». Кромѣ того, мужики эти все откладывали подъ разными предлогами условленную съ ними постройку на этой землѣ скотнаго двора и риги и оттянули до зимы.

Правда, Шураевъ снятые имъ огороды хотвлъ было раздать по мелочамъ мужикамъ. Онъ, очевидно, совершенно превратно и, казалось, умышленно-превратно понялъ условія, на которыхъ ему была сдана земля.

Правда, часто разговаривая съ мужиками и разъясняя имъ всё выгоды предпріятія, Левинъ чувствоваль, что мужики слушають при этомь только пёніе его голоса и знають твердо, что, что бы онь ни говориль, они не дадутся ему въ обманъ. Въ особенности чувствоваль онъ это, когда говориль съ самымъ умнымъ изъ мужиковъ, Ръзуновымъ, и замъчаль ту игру въ глазахъ Ръзунова, которая ясно показывала и насмъщку надъ Левинымъ, и твердую увъренность, что если будеть кто обмануть, то ужъ никакъ не онъ, Ръзуновъ.

Но, несмотря на все это, Левинъ думалъ, что дѣло шло и что, строго ведя счеты и настаивая на своемъ, онъ докажеть имъ въ будущемъ выгоды такого устройства, и что тогда дѣло

пойдеть само собой.

Дъла эти, вмъстъ съ остальнымъ хозяйствомъ, оставшимся на его рукахъ, вмъстъ съ работою кабинетной надъ своею книгой, такъ занимали все льто Левина, что онъ почти и не вздилъ на охоту. Онъ узналъ въ концъ августа о томъ, что Облонскіе увхали въ Москву, отъ ихъ человъка, привезшаго назадъ съдло. Онъ чувствоваль, что, не отвътивъ на письмо Дарьи Александровны, своею невѣжливостью, о которой онъ безъ краски стыда не могь вспоминать, онъ сжегь свои корабли и никогда ужь не побдеть кь нимь. Точно такь же онь поступиль и со Свіяжскимь, увхавъ не простившись. Но онъ къ нимъ тоже никогда не повдеть. Теперь это ему было все равно. Дёло новаго устройства своего хозяйства занимало его такъ, какъ еще ничто никогда въ жизни. Онъ перечиталъ книги, данный ему Свіяжскимъ, и, выписавъ то, чего у него не было, перечиталь и политико-экономическія, и соціалистическія книги по этому предмету, но, какъ онъ и ожидаль, ничего не нашель такого, что относилось бы до предпринятаго имь дъла. Въ политико-экономическихъ книгахъ, въ Миллъ, напримъръ, котораго онъ изучалъ перваго, съ большимъ жаромъ, надъясь всякую минуту найти разръщение занимавшихъ его вопросовъ, онъ нашелъ выведенные изъ положения европей. скаго хозяйства законы; но онъ никакъ не видълъ, почему эти законы, неприложимые къ Россіи, должны быть общіе. То же самое онъ видълъ и въ соціалистическихъ книгахъ: или это были прекрасныя, но неприложимыя фантазія, которыми онъ увлекался, еще бывши студентомъ, или поправки, починки того положенія дъла, въ которое поставлена была Европа и съ которымъ землепъльческое дъло въ Россіи не имъло ничего общаго. Политическая экономія говорила, что законы, по которымъ развилось и развивается богатство Европы, суть законы всеобщіе и несомнънные. Соціалистическое ученіе говорило, что развитіе по этимъ законамъ ведетъ къ погибели. И ни то, ни другое не давало не только отвъта, но ни малъйшаго намека на то, что ему, Левину, и всъмъ русскимъ мужикамъ и землевладъльцамъ дълать со своими милліонами рукъ и десятинъ, чтобъ они были наиболъве производительны для общаго благосостоянія.

Ужъ разъ взявшись за это дёло, онъ добросов стно перечитываль все, что относилось къ его предмету, и нам вревался осенью вхать за границу, чтобъ изучить еще это дёло на м вств, съ тымь чтобы съ нимъ уже не случалось бол ве по этому вопросу того, что такъ часто случалось съ нимъ по различнымъ вопросамъ. Только пачнетъ онъ, бывало, понимать мысль собес вдника и излагать свою, какъ вдругъ ему говорятъ: «а Кауфманъ, а Джопсъ, а Дюбуа, а Мичели? Вы не читали ихъ. Прочтите: они

разработали этотъ вопросъ».

Онъ видъль теперь ясно, что Кауфманъ и Мичели ничего не имъють сказать ему. Онъ зналь, чего онъ хотъль. Онъ вилълъ. что Россія имъеть прекрасныя земли, прекрасныхъ рабочихъ и что въ нёкоторыхъ случаяхъ, какъ у мужика на половинъ дороги, рабочіе и земля производять много, въ больщинствъ же случаевъ, когда по-европейски прикладывается капиталъ, производять мало, и что происходить это только оть того, что рабочіе хотять работать и работають хорошо однимъ имъ свойственнымъ образомъ, и что это противодъйствие не случайное, а постоянное, имъющее основанія въ духъ народа. Онъ думаль, что русскій народъ, имфющій призваніе заселять и обрабатывать огромныя незанятыя пространства, сознательно, до тъхъ поръ, пока всё земли не заняты, держался нужныхъ для этого пріемовь и что эти пріемы совсёмь не такь пурны, какь это обыкновенно думають. И опъ хотёль доказать это теоретически, въ книгь, и на практикь, въ своемъ хозяйствъ.

## XXX.

Въ коицѣ септября былъ свезенъ лѣсъ для постройки двора на отданной артели землѣ и было продано масло отъ коровъ и раздъленъ барышъ. Въ хозяйствѣ, на практикѣ, дѣло шло отлично, или, по крайней мѣрѣ, такъ казалось Левину. Для того жс, чтобы теоретически разъяснить все дѣло и окончить сочи-

пеніе, которое, сообразно мечтаніямь Левина, должно было не только произвести перевороть въ политической экономіи, но совершенно уничтожить эту науку и положить начало новой наукъ—объ отношеніяхь народа къ землѣ, нужно было только съѣздить за границу и изучить на мѣстѣ все, что тамъ было сдѣлано въ этомъ направленіи, и найти убѣдительныя доказательства, что все то, что тамъ сдѣлано, — не то, что нужно. Левинъ ждалъ только поставки пшеницы, чтобы получить деньги и ѣхать за границу. Но начались дожди, не дававшіе убрать оставшіеся въ полѣ хлѣба и картофель, и остановили всѣ работы и даже поставку пшеницы. По дорогамъ была непролазная грязь, двѣ мельницы снесло паводкомъ, и погода все становилась хуже и хуже.

30 сентября показалось съ утра солнце, и, надъясь на погоду, Левинъ сталъ ръшительно готовиться къ отъъзду. Онъ велълъ насыпать пшеницу, послалъ къ купцу приказчика, чтобы взять деньги, и самъ поъхалъ по хозяйству, чтобы слълать по-

слъднія распоряженія передъ оть взпомъ.

Передълавъ, однако, всё дъла, мокрый отъ ручьевъ, которые по кожану заливались ему то за шею, то за голенища, но въ самомь бодромь и возбужденномь состоянии иуха. Левинъ возвратился къ вечеру домой. Непогода къ вечеру разошлась еще хуже: крупа такъ больно стегала всю вымокшую, трясушую ушами и головой лошадь, что она шла бокомъ; но Левину подъ башлыкомъ было хорошо и онъ весело поглядывалъ вокругь себя то на мутные ручьи, бъжавшіе по колеямь, то на нависшія на каждомъ оголенномъ сучкъ капли, то на бълизну пятна не растаявшей крупы на доскахъ моста, то на сочный, еще мясистый лесть вяза, который обвадился густымь слоемь вокругь раздътаго дерева. Несмотря на мрачность окружающей природы, онъ чувствовалъ себя особенно возбужденнымъ. Разговоры съ мужиками въ дальней деревнъ показывали, что они начинали привыкать къ своимъ новымъ отношеніямъ. Дворникъ старикъ. къ которому онъ завзжаль обсущиться, очевидно одобряль планъ Левина и самъ предлагалъ вступить въ товарищество по покупкъ скота.

«Надо только упорно идти къ своей цѣли, и я добьюсь своего, — думалъ Левинъ, — а работать и трудиться есть изъ-за чего. Это дѣло не мое личное, а тутъ вопросъ объ общемъ благѣ. Все хозяйство, главное—положение всего народа, совершенно должно измѣниться. Вмѣсто бѣдности — общее богатство, довольство; вмѣсто вражды — согласие и связь интересовъ. Однимъ словомъ, революція безкровная, но величайшая рево-

люція, сначала въ маленькомъ кругу пашего увзда, потомъ губернін, Россін, всего міра. Потому что мысль справедливая не
можеть не быть плодотворна. Да, это цёль, изъ - за которой
стоить работать. И то, что это я, Костя Левинъ, тоть самый,
который прівхаль на баль въ черномь галстукв и которому
отказала Щербацкая и который такъ самъ для себя жалокъ и
ничтоженъ, — это ничего не доказываеть. Я уввренъ, что Франклинъ чувствовалъ себя такъ же ничтожнымъ и такъ же не довърялъ себв, вспоминая себя всего. Это ничего не значить. И
у него была, върно, своя Агаеья Михайловна, которой онъ повърялъ свои тайны».

Въ такихъ мысляхъ Левинъ уже въ темнотъ подъткалъ къ

дому.

Приказчикъ, ѣздившій къ купцу, пріѣхаль и привезъ часть денегъ за пшеницу. Условіе съ дворникомъ было сдѣлано, и по дорогѣ приказчикъ узналъ, что хлѣбъ вездѣ застоялъ въ полѣ, такъ что неубранныя свои 160 копенъ были ничто въ сравне-

ній съ темь, что было у другихъ.

Пообъдавъ, Левинъ сълъ, какъ и обыкновенно, съ книгой на кресло и, читая, продолжалъ думать о своей предстоящей поъздкъ въ связи съ книгой. Нынче ему особенно ясно представлялось все значеніе его дъла и сами собой складывались въ его умъ цълые періоды, выражающіе сущность его мыслей. «Это надо записать, — подумалъ онъ. — Это должно составить краткое введеніе, которое я прежде считалъ ненужнымъ». Онъ всталъ, чтобы идти къ письменному столу, и Ласка, лежавшая у его ногъ, потягиваясь, тоже встала и оглядывалась на него, какъ бы спрашивая, куда идти. Но записать было некогда, потому что пришли начальники къ наряду, и Левинъ вышелъ къ нимъ въ переднюю.

Посл'я наряда, то-есть распоряжений по работамъ завтрашияго дня, и пріема вс'єхъ мужиковъ, пм'євшихъ до него д'єла, Левинъ пошель въ кабинетъ и с'єль за работу. Ласка легла подъ столь; Аганья Михайловна съ чулкомъ ус'єлась на своемъ

мѣстѣ.

Пописавъ нѣсколько времени, Левинъ вдругъ съ необыкновенною живостью вспомнилъ Кити, ея отказъ и послѣднюю встрѣчу. Опъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ.

— Да нечего скучать, — сказала ему Агаоья Михайловна. — Ну, что вы сидите дома? Бхали бы на теплыя воды, благо со-

бранись

— Я и то йду посийзавтра, Агаевя Михайловпа. Надо діло кончить.

— Ну, какое ваше дъло! Мало вы развъ и такъ мужиковъ наградили! И то говорять: вашъ баринъ отъ царя за то милость получить. И чудно: что вамъ о мужикахъ заботиться?

— Я не о нихъ забочусь, я для себя дёлаю.

Агаеья Михайловна знала всё подробности хозяйственныхъ плановъ Левина. Левинъ часто со всёми тонкостями излагалъ ей свои мысли и нерёдко спорилъ съ нею и не соглашался съ ея объясненіями. Но теперь она совсёмъ иначе попяла то, что онъ сказалъ ей.

- О своей душъ, извъстное дъло, пуще всего думать надо, сказала она со вздохомъ. Вонъ Пареенъ Денисычъ даромъ что неграмотный былъ, а такъ померъ, что дай Богъ всякому, сказала она про недавно умершаго двороваго. Причастили, особоровали.
- Я не про то говорю, сказаль онь. Я говорю, что я для своей выгоды дёлаю. Мнё выгоднёе, если мужики лучше работають.
- Да ужъ вы какъ ни дёлайте, онъ коли лёнтяй, такъ все будеть черезъ пень колоду валить. Если совёсть есть, будеть работать; а нёть, ничего не слёлаешь.

— Ну, да въдь вы сами говорите, Иванъ лучше сталъ за ско-

тиной ходить?

— Я одно говорю, — отвътила Агаеья Михайловна, очевидно не случайно, но со строгою послъдовательностью мысли: — же-

ниться вамь надо, воть что!

Упоминаніе Агавыи Михайловны о томъ самомъ, о чемъ онъ только что думаль, огорчило и оскорбило его. Левинъ нахмурился и, не отвъчая ей, сълъ опять за свою работу, повторивъ себъ все то, что онъ думалъ о значеніи этой работы. Изръдка только онъ прислупивался въ тишинъ къ звуку спиць Агавы Михайловны и, вспоминая то, о чемъ онъ не хотълъ вспоминать, опять морщился.

Въ девять часовъ послышался колокольчикъ и глухое коле-

баніе кузова по грязи.

— Ну воть къ вамъ и гости прівхали, нескучно будеть, — сказала Агаеья Михайловна, вставая и направляясь къ двери. Но Левинъ перегналь ее. Работа его не шла теперь, и онъ быль радъ какому бы то ни было гостю.

### XXXI.

Собжавь до половины лъстницы, Левинъ услыхаль въ передней внакомый ему звукъ покашливанья; но онъ слышаль его

неясно изъ-за звука своихъ шаговъ и надъялся, что онъ ошибся; потомъ онъ увидалъ и всю длинную, костлявую, знакомую фигуру, и казалось, уже нельзя было обманываться, но все еще надъялся, что онъ ошибается и что этотъ длинный человъкъ, снимавшій шубу и откашливавшійся, быль не брать Николай.

Левинъ любилъ своего брата, по быть съ нимъ вмѣстѣ всегда было мученіе. Теперь же, когда Левинъ подъ вліяніемь пришедшей ему мысли и напоминанія Агавьи Михайловны былъ въ
неясномъ, запутанномъ состоянін, ему предстоящее свиданіе съ
братомъ показалось особенно тяжелымъ. Вмѣсто гостя веселаго,
здороваго, чужого, который, онъ надѣялся, развлечетъ его въ
его душевной неясности, онъ долженъ былъ видѣться съ братомъ, который понимаетъ его насквозь, который вызоветъ въ
немъ всѣ самыя задушевныя мысли, заставитъ его высказаться
вполнѣ. А этого ему не хотѣлось.

Сердясь на самого себя за это гадкое чувство, Левинъ сбежаль въ переднюю; какъ только онъ вблизи увидалъ брата, это чувство личнаго разочарованія тотчасъ же исчезло и замѣнилось жалостью. Какъ ни страшенъ былъ братъ Николай своею худобой и болѣзненностью прежде, теперь онъ еще похудѣлъ, еще изнемогъ. Это былъ скелетъ, покрытый кожей.

Онъ стоялъ въ передней, дергаясь длинною, худой шеей и срывая съ нея шарфъ, и странно жалостно улыбался. Увидавъ эту улыбку, смиренную и покорную, Левинъ почувствовалъ, что

судороги сжимають ему горло.

— Воть я прівхаль къ тебв, — сказаль Николай глухимь голосомь ни на секунду, не спуская глазь съ лица брата. — Я давно хотвль, да все нездоровилось. Теперь же я очень поправился, — говориль онь, обтирая свою бороду большими худыми ладонями.

— Да, да! — отвѣчалъ Левинъ. И ему стало еще страшнѣе, когда онъ, пѣлуясь, почувствовалъ губами сухость тѣла брата

и увидавъ вблизи его большіе, странно свътящіеся глаза.

За несколько недёль предъ этимъ Константинъ Левинъ инсалъ брату, что, по продаже той маленькой части, которая оставалась у нихъ недёленною въ доме, братъ имелъ получить теперь

свою долю, около 2.000 рублей.

Николай сказаль, что онъ прівхаль теперь получить эти деньги и главное побывать въ своемъ гніздів, дотронуться до земли, чтобы набраться, какъ богатыри, силы для предстоящей дівятельности. Несмотря на увеличившуюся сутуловатость, несмотря на поразительную съ его ростомъ худобу, движенія его,

какъ и обыкновенно, были быстры и порывисты. Левинъ провель его въ кабинетъ.

Брать переодълся особенно старательно, чего прежде не бывало, причесаль свои ръдкіе, прямые волосы и улыбаясь во-

шелъ наверхъ.

Онъ быль въ самомъ ласковомъ и веселомъ духѣ, какимъ въ дѣтствѣ его часто помнилъ Левинъ. Онъ упомянулъ даже и о Сергѣѣ Ивановичѣ безъ злобы. Увидавъ Агаоью Михайловну, онъ пошутилъ съ ней и разспрашивалъ про старыхъ слугъ. Извѣстіе о смерти Пароена Денисыча непріятно подѣйствовало на него. На лицѣ его выразился испугъ; но онъ тотчасъ же оправился.

— Въдь онъ ужъ старъ былъ, — сказалъ онъ и перемънилъ разговоръ. — Да, вотъ поживу у тебя мъсяцъ-два, а потомъ въ Москву. Ты знаешь, мнъ Мягковъ объщалъ мъсто, и я поступаю на службу. Теперь я устрою свою жизнъ совсъмъ иначе, — продолжалъ онъ. — Ты знаешь, я удалилъ эту женщину.

— Марью Николаевну? какъ, за что же?

— Ахъ, она гадкая женщина! Кучу непріятностей мнѣ сдѣлала. — Но онъ не разсказалъ, какія были эти непріятности. Онъ не могь сказать, что онъ прогналъ Марью Николаевну за то, что чай быль слабъ, главное же за то, что она ухаживала за нимъ, какъ за больнымъ. — Потомъ вообще теперь я хочу совсѣмъ перемѣнить жизнь. Я, разумѣется, какъ и всѣ, дѣлалъ глупости, но состояніе — послѣднее дѣло, я его не жалѣю. Было бы здоровье, а здоровье, слава Богу, поправилось.

Девинъ слушалъ и придумывалъ, но не могъ придумать, что сказать. Вёроятно, Николай почувствовалъ то же; онъ сталъ разспрашивать брата о дёлахъ его; и Левинъ былъ радъ говорить о себе, потому что онъ могъ говорить не притворяясь.

Онъ разсказалъ брату свои планы и дъйствія.

Брать слушаль, но, очевидно, не интересовался этимъ.

Эти два человъка были такъ родны и близки другъ другу, что малъйшее движение, тонъ голоса говорилъ для обоихъ боль-

ше, чъмъ все, что можно сказать словами

Теперь у нихъ обоихъ была одна мысль: болѣзнь и близость смерти Николая, подавлявшая все остальное. Но ни тоть, ни другой не смѣли говорить о ней, и потому все, что бы они ни говорили, не выразивъ того, что одно занимало ихъ, все было ложь. Никогда Левинъ пе былъ такъ радъ тому, что кончился вечеръ и надо было идти спать. Никогда ни съ какимъ постороннимъ, ни на какомъ офиціальномъ визитъ онъ не былъ такъ пенатураленъ и фальшивъ, какъ онъ былъ ныиче. И сознаніе

этой ненатуральности и раскаяніе въ ней дёлали его еще боліве ненатуральнымь. Ему хотівлось плакать надъ своимъ умирающимъ любимымъ братомъ, а опъ долженъ былъ слушать и поддерживать разговоръ о томъ, какъ онъ будеть жить.

Такъ какъ въ домъ было сыро и одна только комната тоилена, то Левипъ уложилъ брата спать въ своей же спальнъ

за перегородкой.

Братъ легъ и спалъ или не спалъ, но, какъ больной, ворочался, кашлялъ, и когда не могъ откашляться, что - то ворчалъ. Иногда, когда опъ тяжело вздыхалъ, онъ говорилъ: «Ахъ, Боже мой!» Иногда, когда мокрота душила его, онъ съ досадой выговаривалъ: «А, чортъ!» Левинъ долго не спалъ, слушая его. Мысли его были самыя разнообразныя, но конецъ всъхъ

мыслей быль одинь - смерть.

Смерть, неизбъжный конець всего, въ первый разъ съ неотразимой силою представилась ему. И смерть эта, которал была туть, въ этомъ любимомъ братъ, спросонокъ стонущемъ и безразлично по привычкъ призывающемъ то Бога, то чорта, была совсъмъ не такъ далека, какъ ему прежде казалось. Она была и въ немъ самомъ — онъ это чувствовалъ. Не нынче — такъ завтра, не завтра — такъ черезъ тридцать лътъ, развъ не все равно! А что такое была эта неизбъжная смерть, онъ не только не зналъ, не только никогда и не думалъ объ этомъ, но не умълъ и не смълъ думать объ этомъ.

«Я работаю, я хочу сдёлать что-то, а я забыль, что все

кончится, что — смерть».

Онъ сидълъ на кровати въ темнотъ, скорчившись и обиявъ свои колъни, и, сдерживая дыханіе отъ напряженія мысли, думаль. Но чъмь болье онъ напрягаль мысль, тъмь только яснье ему становилось, что это несомнънно такъ, что дъйствительно онъ забыль, просмотръль въ жизни одно маленькое обстоятельство, — то, что придетъ смерть и все кончится, что ничего и не стопло начинать и что помочь этому никакъ нельзя. Да, это ужасно, но это такъ.

«Да вёдь я живъ еще. Теперь-то что же дёлать, что дёлать?» говорилъ онъ съ отчаяніемъ. Онъ зажегъ свёчу и осторожно всталь и пошелъ къ зеркалу и сталъ смотрёть свое лицо и волосы. Да, въ вискахъ были сёдые волосы. Онъ открылъ ротъ. Зубы задніе начинали портиться. Онъ обнажилъ свои мускулистыя руки. Да, силы много. Но и у Николеньки, который тамъ дышитъ остатками легкихъ, было тоже здоровое тёло. И вдругъ ему еспомнилось, какъ они дётьми вмёстё ложились снать и ждали только того, чтобы Өелоръ Богданычъ

вышель за дверь, чтобы кидать другь въ друга подушками и хохотать, хохотать неудержимо, такъ, что даже страхъ предъ Өедоромъ Богданычемъ не могъ остановить это черезъ край бившее и пънящееся сознание счастья жизни. «А теперь эта скривившаяся пустая грудь... и я, не знающій, зачъмъ и что со мной будетъ...»

- К-ха! К-ха! А, чорть! Что возиться, что ты не спить? -

окликнуль его голось брата.

- Такъ, я не знаю, безсонница.

- А я хорошо спаль, у меня теперь ужъ нъть пота. По-

смотри, пощупай рубашку. Нъть пота?

Левинъ нощупалъ, ушелъ за перегородку, потушилъ свѣчу, но долго еще не спалъ. Только что ему немного уяснился вопросъ о томъ, какъ жить, какъ представился новый неразрѣшимый вопросъ — смерть.

«Ну, онъ умираеть, ну, онъ умреть къ веснъ, ну, какъ помочь ему? Что я могу сказать ему? Что я знаю про это? Я и за-

быль, что это есть».

### XXXII.

Левинъ уже давно сдѣлалъ замѣчаніе, что когда съ людьми бываетъ неловко отъ ихъ излишней уступчивости, покорности, то очень скоро сдѣлается невыносимо отъ ихъ излишней требовательности и придирчивости. Онъ чувствовалъ, что это случится и съ братомъ. И дѣйствительно, кротости брата Николая хватило не надолго. Онъ съ другого же утра сталъ раздражителенъ и старательно придирался къ брату, затрогивая его за самыя больныя мѣста.

Левинъ чувствовалъ себя виноватымъ и немогъ поправить этого. Онъ чувствовалъ, что если бъ они оба не притворялисъ, а говорили то, что называется говорить по душтв, т.-е. только то, что они точно думаютъ и чувствуютъ, то они только бы смотръли въ глаза другъ другу, и Константинъ только бы говорилъ: «ты умрешь, ты умрешь!» а Николай только бы отвъчалъ: «знаю, что умру; но боюсь, боюсь, боюсь!» И больше бы ничего они не говорили, если бы говорили только по душтв. Но этакъ нельзя было житъ, и потому Константинъ пытался дълатъ то, что онъ всю жизнь пытался и не умълъ дълать, и то, что, по его наблюденю, многіе такъ хорошо умъли дълать и безъ чего нельзя житъ: онъ пытался говорить не то, что думалъ, и постоянно

чувствоваль, что это выходило фальшиво, что брать его ловить на этомъ и раздражается этимъ.

<sup>9</sup> На третій день Николай вызваль брата высказать опять ему свой планъ и сталь не телько осуждать его, но сталь умышленно смёшивать его съ коммунизмомъ.

— Ты только взяль чужую мысль, но изуродоваль ее и хо-

чешь прилагать къ неприложимому.

- Да я тебъ говорю, что это не имъетъ ничего общаго. Они отвергаютъ справедливость собственности, капитала, паслъдственности, а я не отрицаю этого главнаго стимула (Левину было противно самому, что онъ употреблялъ такія слова, но съ тъхъ поръ, какъ увлекся своею работой, онъ невольно сталъ чаще и чаще употреблять нерусскія слова), хочу только регулировать трудъ.
- То-то и есть, ты взяль чужую мысль, отръзаль оть нея все, что составляеть ея силу, и хочешь увърить, что это что-то новое, сказаль Николай, сердито дергаясь въ своемъ галс-

тукъ.

— Да моя мысль не имъеть ничего общаго...

— Тамъ, — злобно блестя глазами и иронически улыбаясь, говориль Николай Левинъ, — тамъ, по крайней мъръ, есть прелесть, какъ бы сказать, геометрическая — ясности, несомнънности. Можеть быть, это утопія. Но допустимь, что можно єдълать изъ всего прошедшаго tabula rasa: нътъ собственности, нътъ семьи, то и трудъ устрояется. Но ў тебя ничего нтъ...

— Зачъмъ ты смъшиваешь? я никогда не былъ коммуни-

стомъ.

— А я быль, и нахожу, что это преждевременно, но разумно и имъеть будущность, какъ христіанство въ первые въка.

— Я только полагаю, что рабочую силу надо разсматривать съ естествоиспытательской точки зрвнія, то-есть изучить ее,

признать ея свойства и.т.

— Да это совершенно напрасно. Эта сила сама находить, по степени своего развитія, изв'єстный образь д'єнтельности. Везд'є были рабы, потомъ metayers; п у насъ есть испольная работа, есть аренда, есть батрацкая работа, — чего жъ ты ищешь?

Левинъ вдругъ разгорячился при этихъ словахъ, потому что въ глубинъ души онъ боялся, что это было правда, — правда то, что онъ хотълъ балансировать между коммунизмомъ и опредъленными формами, и что это едва ли было возможно.

— Я ищу средства работать производительно и для себя, и

для рабочаго. Я хочу устроить... — отвъчаль онь горячо.

— Ничего ты не хочешь устроить; просто, какъ ты всю жизнь жилъ, тебъ хочется оригинальничать, гоказать, что ты не просто эксплуатируешь мужиковъ, а съ идеей.

— Ну, такъ ты думаешь, и оставь! — отвъчалъ Левинъ,

чувствуя, что мускуль левой щеки его неудержимо прыгаеть.

— Ты не имълъ и не имъешь убъжденій, а тебъ только бы утъшать свое самолюбіе.

- Ну и прекрасно, и оставь меня!

— И оставлю! И давно пора, и убирайся къ чорту! и очень

жалью, что прівхаль.

Какъ ни старался потомъ Левинъ успокоить брата, Николай ничего не хотълъ слышать, говорилъ, что гораздо лучше разъъхаться, и Константинъ видълъ, что просто брату невыносима стала жизнь.

Николай уже совсёмъ собрался уёзжать, когда Константинъ опять пришель къ нему и ненатурально просиль извинить, если тёмъ-нибудь оскорбиль его.

— А, великодушіе! — сказаль Николай и улыбнулся. — Если теб'ь хочется быть правымь, то могу доставить теб'ь это удовольствіе. Ты правь; но я все-таки у'вду!

Предъ самымъ только отъёздомъ Николай поцёловался съ нимъ и сказалъ, вдругъ странно серьезно взглянувъ на брата:

— Все-таки не поминай меня лихомъ, Костя!—и голосъ его

прогнуль.

Это были единственныя слова, которыя были сказаны искренно. Левинъ ионялъ, что подъ этими словами подразумъвалось: «ты видишь и знаешь, что я плохъ, и, можетъ быть, мы больше не увидимся». Левинъ понялъ это, и слезы брызнули у него изъ главъ. Онъ еще разъ попъловалъ брата, но ничего не могъ и не умълъ сказать ему.

На третій день посл'є отъёзда брата и Левинь уёхаль за границу. Встр'єтившись на жел'єзной дорог'є съ Щербацкимь, двоюроднымь братомъ Кити, Левинь очень удивиль его своею

мрачностью.

Что съ тобой? — спросиль его Щербацкій.
Да ничего, такъ, веселаго на свъть мало.

— Какъ мало? вотъ повдемъ со мной въ Парижъ вмъсто какого-то Мюлуза. Посмотрите, какъ весело.

— Нътъ, ужъ я кончилъ. Мнъ умирать пора.

— Воть таки штука! — смёнсь сказаль Щербацкій — Я только приготовился начинать.

- Да и я такъ думалъ недавно, но теперь я знаю, что скоро умру. Левинъ говорилъ то, что онъ истинно думалъ въ это послѣднее время. Онъ во всемъ видѣлъ только смерть или приближеніе къ пей. Но затѣянное имъ дѣло тѣмъ болѣе занимало его. Надо же было какъ-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть. Темнота покрывала для него все; но именно вслѣдствіе этой темноты онъ чувствовалъ, что единственною руководительною питью въ этой темнотѣ было его дѣло, и онъ изъ послѣдълкъ силъ ухватился и держался за него.

## ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ.

T.

Каренини, мужъ и жена, продолжали жить въ одномъ домъ, встръчались каждый день, но были совершенно чужды другъ другу. Алексъй Александровичь за правило поставилъ каждый день видъть жену, для того чтобы прислуга не имъла права дълать предположенія, но избъгалъ объдовъ дома. Вронскій никогда не бываль въ домъ Алексъя Александровича, но Анна видала его внъ дома, и мужъ зналъ это.

Положеніе было мучительное для всёхъ троихъ, и ни одинъ изъ нихъ не въ силахъ былъ бы прожить и одного дня въ этомъ ноложеніи, если бы не ожидалъ, что оно измѣнится и что это только временное, горестное затрудненіе, которое пройдетъ. Алексѣй Александровичъ ждалъ, что страсть эта пройдетъ, какъ и все проходитъ, что всѣ про это забудутъ и имя его останется неопозореннымъ. Анна, отъ которой зависѣло это положеніе и для которой оно было мучительнѣе всѣхъ, переносила его, потому что она не только ждала, но твердо была увѣрена, что все это очень скоро развяжется и уяснится. Она рѣшительно не знала, что развяжеть это положеніе, но твердо была увѣрена, что это что-то придетъ теперь очень скоро. Вронскій, невольно подчиняясь ей, тоже ожидалъ чего-то независимаго отъ него, долженствовавшаго разъяснить всѣ затрудненія.

Въ серединъ зимы Вронскій провель очень скучную недълю. Онъ быль приставленъ къ прівхавшему въ Петербургь иностранному принцу и долженъ быль показывать ему достопримъчательности Петербурга. Вронскій самъ быль представителенъ; кромъ того, обладалъ искусствомъ держать себя достойно-почтительно и имълъ привычку въ обращеніи съ такими лицами; потому онъ и былъ приставленъ къ принцу. Но обязанность его показалась ему очень тяжела. Принцъ желалъ ничего не упустить такого, про что дома у него спросять: видълъ

ли онъ это въ Россіи; да и самъ желалъ воспользоваться, сколько возможно, русскими удовольствіями. Вронскій обязань быль руководить его въ томъ и въ другомъ. По утрамъ они твадили осматривать достопримъчательности; по вечерамъ участвовали въ національных удовольствіяхь. Принць пользовался необыкновеннымъ, даже между принцами, здоровьемъ; и гимнастикой, и хорошимъ уходомъ за своимъ тёломъ онъ довелъ себя до такой силы, что, несмотря на излишества, которымъ онь предавался въ удовольствіяхъ, онь быль свёжь какъ больтой зеленый глянцевитый голландскій огурець. Принць много путешествоваль и находиль, что одна изъ главныхъ выгодъ теперешней легкости путей сообщеній состоить въ доступности національных удовольствій. Онъ быль въ Испаніи и тамъ давалъ серенады и сблизился съ испанкою, игравшею на мандолинъ. Въ Швейцаріи убилъ гемза. Въ Англіи скакалъ въ красномъ фракъ черезъ заборы и на пари убилъ 200 фазановъ. Въ Турцій быль въ гарем'в, въ Индій вздиль на слон'в и теперь въ Россіи желаль вкусить всёхъ спеціально русскихъ удовольствій.

Вронскому, бывшему при немъ какъ бы главнымъ церемоніймейстеромъ, большого труда стоило распредёлять всё предлагаемыя принцу различными лицами русскія удовольствія. Выли и рысаки, и блины, и медв'єжьи охоты, и тройки, и цыгане, и кутежи съ русскимъ битьемъ посуды. И принцъ съ чрезвычайною легкостью усвоилъ себ'є русскій духъ, билъ подносы съ посудой, сажаль на кол'єни цыганку и, казалось, спрашивалъ, что же еще, или только въ этомъ и состоитъ русскій духъ?

Вь сущности изъ всёхъ русскихъ удовольствій болёе всего нравились принцу французскія актрисы, балетная танцовщица и шампанское съ бълою печатью. Вронскій имъль привычку къ принцамъ; но - оттого ли, что онъ самъ въ последнее время переменнися, или отъ слишкомъ большой близости съ этимъ нринцемъ — эта недъля показалась ему страшно тяжела. Онъ всю эту недълю, не переставая, испытываль чувство, подобное чувству человіка, который быль бы приставлень кь опасному сумасшедшему, боялся бы сумасшедшаго и вмъстъ, по близости къ нему, боялся бы и за свой умъ. Вронскій постоянно чувствоваль необходимость ни на секунду не ослаблять тона строгой офиціальной почтительности, чтобы не быть оскорбленнымь. Манера обращенія принца съ тъми самыми лицами, которыя, къ удивленію Вронскаго, изъ кожи вонъ лізли, чтобы доставлять ему русскія удовольствія, была презрительна. Его сужденія о русскихъ женщинахъ, которыхъ онъ желалъ изучать, не разъ

заставляли Вропскаго краснёть оть негодованія. Главная же причина, почему принць быль особенно тяжель Вронскому, была та, что онь невольно видёль въ немь себя самого. И то, что онь видёль въ этомъ зеркалё, пе льстило его самолюбію. Это быль очень глупый и очень самоув ренный, и очень здоровый, и очень чистоплотный челов вкь, и больше ничего. Онь быль джентльменъ — это была правда, и Вронскій не могь отрицать этого. Онь быль ровень и неискателень съ высшими, быль свободень и прость въ обращеніи съ равными и быль презрительно добродушенъ съ низшими. Вронскій самъ быль таковымь и считаль это большимъ достоинствомъ; но въ отношеніи принца онь быль низшій, и это презрительно-добродушное отношеніе къ нему возмущало его.

«Глупая говядина! неужели я такой?» думаль онь.

Какъ бы то ни было, когда онъ простился съ нимъ на седьмой день, передъ отъйздомъ его въ Москву, и получилъ благодарность, онъ былъ счастливъ, что избавился отъ этого неловкаго положенія и непріятнаго зеркала. Онъ простился съ нимъ на станціи, возвращаясь съ медвъжьей охоты, гдѣ всю ночь у нихъ было представленіе русскаго молодечества.

## II.

Вернувшись домой, Вронскій нашель у себя записку отъ Анны. Она писала: «Я больна и несчастлива. Я не могу вывзжать, но и не могу долже не видать вась. Прікзжайте вечеромь. Въ семь часовъ Алексйй Александровичь йдеть на совить и пробудеть до десяти». Подумавь съ минуту о странности того, что она зоветь его прямо къ себъ, несмотря на требованіе мужа

не принимать его, онъ рѣшилъ, что поъдетъ.

Вронскій быль въ эту зиму произведень въ полковники, вышель изъ полка и жиль одинъ. Позавтракавъ, онъ тотчасъ же леть на диванъ, и въ пять минутъ воспоминанія безобразныхъ сценъ, видѣнныхъ имъ въ послѣдніе дни, перепутались и связались съ представленіемъ объ Аннѣ и мужикѣ - обкладчикѣ, который игралъ важную роль на медвѣжьей охотѣ, и Вронскій заснулъ. Онъ проснулся въ темнотѣ, дрожа отъ страха, и поспѣшно зажегъ свѣчу. «Что такое? что? Что такое страшное я видѣлъ во снѣ? Да, да. Мужикъ обкладчикъ, кажется, маленькій, грязный, съ взъерошенною бородой, что-то дѣлалъ нагнувшись и вдругъ заговорилъ по-французски какія-то странныя слова. Да, больше ничего не было во спѣ, — сказалъ онъ себѣ. — Но отчего же это было такъ ужасно?» Онъ живо вспомниль опять мужика и тъ непонятныя французскія слова, которыя пронзносиль этоть мужикъ, и ужасъ пробъжаль холодомь по его спинъ.

«Что за вздоръ!» подумалъ Вронскій и взглянуль на часы.

Было уже пеловина девятаго. Онъ позвонилъ человъка, посившно одблея и вышель на крыльцо, совершенно забывъ про сонъ и мучаясь только тъмъ, что опоздалъ. Подъвзжая къ крыльцу Карениныхъ, онъ взглянулъ на часы и увидалъ, что было безъ десяти минутъ девять. Высокая, узенькая карета, запряженная парой серыхь, стояла у подъезда. Онъ узналь карету Анны. «Она вдеть ко мнв, - подумаль Вронскій, - и лучше бы было. Непріятно мні входить въ этоть домь. Но все равно, я не могу прятаться», сказаль онь себв, и сь теми, усвоенными имъ съ дътства, пріемами человъка, которому нечего стыдиться. Вронскій вышель изъ саней и подошель къ двери. Лверь отворилась, и швейцаръ съ пледомъ на рукъ подозваль карету. Вронскій, не привыкщій замічать подробности, зам'втиль, однако, теперь удивленное выражение, съ которымъ твейцарь взглянуль на него. Въ самыхъ дверяхъ Вронскій почти столкнулся съ Алексвемъ Александровичемъ. Рожокъ газа прямо освъщаль безкровное, осунувшееся лицо подъ черною шляной и бёлый галстукъ, блествешій изъ-за бобра пальто. Неподвижные, тусклые глаза Каренина устремились на лицо Вронскаго. Вронскій поклонился, и Алексей Александровичь, пожевавъ ртомъ, поднялъ руку къ шляцъ и прошелъ. Вронскій видълъ, какъ онъ, не оглядываясь, сълъ въ карету, принялъ въ окно пледъ и бинокль и скрылся. Вронскій вещель въ переднюю. Брови его были нахмурены, и глаза блестъли злымъ и гордымь блескомь.

«Вотъ положеніе! — думаль онь. — Если бы онъ боролся, отстаиваль свою честь, я бы могь действовать, выразить свои чувства; но эта слабость или подлость... Онъ ставить меня въ положеніе обманщика, тогда какъ я не хотёль и не хочу этимь быть».

Со времени своего объясненія съ Анной въ саду Вреде мысли Вронскаго измѣнились. Онъ, невольно покоряясь слабости Анны, которая отдавалась ему вся и ожидала только отъ него рѣшенія своей судвбы, впередъ покоряясь всему, давно пересталь думать, чтобы связь эта могла кончиться, какъ онъ думалъ тогда. Честолюбивые планы его опять отстунили на задній планъ, и онъ, чувствуя, что вышелъ изъ того круга дѣятельности, въ которомъ все было опредѣлено, отдавался весь своему чув-

ству, и чувство это все сильнёе и сильнёе привязывало его къ ней.

Еще въ передней онъ услыхалъ ея удаляющіеся **шаги.** Онъ понялъ, что она ждала его, прислушивалась и теперь вернулась

въ гостиную.

— Нѣтъ! — вскрикнула она, увидавъ его, и при первомъ звукѣ ея голоса слезы вступили ей въ глаза, — нѣтъ, если это такъ будетъ продолжаться, то это случится еще гораздо, гораздо прежде!

— Что, мой другь?

— Что? Я жду, мучаюсь, часъ, два... Нътъ, я не буду!.. Я не могу ссориться съ тобой. Върно, ты не могъ. Нътъ, не буду!

Она положила об'є руки на его плечи и долго смотр'єла на него глубокимь, восторженнымь и вм'єсть испытующимь взглядомь. Она изучала его лицо за то время, которое она не видала его. Она, какъ и при всякомъ свиданіи, сводила въ одно свое воображаемое представленіе о немъ (несравненно лучшее, невозможное въ д'єйствительности) съ нимъ, какимъ онъ былъ.

## III.

- Ты встрътилъ его? спросила она, когда они съли у стола подъ лампой. Вотъ тебъ наказаніе за то, что опоздалъ.
  - Да, но какъ же? Онъ долженъ быль быть въ совътъ?

— Онъ былъ и вернулся, и опять повхалъ куда-то. Но это ничего. Не говори про это. Гдв ты былъ? Все съ принцемъ?

Она знала всё подробности его жизни. Онъ хотёль сказать, что не спаль всю ночь и заснуль, но, глядя на ея взволнованное и счастливое лицо, ему совёстно стало. И онъ сказаль, что сму надо было ёхать дать отчеть объ отъёздё принца.

— Но теперь кончилось? Онъ ужхаль?

- Слава Богу, кончилось. Ты не повършиь, какъ мнъ невыносимо было это.
- Отчего жъ? Въдь это всегдашняя жизнь васъ, всъхъ молодыхъ мужчинъ,—сказала она, насупивъ брови, и, взявшись за вязанье, которое лежало на столъ, стала, не глядя на Вронскаго, выпрастывать изъ него крючокъ.
- Я уже давно оставиль эту жизнь,—сказаль онь, удивляясь перемёнё выраженія ея лица и стараясь проникцуть его значеніе.—И признаюсь,—сказаль онь, улыбкой выставляя свои илотные бёлые зубы,—я въ эту недёлю какъ въ зеркало смотрёлся, глядя на эту жизнь, и миё непріятно было.

Она держала въ рукахъ вначиве, но не внала, а смотръла на него страннымъ, блестящимъ и недружелюбнымъ взглядомъ.

- Нынче утромъ Лиза завзжала ко мнв, —онв еще не боятся вздить ко мнв, несмотря на графиню Лидію Ивановну, вставила она,—и разсказывала про вашь авинскій вечеръ. Какая гадость!
  - Я только хотыль сказать, что...

Она перебила его:

— Это Thérèse была, которую ты зналь прежде?

- Я хотыль сказать...

— Какъ вы гадки, мужчины! Какъ вы не можете себъ представить, что женщина этого не можеть забыть, —говорила она горячась все болье и болье и этимъ открывая ему причину своего раздраженія. —Особенно женщина, которая не можеть знать твоей жизни. Что я знаю? что я знала? —говорила она, —то, что ты скажешь мнъ. А почемъ я знаю, правду ли ты говориль мнъ?..

— Анна! ты оскорбляешь меня. Развъ ты не въришь миъ? Развъ я не сказалъ тебъ, что у меня нъть мысли, которую я

бы не открыль тебъ?

— Да, да,—сказала она, видимо стараясь отогнать ревнивыя мысли.—Но если бы ты зналь, какъ мив тяжело!.. Я върю,

вёрю тебё... Такъ что ты говориль?

Но онъ не могь сразу вспомнить того, что онъ хотель скавать. Эти припадки ревности, въ последнее время все чаще и чаще находившіе на нее, ужасали его и, какъ онъ ни старался скрывать это, охлаждали его къ ней, несмотря на то, что онъ зналь, что причина ревности была любовь къ нему. Сколько разъ онъ говорилъ себъ, что ея любовь была счастіе; и воть она любила его, какъ можеть любить женщина, для которой любовь перевъсила всв блага въ жизни, и онъ былъ гораздо дальше отъ счастія, чемь когда онь поехаль за ней изъ Москвы. Тогда онъ считалъ себя несчастливымъ, но счастіе было впереди, теперь же онъ чувствоваль, что лучшее счастие было уже назади. Она была совствить не та, какою онъ видълъ ее первое время. И нравственно, и физически она изменилась къ худшему. Она вся расширъла, и въ лицъ ея, въ то время какъ она говорила объ актрист, было влое, искажавшее его выраженіе. Онъ смотрёль на нее, какъ смотрить человёкъ на сорванный имъ и завядшій претокъ, въ которомъ онъ съ трудомь узнаеть красоту, за которую онъ сорваль и погубиль его. И, несмотря на то, онъ чувствоваль, что тогда, когда любовь его была сильнее, онъ могь, если бы сильно захотель этого, вырвать эту любовь изъ своего сердца; но теперь, когда, какъ въ эту минуту, ему казалось, что онъ не чувствовалъ любей къ ней, онъ зналъ, что связь его съ ней не можетъ быть разорвана.

— Ну, ну, такъ что ты хотъль сказать мнѣ про принца? Я прогнала, прогнала бъса,—прибавила она. Бъсомъ называлась между ними ревность.—Да, такъ что ты началъ говорить о

принцъ? Почему тебъ такъ тяжело было?

— Ахъ! невыносимо!—сказалъ онъ, стараясь уловить нить потерянной мысли.—Онъ не вынгрываеть отъ близкаго знакомства. Если опредълить его, то это—прекрасно выкормленное животное, какія на выставкахъ получають первыя медали, и больше ничего,—говорилъ онъ съ досадою, заинтересовавшею ее.

— Нъть, какъ же?—возразила она.—Все-таки онъ многое

видълъ, образованъ?

— Это совсѣмъ другое образованіе—ихъ образованіе. Онъ, видно, и образованъ только для того, чтобы имѣть право презирать образованіе, какъ они все презирають, кромѣ животныхъ удовольствій.

— Да вёдь вы всё любите эти животныя удовольствія,—сказала она, и опять онъ зам'єтилъ мрачный взглядъ, который из-

бъгалъ его.

- Что это ты такъ защищаешь его? сказалъ онъ улыбаясь.
- Я не защищаю, мит совершенно все равно; но я думаю, что если бы ты самъ не любилъ этихъ удовольствій, то ты могъ бы отказаться. А тебт доставляеть удовольствіе смотрть на Терезу въ костюмт Евы...

- Опять, опять дьяволь!-взявь руку, которую она поло-

жила на столъ, и цёлуя ее, сказалъ Вронскій.

— Да, но я не могу! Ты не знаешь, какъ я измучилась, ожидая тебя! Я думаю, что я не ревнива. Я не ревнива; я върю тебъ, когда ты туть, со мной; но когда ты гдъ-то одинъ ведешь свою непонятную мнъ жизнь...

Она отклонилась оть него, выпростала, наконець, крючокъ изъ вязанья, и быстро съ помощью указательнаго пальца отали накидываться одна за другой петли бълой, блестъвшей подъсвътомъ лампы шерсти, и быстро нервически стала поворачиваться тонкая кисть въ шитомъ рукавчикъ.

— Ну какъ же? гдв ты встретиль Алексвя Александрови-

ча?-вдругъ ненатурально зазвенълъ ея голосъ.

Мы столкнулись въ дверяхъ.
И онъ такъ поклонился тебъ?

Она вытянула лицо и, полузакрывъ глаза, быстро измѣнила выраженіе лица, сложила руки, и Вронскій въ ея красивомь лицъ вдругь увидаль то самое выраженіе лица, съ которымъ поклонился ему Алексъй Александровичь. Онъ улыбнулся, а она весело засмѣллась тѣмъ милымъ груднымъ смѣхомъ, который быль одною изъ главныхъ ея прелестей.

- Я ръшительно не понимаю его, сказалъ Вронскій. Если бы послъ твоего объясненія на дачь онъ разорваль съ тобой, если бы онъ вызвалъ меня на дуэль, но этого я не понимаю; какъ онъ можетъ переносить такое положеніе? Онъ страдаеть, это вилно.
- Онъ?—съ усмѣшкой сказала она.—Онъ совершенно доволень.
- За что мы всё мучаемся, когда все могло бы быть такъ хорошо.
- Только не онъ. Развѣ я не знаю его, эту ложь, которою онъ весь пропитанъ?.. Развѣ можно, чувствуя что-нибудь, жить, какъ онъ живетъ со мной? Онъ ничего не понимаетъ, не чувствуетъ. Развѣ можетъ человѣкъ, который что-нибудь чувствуетъ, жить со своею преступною женой въ одномъ домѣ? Развѣ можно говорить съ ней? Говорить ей ты?

И опять она невольно представила его: «Ты, ma chère, ты,

Анна!»

- Это не мужчина, не человъкъ, это кукла. Никто не знаетъ, но я знаю. О! если бы я была на его мъстъ, я бы давно убила, я бы разорвала на куски эту жену, такую, какъ я, а не говорила бы: ты, та снете, Анна. Это не человъкъ, это—министерская машина. Онъ не понимаетъ, что я твоя жена, что онъ чужой, что онъ лишній... Не будемъ, не будемъ говорить!..
- Ты неправа и неправа, мой другь!—сказаль Вронскій, стараясь успоконть ее.—Но все равно, не будемь о немь говорить. Разскажи мив, что ты двлала? Что сь тобой? Что такое эта болвзнь и что сказаль докторь?

Она смотръла на него съ насмъшливою радостью. Видимо, она нашла еще смъшныя и уродливыя стороны въ мужъ и ждала

времени, чтобъ ихъ высказать.

Но онъ продолжалъ:

- Я догадываюсь, что это не бользнь, а твое положение.

Когда это будеть?

Насмъщливый блескъ потухъ въ ея глазахъ, но другая улыбка—знанія чего-то неизвъстнаго ему и тихой грусти—замънила ея прежнее выраженіе. Скоро, скоро. Ты говориль, что наше положение мучительно, что надо развязать его. Если бы ты зналь, какъ мив оно тяжело, что бы я дала за то, чтобы свободно и смёло любить тебя! Я бы не мучилась и тебя не мучила бы своею ревностью... И это будеть скоро, но не такъ, какъ мы думаемъ.

И при мысли о томъ, какъ это будеть, она такъ показалась жалка сама себъ, что слезы выступили ей на глаза и она не могла продолжать. Она положила блестящую подъ лампой коль-

цами и бълизной руку на его рукавъ.

— Это не будеть такъ, какъ мы думаемъ. Я не хотвла тебъ говорить этого, но ты заставилъ меня. Скоро, скоро все развяжется, и мы всъ, всъ успоконмся и не будемъ больше мучиться.

- Я не понимаю, - сказаль онь, понимая ее.

— Ты спрашиваль—когда? Скоро. И я не переживу этого. Не перебивай!—И она заторопилась говорить.—Я знаю это и знаю върно. Я умру, и очень рада, что умру и избавлю себя и вась.

Слезы потекли у нея изъ глазъ; онъ нагнулся къ ея рукъ и сталъ цъловать, стараясь скрыть свое волненіе, которое, онъ зналъ, не имъло никакого основанія, но котораго онъ не могь преодольть.

— Воть такъ, воть это лучше,—говорила она, пожимая сильнымъ движеніемъ его руку.—Воть одно, одно, что намъ осталось.

Онъ опомнился и поднялъ голову.

- Что за вздоръ! Что за безсмысленный вздоръ ты говоришь!
- Нѣтъ, это правда.Что, что правда?

— Что я умру. Я видъла сонъ.

- Сонъ?-повторилъ Вронскій и мгновенно вспомнилъ своего

мужика во сев.

- Да, сопъ, сказала она. Давно ужъ я видъла этотъ сонъ. Я видъла, что я вбъжала въ свою спальню, что мив нужно тамъ взять что-то, узнать что-то: ты знаешь, какъ это бываетъ во снъ, говорила она, съ ужасомъ широко открывая глаза, и въ спальнъ въ углу стоить что-то...
  - Ахъ, какой вздоръ! Какъ можно в рить...

Но она не позволила себя перебить. То, что она товорила было слишкомъ важно для нея.

— И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужикь съ ввъерошенною бородой, маленькій и страшный. Я хотёла бёжать, но онъ нагнулся надъ мёшкомь и руками что-то копошится тамъ...

Она представила, какъ онъ копошился въ мёшкъ. Ужасъ быть на ея лицъ. И Вронскій, вспоминая свой сонъ, чувство-

валь такой же ужась, наполнявшій его душу.

— Онъ коношится и приговариваеть по-французски скороскоро и, знаешь, грасируеть: Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir... И я отъ страха захотъла проснуться, проснулась... но я проспулась во снъ. И стала спрашивать себя, что это значить? И Корней мнъ говорить: «родами, родами умрете, родами, матушка»... И я проснулась...

— Какой вздоръ, какой вздоръ!—говорилъ Вронскій, но онъ самъ чувствовалъ, что не было никакой убъдительности въ его

голосѣ.

— Но не будемъ говорить. Позвони я велю подать чаю. Да

подожди, теперь недолго, я...

Но вдругь она остановилась. Выражение ея лица мгновенно измёнилось. Ужась и волнение вдругь замёнились выражениемътихаго, серьезнаго и блажениаго внимания. Онъ не могь понять вначения этой перемёны. Она слышада въ себе движение новой жизни.

#### IV.

Алексъй Александровичь послъ встръчи у себя на крыльцъ съ Вронскимъ поёхалъ, какъ и намеренъ былъ, въ птальянскую оперу. Онъ отсидъль тамъ два акта и вилълъ всъхъ, кого ему нужно было. Вернувшись домой, онъ внимательно осмотрълъ вѣшалку и, замѣтивъ, что военнаго пальто, не было, по обыкновенію прошель къ себъ. Но, противно обыкновенію, онъ не легь снать и проходиль взадь и впередь по своему кабинету до трехъ часовъ ночи. Чувство гнтва на жену, не хоттвиную соблюдать приличій и исполнять единственное поставленное ей условіе: не принимать у себя своего любовника, не давало ему покоя. Она не исполнила его требованія, и онъ долженъ наказать ее и привести въ исполнение свою угрозу: требовать развода и отнять сына. Онъ зналъ всё трудности, связанныя съ этимъ дёломъ, но онъ сказалъ, что сдёлаеть это, и теперь онъ долженъ исполнить угрозу. Графиня Лидія Ивановна намекала ему, что это быль лучшій выходь изь его положенія, и вь посивднее время практика разводовъ довела это дъло до такого усовершенствованія, что Алексьй Александровичь видьль возможность преодольть формальныя трудности. Кромъ того, бъда одна не ходить, и дёла объ устройствё инородцевь и объ орошенін полей Зарайской губернін навлекли на Алексъя Алексапдровича такія непріятности по службъ, что онъ все это послъд-

нее время находился въ крайнемъ раздраженіи.

Онъ не спаль всю ночь, и гитвь его, увеличиваясь въ какойто огромной прогрессіи, дошель къ утру до крайнихъ предъловъ. Онъ поситино одблся и, какъ бы неся полную чащу гитва и боясь расплескать ее, боясь витеть съ гитвомъ утратить энергію, нужную ему для объясненій съ женой, вошель къ ней, какъ только узналь, что она встала.

Анна, думавшая, что она такъ хорошо знаетъ своего мужа, была поражена его видомъ, когда онъ вошелъ къ ней. Лобъ его былъ нахмуренъ, и глаза мрачно смотръли впередъ себя, избъгая ея взгляда; ротъ былъ твердо и презрительно сжатъ. Въ походкъ, въ движеніяхъ, въ звукъ голоса его были ръшительность и твердость, какихъ жена никогда не видала въ немъ. Онъ вошелъ въ комнату и, не поздоровавшись съ нею, прямо направился къ ея письменному столу и, взявъ ключи, отворилъ ящикъ.

— Что вамь нужно?-вскрикнула она.

— Письма вашего любовника, -сказаль онъ.

- Ихъ здёсь нёть,—сказала она, затворяя ящикъ; но по этому движенію онъ поняль, что угадаль вёрно, и, грубо оттолкнувь ея руку, быстро схватиль портфель, въ которомъ онъ зналь, она клала самыя нужныя бумаги. Она хотёла вырвать портфель, но онъ оттолкнуль ее.
- Сядьте! мнъ нужно говорить съ вами, —сказалъ онъ, положивъ портфель подъ мышку и такъ напряженно прижавъ его локтемъ, что плечо его поднялось.

Она съ удивленіемъ и робостью молча глядела на него.

- Я сказаль вамь, что не позволю вамь принимать вашего любовника у себя.
  - Мив нужно было видъть его, чтобъ...

Она остановилась, не находя никакой выдумки.

- Не вхожу въ подробности о томъ, для чего женщинъ нужно видъть любовника.
- Я хотьла, я только...—вспыхнувъ сказала она. Эта его грубость раздражила ее и придала ей смълости.—Неужели вы не чувствуете, какъ вамъ легко оскорблять меня?—сказала она.
- Оскорблять можно честнаго человака и честную женщину, но сказать вору, что онь ворь, есть только la constatationt d'un fait.
  - Этой новой черты жестокости я не знала еще въ васъ.

— Вы называете жестокостью то, что мужъ предоставляеть женъ свободу, давая ей честный кровъ имени только подъ условіемъ соблюденія приличій. Это жестокость?

— Это хуже жестокости, это подлость, если уже вы хотите знать!—со взрывомъ злобы вскрикнула Анна и, вставъ, хотъла

уйти.

— Нёть! — заиричаль онь своимь пискливымь голосомь, который поднялся теперь еще нотой выше обыкновеннаго, и, схвативь своими большими нальцами ее за руку такъ сильно, что красные слъды остались на ней оть браслета, который онъ прижаль, насильно посадиль ее на мъсто. — Подлость? Если вы хотите употребить это слово, то подлость — это бросить мужа, сына для любовника и ъсть хлъбъ мужа.

Она нагнула голову. Она не только не сказала того, что она говорила вчера любовнику, что она ея мужъ, а мужъ лишній; она и не подумала этого. Она чувствовала всю справедливость

его словъ и только сказала тихо:

— Вы не можете описать мое положение хуже того, какъ я

сама его понимаю: но зачёмь вы говорите все это?

— Зачёмь я говорю это? зачёмь?—продолжаль онь такь же гнёвно. — Чтобы вы знали, что, такь какь вы не исполнили моей воли относительно соблюденія приличій, я приму мёры, чтобы положеніе это кончилось.

— Скоро, скоро оно кончится и такъ, — проговорила она, и опять слезы при мысли о близкой, теперь желаемой смерти вы-

ступили ей на глаза.

— Оно кончится скорее, чёмь вы придумали со своимь любовникомы! Вамъ нужно удовлетворение животной страсти...

- Алексвії Александровичь! я не говорю, что это не вели-

кодушно, но это непорядочно-бить лежачаго.

— Да, вы только себя помните! Но страданія челов'вка, который быль вашимь мужемь, вамь не интересны. Вамь все равно, что вся жизнь его рушилась, что онь пеле... педе...

пелестрадалъ...

Алексвй Александровичь говориль такъ скоро, что онъ запутался и никакъ не могь выговорить этого слова. Онъ выговориль его подъ конець пелестрадаля. Ей стало смёшно и тотчасъ стыдно за то, что ей могло быть что-нибудь смёшно въ такую минуту. И въ первый разъ она на мгновеніе почувствовала за него, перенеслась въ него и ей жалко стало его. Но что жъ она могла сказать или сдёлать? Она опустила голову и молчала. Онъ тоже помолчаль нёсколько времени и заговориль потомь уже менёе пискливымь, холоднымь голосомь, подчеркивая произвольно избранныя, не имъющія никакой особенной важности слова.

- Я пришель вамь сказать...-сказаль онъ.

Она взглянула на него. «Нёть, это мнё показалось,—подумала она, вспоминая выражение его лица, когда онь запутался на словё пелестрадаль,— нёть, развё можеть человёкь съ этими мутными глазами, съ этимь самодовольнымь спокойствиемъчувствовать что-нибудь».

— Я не могу ничего измѣнить, прошентала она.

- Я пришель вамь сказать, что я завтра увзжаю въ Москву и не вернусь боле въ этоть домъ, и вы будете иметь известіе о моемъ решеніи черезъ адвоката, которому я поручу дело развода. Сынъ же мой перевдеть къ сестре,—сказаль Алексей Александровичь, съ усиліемъ вспоминая то, что хотель сказать о сыне.
- Вамъ нуженъ Сережа, чтобы сдълать мнѣ больно,—проговорила опа, исподлобья глядя на него.—Вы не любите его... Оставьте Сережу!
- Да, я потеряль даже любовь къ сыну, потому что съ намъ связано мое отвращение къ вамъ. Но я все-таки возьму его. Прощайте!

И онъ хотълъ уйти, но теперь она задержала его.

— Алексъй Александровичь, оставьте Сережу!—прошептала она еще разъ. — Я болъе ничего не имъю сказать. Оставьте Сережу до моихъ... Я скоро рожу, оставьте его!

Алексъй Александровичь вспыхнуль и, вырвавъ у нея руку,

вышель молча изъ комнаты.

#### $\nabla$

Пріемная комната знаменнтаго петербургскаго адвоката была полна, когда Алексвій Александровнчь вошель въ нее. Три дамы: старушка, молодая и купчиха, три господина: одинь — банкиръ-нъмець съ перстнемъ на пальць, другой—купецъ съ бородой и третій—сердитый чиновникъ въ вицмундиръ съ крестомъ на шеъ, очевидно давно уже ждали. Два помощника писали на столахъ, скрипя перьями. Письменныя принадлежности, до которыхъ Алексъй Александровнчъ былъ охотникъ, были пеобыкновенно хороши. Алексъй Александровичъ не могъ не замътить этого. Одинъ изъ помощниковъ не вставая, прищурившись, сердито обратился къ Алексъю Александровичу:

— Что вамъ угодно?

— Я нивю дело до адвоката.

— Адвокать занять,—строго отвъчаль помощникь, указывая перомб на дожидавшихся, й продолжаль писать.

— Не можеть ли онъ найти время?—сказаль Алексый Але-

ксандровичь.

- У него нътъ свободнаго времени, онъ всегда занятъ. Извольте подождать.
- Такъ не потрудитесь ли подать мою карточку, —достойно сказалъ Алексъй Александровичь, видя необходимость открыть свое инкогнито.

Помощникъ взялъ карточку и, очевидно, не одобряя ея со-

держанія, прошель въ дверь.

Алексъй Александровичь сочувствоваль гласному суду въ принципъ, но нъкоторымь подробностямь его примъненія у насъ онъ не вполнъ сочувствоваль, по извъстнымь ему высшимь служебнымь отношеніямь, и осуждаль ихъ, насколько онъ могь осуждать что-либо высочайше утвержденное. Вся жизнь его протекла въ административной дъятельности и потому, когда онъ не сочувствоваль чему-либо, то несочувствіе его было смягчено признаніемь необходимости ошибокъ и возможности исправленія въ каждомь дълъ. Въ новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ онъ не одобряль тъхъ условій, въ которыя была поставлена адвокатура. Но онъ до сихъ поръ не имъть дъла до адвокатуры и потому не одобряль ея только теоретически; теперь же неодобреніе его еще усилилось тъмъ непріятнымъ впечатлъніемъ, которое онъ получиль въ пріємной адвоката.

— Сейчась выйдуть, — сказаль помощникь, и дъйствительно черезь двъ минуты въ дверяхь показалась длинная фигура стараго правовъда, совъщавшатося съ адвокатомь, и самого адвоката.

Адвокать быль маленькій, коренастый, плішивый человікь съ черно-рыжеватою бородой, світлыми, длинными бровями и нависшимь лбомь. Онь быль нарядень, какь женихь, оть галстука и двойной ціпочки до лаковыхъ ботинокь. Лицо было умное, мужицкое, а нарядь франтовской и дурного вкуса.

— Пожалуйте,—сказаль адвокать, обращаясь къ Алексвю Александровичу. И, мрачно пропустивъ мимо себя Каренина, онъ затвориль дверь.—Не угодно ли?—Онъ указаль на кресло у письменнаго уложеннаго бумагами стола и самъ свлъ на предсъдательское мъсто, потирая маленькія руки съ короткими, обросшими бълыми волосами нальцами и склонивъ на бокъ голову. Но только что онъ успокоился въ своей позъ, какъ надъ столомъ пролетъла моль. Адвокать съ быстротой, которой нельзя было ожидать отъ него, рознялъ руки, поймалъ моль и опять принялъ прежнее положеніе.

— Прежде чъмъ начать говорить о моемъ дълъ, — сказаль Алексъй Александровичь, удивленно прослъдивъ глазами за движеніемъ адвоката, — я долженъ замътить, что дъло, о которомъ я имъю говорить съ вами, должно быть тайной.

Чуть заметная улыбка раздвинула рыжеватые нависшіе усь

адвоката.

— Я бы не быль адвокатомь, если бы не могь сохранять тайны, ввъренныя мнъ. Но если вамь угодно подтверждение...

Алексъй Александровичъ взглянулъ на его лицо и увидалъ, что сърые умные глаза смъются и какъ будто все ужъ знаютъ.

— Вы знаете мою фамилію?—продолжаль Алексей Але-

ксандровичь.

— Знаю васъ и вашу полезную, — опять онъ поймалъ модь, — дъятельность, какъ и всякій русскій, — сказалъ адвокать на клонившись.

Алексъй Александровичь вздохнуль, сбираясь съ духомъ. Но, разъ ръшившись, онъ уже продолжаль своимъ пискливымъ голосомъ, не робъя, не запинаясь и подчеркивая нъкоторыя слова.

— Я имъю несчастіе, — началъ Алексъй Александровичь, — быть обманутымъ мужемъ и желаю законно разорвать сношенія съ женой, то-есть развестись, но притомъ такъ, чтобы сынъ

не оставался съ матерью.

Сърые глаза адвоката старались не смъться, но они прыгали отъ неудержимой радости, и Алексъй Александровичъ видътъ, что тутъ была не одна радость человъка, получающаго выгодный заказъ,—тутъ были торжество и восторгъ, былъ блескъ, похожій на тотъ зловъщій блескъ, который онъ видалъ въ глазахъ жены.

— Вы желаете моего содъйствія для совершенія развода?

— Да, именно, но долженъ предупредить васъ, что я рискую влоупотребить вашимъ вниманіемъ. Я пріёхалъ только предварительно посовътоваться съ вами. Я желаю развода, но для меня важны формы, при которыхъ онъ возможенъ. Очень можетъ быть, что, если формы не совпадутъ съ моими требованіями, я откажусь отъ законнаго исканія.

— О, это всегда такъ, —сказалъ адвокатъ, —и это всегда въ

вашей волъ.

Адвокать опустиль глаза на ноги Алексъ́я Александровича, чувствуя, что онъ видомъ своей неудержимой радости можеть оскорбить кліэнта. Онъ посмотръ́лъ на моль, пролетавшую предъего носомъ, и дернулся рукой, но не поймаль ен изъ уваженія къ положенію Алексъ́я Александровича.

— Хотя въ общихъ чертахъ наши законоположенія объ этомъ предметѣ мнѣ извѣстны, —предолжаль Алексѣй Александровичь, —я бы желаль знать вообще тѣ формы, въ которыхъ на практикѣ совершаются подобнаго рода дѣла.

— Вы желаете, —не поднимая глазь, отвъчаль адвокать, не безь удовольствія входя въ тонь ръчи своего кліэнта, — чтобы я изложиль вамь тъ пути, по которымь возможно исполненіе

вашего желанія.

И на подтвердительное наклоненіе головы Алексъя Александровича онъ продолжаль, изръдка только взглядывая мелькомъ на покраснъвшее иятнами лицо Алексъя Александровича:

- Разводъ по нашимъ законамъ, -- сказалъ онъ съ легкимъ оттенкомъ неодобренія къ нашимъ законамъ, возможень, какъ вамь извъстно, въ слъдующихъ случаяхъ... Подождать! - обратился онь къ высунувшемуся въ дверь помощнику, но все-таки всталь, сказаль несколько словь и сель опять. — Въ слепующихъ случаяхъ: физические недостатки супруговъ, затъмъ безвъстная иятилътняя отлучка, сказаль онь, загнувъ поросшій волосами короткій палець, - зат'ємь прелюбод'єявіе (это слово онъ произнесъ съ видимымъ удовольствіемъ). Подразделенія слудомія (онъ продолжаль загибать свои толстые пальцы. хотя случаи и подразделенія, очевидно, не могли быть классифицированы вмёстё): физическіе недостатки мужа или жены. затьмь прелюбодьяние мужа или жены. Такъ какъ всь пальны вышли, онъ ихъ всё разогнуль и продолжаль:-Это взглядъ теоретическій; но я полагаю, что вы сділали мні честь обратиться ко мн для того, чтобъ узнать практическое приложение. И потому, руководствуясь антецедентами, я должень доложить вамь, что случаи разводовь всё приходять къ слёдующимь: физическихъ недостатковъ нётъ, какъ я могу понимать? и также безвъстнаго отсутствія?...
- Алексъй Александровичъ утвердительно склонилъ голову. Приходятъ къ слъдующимъ: прелюбодъяніе одного изъ супруговъ и уличеніе преступной стороны по взаимному соглашенію, и помимо такого соглашенія уличеніе невольное. Долженъ сказать, что послъдній случай ръдко встръчается въ практикъ,—сказаль адвокать и, мелькомь взглянувъ на Алексъя
  Александровича, замолкъ, какъ продавецъ пистолетовъ, описавшій выгоды того и другого оружія и ожидающій выбора своего
  покупателя. Но Алексъй Александровичъ молчаль, и потому
  адвокатъ продолжаль:—Самое обычное и простое разумное, я
  считаю, есть прелюбодъяніе по взаимному соглашенію. Я бы не
  позволиль себъ такъ выразиться, говоря съ человъкомъ нераз-

витымъ, — сказалъ адвокатъ, — но полагаю, что для васъ это понятно.

Алексъй Александровичь быль, однако, такъ разстроень, что не сразу поняль разумность прелюбодъянія по взаимному соглашенію, и выразиль это недоумъніе въ своемъ взглядъ; но адвокать тотчась же помогь ему:

— Люди не могуть болье жить вмъстъ—воть факть. И если оба въ этомъ согласны, то подробности и формальности становятся безразличны. А съ тъмъ вмъстъ это есть простъйшее и върнъйшее средство.

Алексъй Александровичъ вполнъ понялъ тепер». Но у него были религіозныя требованія, которыя мъшали допущенію этой

мтры.

— Это внё вопроса въ настоящемъ случай, —сказалъ онъ. Тутъ только одинъ случай возможенъ: уличение невольное, подтвержденное письмами, которыя я имёю.

При упоминаній о письмахъ адвокать поджаль губы и произ-

вель тонкій, собользнующій и презрительный звукь.

— Изволите видѣть, —началь онъ. —Дѣла этого рода рѣшамотся, какъ вамъ извѣстно, духовнымъ вѣдомствомъ; отцы же
иротопоны въ дѣлахъ этого рода большіе охотники до мельчайшихъ подробностей, —сказалъ онъ съ улыбкой, показывающей
сочувствіе вкусу протопоповъ. —Письма, безъ сомнѣнія, могутъ
подтвердить отчасти; но улики должны быть добыты прямымъ
путемъ, то-есть свидѣтелями. Вообще же, если вы сдѣлаете мнѣ
честь удостоить меня своимъ довѣріемъ, предоставьте мнѣ же
выборъ тѣхъ мѣръ, которыя должны быть употреблены. Кто
хочетъ результата, тотъ допускаетъ и средства.

— Если такъ...—вдругъ побледневъ, началъ Алексей Александровичь; но въ это время адвокатъ всталъ и опять вышелъ

къ двери къ перебившему его помощнику.

— Скажите ей, что мы не на дешевыхъ товарахъ!—сказалъ

онъ и возвратился къ Алексъю Александровичу.

Возвращаясь къ мѣсту, онъ поймалъ незамѣтно еще одну моль. «Хорошъ будетъ мой репсъ къ лѣту!» подумалъ онъ хмурясь.

— Итакъ, вы изволили говорить...-сказаль онъ.

— Я сообщу вамъ свое ръшеніе письменно,—сказалъ Алексъй Александровичь вставая и взялся за столь. Постоявъ ненемного молча, онъ сказаль:—Изъ словъ вашихъ я могу заключить слъдовательно, что совершеніе развода возможно. Я просилъ бы васъ сообщить мнъ также, какія ващи условія.

 Возможно все, если вы предоставите мит полную свободу дъйствій,—не отвъчая на вопросъ, сказалт адвокатъ.—Когда я могу разсчитывать нолучить оть вась изв'естія?—спросиль адвокать, подвигаясь къ двери и блестя и глазами, и лаковыми сапожками.

— Черезъ недѣлю. Отвѣтъ же вашъ о томъ, принимаете ли вы на себя ходатайство по этому дѣлу и на какихъ условіяхъ, вы будете такъ добры сообщить мнѣ.

- Очень хорошо-съ.

Адвокать почтительно поклонился, выпустиль изъ двери кліэнта и, оставшись одинъ, отдался своему радостному чувству. Ему стало такъ весело, что онъ, противно своимъ правиламъ, сдѣлалъ уступку торговавшейся барынѣ и пересталъ ловитъ моль, окончательно рѣшивъ, что къ будущей зимѣ надо перебить мебель бархатомъ, какъ у Сигонина.

## VI.

Алексъй Александровичь одержаль блестящую побъду въ засъдании комиссии семнадцатаго августа, но послъдствия этой побъды подръзали его. Новая комиссія для изслъдованія во всёхъ отношеніяхъ быта инородцевъ была составлена и отправлена на мъсто съ необычайною, возбуждаемою Алексвемъ Александровичемъ, быстротой и энергіей. Черезъ три мъсяца быль представлень отчеть. Быть инородцевь быль изследовань въ политическомъ, административномъ, экономическомъ, этнографическомъ, матеріальномъ и религіозномъ отношеніяхъ. На всв вопросы были прекрасно изложены ответы, и ответы, не подлежавшие сомнънию, такъ какъ они не были произведениемъ всетда подверженной ошибкамъ человъческой мысли, но всъ были произведеніями служебной дізтельности. Отвіты всі были результатами офиціальныхъ данныхъ, донесеній губернаторовъ и архіереевь, основанныхь на лонесеніяхь утзяныхь начальниковъ и благочинныхъ, основанныхъ съ своей стороны на донесеніяхь волостныхь правленій и приходскихь священниковь, и потому всё эти отвёты были несомнённы. Всё тё вопросы о томъ, напримъръ, почему бываютъ неурожан, почему жители держатся своихъ върованій и т. п., вопросы, которые безъ удобства служебной машины не разръщаются и не могуть быть разр'вшены в'вками, получили ясное, несомн'внное разр'вшеніе. И решение было въ пользу мнения Алексея Александровича. Но Стремовъ, чувствуя себя задътымъ за живое въ послъднемъ засъдания, употребилъ при получении донесений комиссии неожиданную Алексвемъ Александровичемъ тактику. Стремовъ, увлекши за собой нъкоторыхъ другихъ членовъ, вдругъ перс-

шель на сторону Алексъя Александровича и съ жаромъ но только защищалъ приведение въ дъйствие мъръ, предлагаемыхъ Каренинымь, но и предлагаль другія крайнія въ томъ же духь. Мъры эти, усиленныя еще противъ того, что было основною мыслью Алексвя Александровича, были приняты и тогда обнажилась тактика Стремова. Мёры эти, доведенныя до крайности, вдругь оказались такъ глупы, что въ одно и то же время и государственные люди, и общественное мненіе, и умныя дамы, и газеты-все обрушилось на эти меры, выражая свое негодованіе и противъ самыхъ міръ и противъ ихъ признаннаго отца, Алексъя Александровича. Стремовъ же отстранился, дълая видъ, что онъ только слено следоваль плану Каренина и теперь самъ удивленъ и смущенъ тъмъ, что сдълано. Это подръзало Алексвя Александровича. Но, несмотря на падающее здоровье, несмотря на семейныя горести, Алексъй Александровичь не сдавался. Въ комиссіи произошель расколь. Одни члены, со Стремовымъ во главъ, оправдывали свою ошибку тъмъ, что они повърили ревизіонной, руководимой Алексъемъ Александровичемъ комиссіи, представившей донесеніе, и говорили, что донесеніе этой комиссіи есть вздоръ и только исписанная бумага. Алексви Александровичь съ партіей людей, видввшихь опасность такого революціоннаго отношенія къ бумагамъ, продолжалъ поддерживать данныя, выработанныя ревизіонною комиссіей. Вследствіе этого въ высщихъ сферахъ и даже въ обществъ все спуталось, и, несмотря на то, что всёхь это крайне интересовало. никто не могь цонять, действительно ли бедствують и погибають инородцы или процебтають. Положение Алексыя Александровича вследствіе этого и отчасти вследствіе навшаго на него презрѣнія за невѣрность его жены стало весьма шатко. И въ этомъ положении Алексъй Александровичъ принялъ важное ръшеніе. Онъ, къ удивленію комиссій, объявиль, что онъ будетъ просить разрешенія самому жхать на мёсто для изследованія дъла. И испросивъ разръшение, Алексъй Александровичъ отправился въ дальнія губерніи.

Отъёздъ Алексёя Александровича надёлаль много шума, тёмъ болёе что онъ при самомъ отъёздё офиціально возвратиль при бумагѣ прогонныя деньги, выданныя ему на двёна-

дцать лошадей для проъзда до мъста назначенія.

— Я нахожу, что это очень благородно,—говорила про это Бетси съ княгиней Мягкой.—Зачъмъ выдавать на почтовыхъ лошадей, когда всъ знаютъ, что вездъ теперь желъзныя дороги?

Но княгиня Мягкая была несогласна, и мнине княгини Тверской даже раздражило ее.

— Вамъ хорошо говорить, —сказала она, —когда у васъ милліоны я не знаю какіе, а я очень люблю, когда мужъ ѣздитъ ревизовать лѣтомъ. Ему очень здорово и пріятно проѣхаться, а у меня ужъ такъ заведено, что на эти деньги у меня экипажъ и извозчикъ содержится.

Проъздомт въ дальнія губерніи Алексьй Александровичь оста-

новился на три дня въ Москвъ.

На другой день своего прівзда онъ повхаль сь визитомь къ генераль-губернатору. На перекресткі у Газетнаго переулка, гді всегда толпятся экппажи и звозчики, Алексій Александровичь вдругь услыхаль свое имя, выкрикиваемое такимь громкимь и веселымь голосомь, что онъ не могь не оглянуться. На углу тротуара въ короткомь модномь пальто, съ короткою модною шляпой набекрень, сіяя улыбкой білыхь зубовь между красными губами, веселый, молодой, сіяющій, стояль Стецань Аркадьевичь, рішительно и пастоятельно кричавшій и требовавшій остановки. Онь держался одною рукой за окно остановишейся на углу кареты, изъ которой высовывались женская голова въ бархатной шляпі и дві дітскія головки, и улыбался и маниль рукой зятя. Дама улыбалась доброю улыбкой и тоже махала рукой Алексію Александровичу. Это была Долли съ дітьми.

Алексъй Александровичъ никого не хотълъ видъть въ Москвъ, а менъ всего брата своей жены. Опъ приподнялъ шляпу и хотълъ проъхать, но Степанъ Аркадьевичъ велълъ его кучеру

остановиться и подбъжаль къ нему черезъ снъгъ.

— Ну, какъ не гръхъ не прислать сказать! Давно ли? А я вчера былъ у Дюссо и вижу на доскъ: «Каренинъ», а миъ и въ голову не пришло, что это ты!—говорилъ Степанъ Аркадьевичъ, всовываясь съ головой въ окно кареты.—А то я бы зашелъ. Какъ я радъ тебя видътъ!—говорилъ онъ, похлопывая ногу объ ногу, чтобы отряхнуть съ нихъ сиътъ.—Какъ не гръхъ не дать знать!—повторилъ онъ.

— Мнъ некогда было, я очень занять, сухо отвътиль Але-

ксъй Александровичъ.

— Пойдемъ же къ женъ, она такъ хочетъ тебя видъть.

Алексъй Александровичь развернулъ пледъ, подъ которымъ были закутаны его зябкія ноги, и выйдя изъ кареты, пробрался черезъ снъгъ къ Дарьъ Александровнъ.

— Что же это, Алексей Александровичь, за что вы нась

такъ обходите? -- сказала Долли улыбаясь.

— Я очень занять быль. Очень радь вась видёть, сказаль онь тономь, который ясно говориль, что онь огорчень этимь.— Какъ ваше здоровье? — Ну, что моя милая Анна?

Алексъй Александровичь промычалъ что-то и хотъль уйти.

Но Степанъ Аркадьевичь остановиль его.

— А вотъ что мы сдѣлаемъ завтра. Долли, зови его обѣдать! Позовемъ Кознышева и Песцова, чтобъ его угостить московскою интеллигенціей.

— Такъ пожалуйста прівзжайте, —сказала Долли, —мы васъ будемъ ждать въ пять, въ шесть часовъ, если хотите. Ну, что

моя милая Анна? Какъ давно...

— Она здорова,—хмурясь промычалъ Алексъй Александровичь.—Очень радъ!—и онъ направился къ своей каретъ.

— Будете? — прокричала Долли.

Алексъй Александровичъ проговорилъ что-то, чего Долли не могла разслышать въ шумъ двигавшихся экипажей.

— Я завтра завду! — прокричалъ ему Степанъ Аркадье-

вичь.

Алексъй Александровичь съль въ карету и углубился въ нее

такъ, чтобы не видать и не быть видимымъ.

— Чудакъ! — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ жен**ѣ** и, взглянувъ на часы, сдѣлалъ предъ лицомъ движеніе рукой, означающее ласку женѣ и дѣтямъ, и молодецки пошелъ по тротуару.

— Стива! Стива! — закричала Долли покраснъвъ.

Онъ обернулся.

— Мит втдь нужно пальто Гришт купить и Тант. Дай же

миф денегъ.

— Ничего, ты скажи, что я отдамъ!—и онъ скрылся, весело кивнувъ головой пробажавшему знакомому.

# VII.

совъ быль уже у Дюссо, гдв ему нужно было быть у троихъ, какъ на его счастіе, стоявшихъ въ одной гостиниць: у Левина, остановившагося тутъ и недавно прівхавшаго изъ-за границы, у новаго своего начальника, только что поступившаго на это высшее мъсто и ревизовавшаго Москву, и у зятя Каренина,

чтобы его непременно привезти обедать.

Степанъ Аркадьевичь любиль пообъдать, но еще болъе любиль дать объдь, небольшой, но утонченый и по ъдъ, и питью, и по выбору гостей. Программа нынъщняго объда ему очень понравилась: будуть окуни живые, спаржа и la ріèсе de résistance—чудесный, но простой ростбифь, и сообразныя вина: это изъ ъды и питья. А изъ гостей будуть Кити и Левинъ и, чтобы незамътно это было, будеть еще кузина и Щербацкій молодой, и la ріèсе de résistance изъ гостей— Кознышевъ Сергъй и Алексъй Александровичь. Сергъй Ивановичь—москвичь и философъ, Алексъй Александровичь—иетербуржецъ и практикъ, да позоветь еще извъстнаго чудака-энтузіаста Песцова, либерала, говоруна, музыканта, историка и милъйшаго интидесятилътняго юношу, который будеть соусъ или гарниръ къ Кознышеву и Каренину. Онъ будетъ раззадоривать и стравлять ихъ.

Деньги отъ купца за лёсъ по второму сроку были получены и еще не издержаны, Долли была очень мила и добра послёднее время, и мысль этого обёда во всёхъ отношеніяхъ радовала Степана Аркадьевича. Онъ находился въ самомъ веселомъ расположеніи духа. Были два обстоятельства немножко непріятныя; но оба эти обстоятельства тонули въ морѣ добродушнаго веселья, которое волновалось въ душѣ Степана Аркадьевича. Эти два обстоятельства были: первое то, что вчера онъ, встрѣтивъ на улицѣ Алексѣя Александровича, замѣтилъ, что онъ сухъ и строгъ съ нимъ, и, сведя это выраженіе лица Алексѣя Александровича и то, что онъ не пріѣхалъ къ нимъ и не далъ знать о себѣ, съ тѣми толками, которые онъ слышалъ объ Аннъ и Вронскомъ, Степанъ Аркадьевичъ догадался, что что-то неладно между мужемъ и женой.

Это было одно непріятное. Другое немножко непріятное было то, что новый начальникь, какь всё новые начальники, имёль уже репутацію страшнаго человёка, встающаго въ 6 часовъ утра, работающаго какь лошадь и требующаго такой же работы отъ своихъ подчиненныхъ. Кромё того, новый начальникь этоть еще имёль репутацію медвёдя въ обращеніи и быль, по слухамь, человёкь совершенно противоположнаго направленія тому, къ ко орому принадлежаль прежній начальникь и до сихь порь

принадлежаль самь Степань Аркадьевичь. Вчера Степань Аркадьевичь являлся по службё въ мундирё, и новый начальникь быль очень любезенъ и разговорился съ Облонскимъ, какъ съ знакомымъ; поэтому Степанъ Аркадьевичъ считаль своею обязанностью сдёлать ему визить въ сюртуків. Мысль о томъ, что новый начальникъ можетъ нехорошо принять его, было это другое непріятное обстоятельство. Но Степанъ Аркадьевичъ инстинктивно чувствоваль, что все образуется прекрасно. «Всё люди, всё человіки, какъ и мы грішные: изъ чего злиться и ссориться?» думаль онъ, входя въ гостиницу.

— Здорово, Василій, — говориль онъ, въ шляль набекрень проходя по коридору и обращаясь къ знакомому лакею, — ты бакенбарды отпустиль? Левинь — 7-й нумеръ, а? Проводи пожалуйста. Да узнай, графъ Аничкинъ (это былъ новый началь-

никъ) приметъ ли?

— Слушаю-съ!—улыбаясь отвъчалъ Василій.—Давно къ намъ не жаловали.

— Я вчера быль, телько съ другого подъёзда. Это 7-й? Левинь стояль съ тверскимъ мужикомъ посрединѣ номера и аршиномъ мърилъ свъжую медвъжью шкуру, когда вошелъ Степанъ Аркадьевичъ.

- А, убили?-крикнулъ Степань Аркадьевичъ.-Славная

штука! Медвъдица? Здравствуй, Архипъ! 🚙

Онъ пожалъ руку мужику и присълъ на стулъ, не снимая пальто и шляны.

- Да сними же, посиди!—снимая съ него шляпу, сказалъ Левинъ.
- Нёть, мий некогда, я только на одну секундочку,—отвёчаль Степань Аркадьевичь. Онь распахнуль пальто, но потомъ сняль его и просидёль цёлый чась, разговаривая съ Левинымь объ охоть и самыхь задушевныхь предметахъ.—Ну, скажи же пожалуйста, что ты дёлаль за границей? гдё быль?—сказаль Степанъ Аркадьевичь, когда мужикъ вышель.

— Да я жилъ въ Германіи, въ Пруссіи, во Франціи, въ Англіи, но не въ столицахъ, а въ фабричныхъ городахъ, и много

видель новаго. И радь, что быль.

— Да, я знаю твою мысль устройства рабочаго.

— Совсёмъ нётъ: въ Россіи не можетъ быть вопроса рабочаго. Въ Россіи вопросъ отношенія рабочаго народа къ землів; онъ и тамъ есть, но тамъ это—починка испорченнаго, а у насъ...

Степанъ Аркадьевичь внимательно слушалъ Левина.

'— Да, да! — говориль онь. — Очень можеть быть, что ты правъ, — сказаль онь. — Но я радъ, что ты въ бодромь духв:

и за медейдими йздишь, и работаеть, и увлекаеться. А то мий Шербанкій говориль, онь тебя встритиль, что ты въ ка-

комъ-то уныніи, все о смерти говоришь...

— Да что же? я не перестаю думать о смерти,—сказаль Левинь.—Правда, что умирать пора и что все это вздорь. Я по правдъ тебъ скажу: и мыслію своею и работой ужасно дорожу, но въ сущности ты подумай объ этомъ, въдь весь этоть міръ нашъ—это маленькая плъсень, которая наросла на крошечной планеть. А мы думаемъ, что у насъ можеть быть что-нибудь великое—мысли, дъла! Все это песчинки.

— Да это, брать, старо, какь мірь!

— Старо, но, знаешь, когда это поймешь ясно, то какъ-то все дълается ничтожно. Когда поймешь, что нынче-завтра умрешь и ничего не останется, то такъ все ничтожно! И я считаю очень важною свою мысль, а она оказывается такъ же ничтожною, если бы даже исполнить ее, какъ обойти эту медвъдицу. Такъ и проводишь жизнь, развлекаясь охотой, работой, чтобы только не думать о смерти.

Степанъ Аркадьевичь тонко и ласково улыбался, слушая

Левина.

— Ну, разумѣется! Вотъ ты и пришелъ ко мнѣ; помнишь, ты нападалъ на меня за то, что я ищу въ жизни наслажденій? Не будь, о, моралистъ, такъ стротъ!..

— Нътъ, все-таки въ жизни хорошее есть то...-Левинъ за-

путался. - Да я не знаю. Знаю только, что помремъ скоро.

— Зачвив же скоро?

— И знаешь, прелести въ жизни меньше, когда думаешь о смерти, но спокойнъе.

— Напротивъ, напоследяхъ еще веселе. Ну, однако мне пора, —сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, вставая въ десятый разъ.

— Да нътъ, посиди!-говорилъ Левинъ, удерживая его.-

Теперь когда же увидимся? Я завтра ъду.

— Я-то хорошь! Я за тёмь прібхаль... Непремённо пріёзжай нынче ко мнё об'єдать. Брать твой будеть, Каренинь, мой

зять, будеть.

- Развѣ онъ здѣсь?—сказалъ Левинъ и хотѣлъ спросить про Кити. Онъ слышалъ, что она была въ началѣ зимы въ Петербургѣ у своей сестры, жены дипломата, и не зналъ, вернулась она или нѣтъ, но раздумалъ спрашивать. «Будетъ, не будетъ—все равно».
  - Такъ пріѣдешь?Ну, разумѣется.
  - ну, разумъется. — Такъ въ иять часовъ и въ сюртукъ.

И Степанъ Аркадьевичъ всталъ и пошелъ внизъ къ новому начальнику. Инстинктъ не обманулъ Степана Аркадьевича. Новый страшный начальникъ оказался весьма обходительнымъ человъкомъ, и Степанъ Аркадьевичъ позавтракалъ съ нимъ и засидълся такъ, что только въ четвертомъ часу попалъ къ Алексъю Александровичу.

## VIII.

Алексъй Александровичъ, вернувшись отъ объдни, проводилъ все утро дома. Въ это утро ему предстояло два дъла: во-первыхъ, принять и направить отправляющуюся въ Петербургь и находившуюся теперь въ Москев депутацію инородцевь; во-вторыхъ, написать объщанное письмо адвокату. Депутація, хотя и вызванная по иниціатив Алексвя Александровича, представляла много неудобствъ и даже опасностей, и Алексъй Александровичь быль очень радь, что засталь ее въ Москвъ. Члены этой депутаціи не им'єли ни мал'єйшаго понятія о своей роли и обязанности. Они были наивно уверены, что ихъ дело состоитъ въ томъ, чтобы излагать свои нужды и настоящее положение вещей, прося номощи правительства, и решительно не понимали, что некоторыя заявленія и требованія ихъ поддерживали враждебную партію и потому губили все діло Алексій Александровичь долго возился съ ними, написалъ имъ программу, изъ которой они не должны были выходить, и, отнустивъ ихъ, написаль письма въ Петербургь иля направления депутации. Главнымъ помощникомъ въ этомъ дълъ должна была быть графиня Лидія Ивановна. Она была спеціалистка въ делу депутацій, и никто, какъ она, не ум'єль муссировать и давать настоящее направление депутаціямъ. Окончивъ это, Алексъй ксандровичь написаль и письмо адвокату. Онь безь малейшаго колебанія даль ему разр'єшеніе д'яйствовать по его благоусмотржнію. Въ письмо онъ вложиль три записки Вронскаго къ Аннъ, которыя нашлись въ отнятомъ портфелъ.

Оъ тёхъ поръ, какъ Алексей Александровичь выёхаль изъ дома съ намёреніемъ не возвращаться въ семью, и съ тёхъ поръ, какъ онъ былъ у адвоката и сказалъ хоть одному человёку о своемъ намёреніи, съ тёхъ поръ особенно, какъ онъ перевелъ это дёло жизни въ дёло бумажное, онъ все больше и больше привыкалъ къ своему намёренію и видёлъ теперь ясно возмож-

ность его исполненія.

Онъ запечатывалъ конвертъ къ адвокату, когда услыхалъ громкіе звуки голоса Степана Аркадьевича. Степанъ Аркадьевичь

спориль со слугой Алексея Александровича и настаиваль на томъ, чтобы о немъ было доложено.

«Все равно, — подумалъ Алексъй Александровичь, — тъмъ лучие: я сейчасъ объявлю о своемъ положении въ отношении къ его сестръ и объясню, почему я не могу объдать у него».

Проси! — громко проговорилъ онъ, сбирая бумаги и укла-

дывая ихъ въ бюваръ.

— Ну вотъ видишь ли, что ты врешь, и онъ дома! — отвѣтилъ голосъ Степана Аркадьевича лакею, не пускавшему его, и, на ходу снимая пальто, Облонскій вошелъ въ компату. — Ну, я очень радъ, что засталъ тебя. Такъ я надѣюсь... — весело началъ Степанъ Аркадьевичъ.

— Я не могу быть, — холодно, стоя и не сажая гостя, сказаль

Алексъй Александровичъ.

Алексви Александровичь думаль тотчась стать въ тв холодныя отношенія, въ которыхь онь должень быль быть съ братомъ жены, противъ которой онъ начиналь дъло развода; но онъ не разсчитываль на то море добродушія, которое выливалось изъ береговъ въ душть Степана Аркадьевича.

Степанъ Аркадьевичъ широко открылъ свои блестящіе, ясные

глаза.

— Отчего ты не можешь? Что ты хочешь сказать? — съ недоумѣніемъ сказалъ онъ по-французски. — Нѣтъ, ужъ это объщано. И мы всѣ разсчитываемъ на тебя.

— Я хочу сказать, что не могу быть у васъ, потому что тв родственныя отношенія, которыя были между нами должны

прекратиться.

— Какъ? то-есть какъ же? почему? — съ улыбкой прогово-

рилъ Степанъ Аркадьевичъ.

— Потому что я начинаю дело развода съ вашею сестрой,

моею женой. Я долженъ былъ...

Но Алексай Александровичь еще не успъль окончить своей ръчи, какъ Степанъ Аркадьевичь уже поступиль совсъмъ не такъ, какъ онъ ожидалъ. Степанъ Аркадьевичъ охнулъ и сълъ въ кресло.

— Нѣтъ, Алексѣй Александровичъ, что ты говоришь! — вскрикнулъ Облонскій, и страданіе выразилось на его лиць.

- Это такъ.

- Извини меня, я не могу и не могу этому в рить...

Алексъй Александровичъ сълъ, чувствуя, что слова его не имъли того дъйствія, которое онъ ожидалъ, и что ему необходимо нужно будетъ объясняться и что, какія бы ни были его объясненія, отношенія его къ шурину останутся тъ же.

— Да, я поставлень въ тяжелую необходимость требовать

развода, - сказалъ онъ.

— Я одно скажу, Алексъй Александровичь. Я знаю тебя за отличнаго, справедливаго человъка, знаю Анну — извини меня, я не могу перемънить о ней мпънія — за прекрасную, отличную жепщину и потому, извини меня, я не могу върить этому. Туть есть недоразумъніе, — сказаль онъ.

— Да, если бы это было только недоразумѣніе.

— Позволь, я понимаю, — перебилъ Степанъ Аркадьевичъ. — Но, разумъется... Одно: не надо торопиться. Не надо, не надо торопиться!

— Я не торопился, — холодно сказалъ Алексъй Александровичь, — а совътоваться въ такомъ дълъ ни съ къмъ нельзя. Я

твердо рѣшилъ.

— Это ужасно! — сказалъ Степанъ Аркадьевичь, тяжело вздохнувъ. — Я бы одно сдѣлалъ, Алексѣй Александровичъ. Умоляю тебя, сдѣлай это! — сказалъ онъ. — Дѣло еще не начато, какъ я понялъ. Прежде чѣмъ ты начнешь дѣло, повидайся съ моею женой, поговори съ ней. Она любитъ Анну какъ сестру, любитъ тебя, и она удивительная женщина. Ради Бога, поговори съ ней! Сдѣлай мнѣ эту дружбу, я умоляю тебя!

Алексъй Александровичь зядумался, и Степанъ Аркадьевичь

съ участіемъ смотръль на него, не прерывая его молчанія.

— Ты съъздишь къ пей?

— Да я не знаю. Я потому не быль у вась. Я полагаю, что

наши отношенія должны измѣниться.

— Отчего же? Я не вижу этого. Позволь мнѣ думать, что, помимо нашихъ родственныхъ отношеній, ты имѣешь ко мнѣ, хоть отчасти, тѣ дружескія чувства, которыя я всегда имѣлъ къ тебѣ... И истинное уваженіе, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, пожимая его руку. — Если бы даже худшія предположенія твои были справедливы, я не беру и никогда не возьму на себя судить ту или другую сторону и не вижу причины, почему наши отношенія должны измѣниться. Но теперь, сдѣлай это, пріѣзжай къ женѣ.

— Ну, мы разно смотримъ на это дѣло, — холодно сказалъ Алексѣй Александровичъ. — Впрочемъ, не будемъ говорить

объ этомъ.

— Нѣтъ, почему же тебѣ не пріѣхать хоть нынче обѣдать? Жена ждетъ тебя. Пожалуйста, пріѣзжай. И главное, — переговори съ ней. Она удивительная женщина. Ради Бога, на колѣняхь умоляю тебя!

— Если вы такъ хотите этого, я прівду, — вздохнувъ ска-

заль Алексъй Александровичь.

И, желая перемёнить разговорь, онь спросиль о томь, что интересовало ихъ обоихь: о новомъ начальникъ Степана Аркадьевича, еще не старомъ человъкъ, получившемъ вдругъ такое высокое назначение.

Александровичь и прежде не любиль графа Аничкина и всегда расходился съ нимъ въ мишинахъ, но теперь не могъ удержаться отъ понятной для служащихъ ненависти человъка, потерпъвшаго поражение на службъ, къ человъку, получившему повышение.

— Ну что, видълъ ты его? — сказалъ Алексъй Александро-

вичь съ ядовитою усмёшкой.

— Какъ же, онъ вчера былъ у насъ въ присутствии. Онъ, ка-

жется, знаетъ дъло отлично и очень дъятеленъ.

- Да, но на что направлена его д'ятельность? сказаль Алексъй Александровичь. На то ли, чтобы д'ялать д'яло, или перед'ялывать то, что сд'ялано? Несчастіе нашего государства— это бумажная администрація, которой онъ достойный представитель.
- Право, я не знаю, что въ немъ можно осуждать. Направленія его я не знаю, но одно онъ отличный малый, отвѣчалъ Степанъ Аркадьевичъ. Я сейчасъ былъ у него, и право—отличный малый. Мы позавтракали, и я его научилъ дѣлать—знаешь это питье вино съ апельсинами. Это очень прохлаждаетъ. И удивительно, что онъ не зналъ этого. Ему очень понравилось. Нѣтъ, право, онъ славный малый.

Степанъ Аркадьевичь взгляпуль на часы.

— Ахъ, батюшки, ужъ пятый, а мив еще къ Долговушину! Такъ, пожалуйста, прівзжай объдать. Ты не можешь себв представить, какъ ты меня огорчишь и жену.

Алексъй Александровичъ проводилъ шурина совсъмъ уже не

такъ, какъ онъ его встрътилъ.

— Я объщаль и прівду, — отвъчаль онъ уны то.

 Повърь, что я цъню, и, надъюсь, ты не раскаешься, отвъчалъ улыбаясь Степанъ Аркадьевичъ.

И, на ходу надъвая пальто, онъ задълъ рукой по головъ лакея,

засмѣялся и вышелъ.

— Въ пять часовъ и въ сюртукъ, пожалуйста! — крикнулъ онъ еще разъ, возвращаясь къ двери.

## IX.

Ужъ былъ шестой часъ, и уже нѣкоторые гости пріѣхали, когда пріѣхаль и самъ хозяинъ. Онъ вошель вмѣстѣ съ Сергѣемъ Ивановичемъ Кознышевымъ и Песповымъ, которые въ одно время столкнулись у подъвзда. Это были два главные представителя московской интеллигенціи, какъ называлъ ихъ Облонскій. Оба были люди уважаемые и по характеру, и по уму. Они уважали другь друга, но почти во всемъ были совершенно и безнадежно несогласны между собой — не потому, чтобъ они принадлежали къ противоположнымъ направленіямъ, но именно потому, что были одного лагеря (враги ихъ смъщивали въ одно), но въ этомъ лагеръ имъли каждый свой оттънокъ. А такъ какъ нътъ ничего неспособнъе къ соглашенію, какъ разномысліе въ полуотвлеченностяхъ, то они не только никогда не сходились въ мнъніяхъ, но привыкли уже давно, не сердясь, только посмъиваться неисправимому заблужденію одинъ другого.

Они входили въ дверь, разговаривая о погодъ, когда Степанъ Аркадьевичь догналъ ихъ. Въ гостиной сидъли уже князь Александръ Дмитріевичъ Облонскій, молодой Щербацкій, Туров-

пынъ, Кити и Каренинъ.

Степанъ Аркадьевичь тотчась же увидаль, что въ гостиной безъ него дъло идетъ плохо. Дарья Александровна, въ своемъ парадномъ серомъ шелковомъ платъе, очевидно озабоченная и детьми, которыя должны обедать въ детской одни, и темъ, что мужа еще нътъ, не сумъла безъ него хорошенько перемъщать все это общество. Всв сидели, какъ поповны въ гостяхъ (какъ выражался старый князь), очевидно въ недоуминіи, зачимь они сюда попали, выжимая слова, чтобы не молчать. Добродушный Туровцынъ, очевидно, чувствовалъ себя не въ своей сферъ, и улыбка толстыхъ губъ, съ которою онъ встретилъ Степана Аркадьевича, какъ словами, говорила: «ну, братъ, засадилъ ты меня съ умными! Вотъ выпить и въ Château des fleurs — это по моей части». Старый князь сидъль молча, съ боку поглядывая своими блестящими глазками на Кареника, и Степанъ Аркадьевичь поняль, что онь придумаль уже какое-нибудь словцо. чтобъ отпечатать этого государственнаго мужа, на котораго, какъ на стерлядь, зовуть въ гости. Кити смотрела на дверь. сбираясь съ силами, чтобы не покраснъть при входъ Константина Левина. Молодой Щербацкій, съ которымъ не познакомили Каренина, старался показать, что это нисколько его не ствсняеть. Самъ Каренинь быль по петербургской привычкъ на обёдё съ дамами во фраке и беломъ галстуке, и Степанъ Аркальевичь по его лицу поняль, что онъ прівхаль, только чтобь исполнить данное слово, и, присутствуя въ этомъ обществъ, совершаль тяжелый долгь. Онъ-то быль главнымь виновникомъ холода. ваморозившаго всёхъ гостей до пріёзда Степана Аркадьевича.

Войдя въ гостиную, Степанъ Аркадьевичь извинился, объясниль, что быль задержань темь княземь, который быль всегдашжимъ козломъ-искупителемъ всъхъ его опаздываній и отлучекъ, и въ одну минуту всъхъ перезнакомилъ и, сведя Алексъя Алексанпровича съ Сергвемъ Кознышевымъ, подпустилъ имъ тему объ обрусеніи Польши, за которую они тотчась уцібнились вмістів съ Песцовымъ. Потрепавъ по плечу Туровцына, онъ шепнулъ ему чтото смъщное и подсадилъ его къ женъ и къ князю. Потомъ сказалъ Кити о томъ, что она очень хороша сегодня, и познакомилъ Щербацкаго съ Каренинымъ. Въ одну минуту онъ такъ перемъсилъ все это общественное тъсто, что стала гостиная хоть куда, и голоса оживленно зазвучали. Одного Константина Левина не было. Но это было къ лучшему, потому что, выйдя въ столовую, Степанъ Аркадьевичь къ ужасу своему увидаль, что портвейнъ и хересъ взяты отъ Депре, а не отъ Леве, и онъ, распорядившись послать кучера какъ можно скоръе къ Леве, направился опять въ гостиную.

Въ столовой ему встрътился Константинъ Левинъ.

- Я не опоздаль?

 — Развъ ты можешь не опоздать! — взявъ его подъ руку, сказалъ Степанъ Аркадьевичъ.

- У тебя много народа? Кто да кто? - невольно краснъя,

спросиль Левинь, обивая перчаткой снъть съ шапки.

— Все свои. Кити туть. Пойдемь же, я тебя познакомлю съ Каренинымъ.

Степанъ Аркадьевичь, несмотря на свою либеральность, зналь, что знакомство съ Каренинымъ не можетъ не быть лестно, и потому угощаль этимъ лучшихъ пріятелей. Но въ эту минуту Константинъ Левинъ не въ состояніи былъ чувствовать всего удовольствія этого знакомства. Онъ не видалъ Кити послѣ намятнаго ему вечера, на которомъ онъ встрѣтилъ Вронскаго, если не считать ту минуту, когда онъ увидалъ ее на большой дорогѣ. Онъ въ глубинѣ души вналъ, что онъ ее увидитъ нынче здѣсь. Но онъ, поддерживая въ себѣ свободу мысли, старался увѣрить себя, что онъ не знаетъ этого. Теперь же, когда онъ услыхалъ, что она тутъ, онъ вдругъ почувствовалъ такую радостъ и вмѣстѣ такой страхъ, что ему захватило дыханіе и онъ не могъ выговорить того, что хотѣлъ сказать.

«Какая, какая она? Та ли, какая была прежде, или та, какая была въ каретъ? Что если правду говорила Дарья Алексан-

дровна? Отчего же и не правда?» думаль онъ.

— Ахъ, пожалуйста, познакомь меня съ Каренинымъ, — съ трудомъ выговорилъ онъ и отчаянно-ръшительнымъ шагомъ вошелъ въ гостиную и увидълъ ее.

Она была ни такая, какъ прежде, ни такая, какъ была въ каретъ, — она была совсъмъ другая.

Она была испуганная, робкая, пристыженная и оттого еще болье прелестная. Она увидала его въ то же мгновеніе, какъ онь вошель въ комнату. Она ждала его. Она обрадовалась и смутилась отъ своей радости до такой степени, что была минута, именно та, когда онъ подходиль къ хозяйкв и опять взглянуль на нее, что и ей, и ему, и Долли, которая все видвла, казалось, что она не выдержить и заплачеть. Она покраснъла, побледивла, опять покраснъла и замерла, чуть вздрагивая губами, ожидая его. Онъ подошель къ ней, поклонился и молча протянуль руку. Если бы не легкое дрожаніе губъ и влажность, покрывавшая глаза и прибавившая имъ блеска, улыбка ея была почти спокойна, когда она сказала:

— Какъ мы давно не видались! — и она съ отчаянною ръши-

тельностью пожала своею холодною рукой его руку.

— Вы не видали меня, а я видълъ васъ, — сказалъ Левинъ, сіяя улыбкой счастія. — Я видълъ васъ, когда вы съ желъзной дороги ъхали въ Ергушово.

— Когда? — спросила она съ удивленіемъ.

— Вы тали въ Ергушово, — говорилъ Левинъ, чувствуя, что онъ захлебывается отъ счастія, которое заливаетъ его душу. «И какъ я смёлъ соединять мысль о чемъ-нибудь не невинномъсъ этимъ трогательнымъ существомъ! И да, кажется, правда то, что говорила Дарья Александровна», думалъ онъ.

Степанъ Аркадьевичъ взялъ его за руку и подвелъ къ Каре-

нину.

— Позвольте васъ познакомить. — Онъ назвалъ ихъ имена.

— Очень пріятно опять встрѣтиться,— холодно сказаль Алексѣй Александровичь, пожимая руку Левину.

— Вы знакомы? — съ удивлениемъ спросилъ Степанъ Аркадье-

вичъ.

— Мы провели вмъстъ три часа въ вагонъ, — улыбаясь сказалъ Левинъ, — но вышли, какъ изъ маскарада, заинтригованные, — я, по крайней мъръ.

— Вотъ какъ! Милости просимъ, — сказалъ Степанъ Аркадъе-

вичь, указывая по направленію къ столовой.

Мужчины вышли въ столовую и подошли къ столу съ закуской, уставленному шестью сортами водокъ и столькими же сортами сыровъ съ серебряными лопаточками и безъ лопаточекъ, икрами, селедками, консервами разныхъ сертовъ и тарелками съ ломтиками французскаго хлъба. Мужчины стояли около нахучихь водокъ и закусокъ, и разговоръ объ обрусении Польши между Сергъемъ Ивановичемъ Кознышевымъ, Каренинымъ и Песцовымъ затихалъ въ ожидании объла.

Сергъй Ивановичъ, умъвшій, какъ никто, для окончанія самаго отвлеченнаго и серьезнаго спора неожиданно подсыпать аттической соли и этимъ измънять настроеніе собесъдниковъ,

сдёлаль это и теперь.

Алексъй Александровить доказывалъ, что обрусение Польши можетъ совершиться только вслъдствие высшихъ принциповъ, которые должны быть внесены русскою администраций.

Песцовъ настаивалъ на томъ, что одинъ народъ ассимилиру-

етъ себъ другой, только когда онъ гуще населенъ.

Кознышевъ признаваль то и другое, но съ ограниченіями. Когда же они выходили изъ гостиной, чтобы заключить разго-

воръ, Кознышевъ сказалъ улыбаясь:

— Поэтому для обрусенія инородцевъ есть одно средство — выводить какъ можно больше дѣтей. Вотъ мы съ братомъ хуже всѣхъ дѣйствуемъ. А вы, господа женатые люди, въ особенности вы, Степанъ Аркадьевичъ, дѣйствуете вполнѣ патріотически; у васъ сколько? — обратился онъ, ласково улыбаясь хозяину и подставляя ему крошечную рюмочку.

Всв засмвялись, и въ особенности весело Степанъ Арка-

дьевичь.

— Да вотъ это самое лучшее средство! — сказалъ онъ, прожевывая сыръ и наливая какую-то особеннаго сорта водку въ подставленную рюмку. Разговоръ дъйствительно прекратился на

туткв.

— Этотъ сыръ не дуренъ. Прикажете? — говорилъ хозяинъ.— Неужели ты опять былъ на гимнастикъ? — обратился онъ къ Левину, лъвою рукой ощупывая его мышцу. Левинъ улыбнулся, напружилъ руку, и подъ пальцами Степана Аркадьевича, какъ круглый сыръ, поднялся стальной бугоръ изъ-подъ тонкаго сукна сюртука.

— Вотъ бицепсъ-то! Самсонъ!

— Я думаю, надо имёть большую силу для охоты на медвёдей, — сказаль Алексьй Александровичь, имёвшій самыя туманныя понятія объ охоте, намазывая сыръ и прорывая тоненькій, какъ паутина, мякишь хлёба.

Левинъ улыбнулся.

— Никакой. Напротивъ, ребенокъ можетъ убить медвёдя, — сказаль онъ, сторонясь съ легкимъ поклономъ предъ дамами, которыя съ хозяйкой подходили къ столу закусокъ.

— А вы убили медвъдя, мнъ говорили? — сказала Кити, тщетно стараясь поймать вилкой непокорный, отскальзывающій грибь и встряхивая кружевами, сквозь которыя бълъла ем рука. — Развъ у васъ есть медвъди? — прибавила она, вполоборота повернувъ къ нему свою прелестную головку и улыбаясь.

Ничего, казалось, не было необыкновеннаго въ томъ, что она сказала, но какое невыразимое для него словами значение было въ каждомъ звукъ, въ каждомъ движени ея губъ, глазъ, руки, когда она говорила это! Тутъ была и просьба о прощении, и довърие къ нему, и ласка, нъжная, робкая ласка, и объщание, и надежда, и любовь къ нему, въ когорую онъ не могъ не върить и которая душила его счастиемъ.

— Нътъ, мы вздили въ Тверскую губернію. Возвращаясь оттуда, я встрътился въ вагонъ съ вашимъ бофреромъ, или вашего бофрера зятемъ, — сказалъ онъ съ улыбкой. — Это была

смѣшная встрѣча.

И онъ весело и забавно разсказаль, какъ онъ, не спавъ всю ночь, въ полушубкъ ворвался въ отдъленіе Алексъя Алексан-

дровича.

— Кондукторъ, противно пословицѣ, хотѣлъ по платью проводить меня вонъ; но тутъ уже я началъ выражаться высокимъ слогомъ, и... вы тоже, — сказалъ онъ, забывъ его имя и обращаясь къ Каренину, — сначала по полушубку хотѣли тоже изгнать меня, но потомъ заступились, за что я очень благодаренъ.

— Вообще весьма неопредъленны права пассажировъ на выборъ мъста, — сказалъ Алексъй Александровичь, обтирая плат-

комъ концы своихъ пальцевъ.

— Я видёль, что вы были въ нерёшительности насчеть меня, — добродушно улыбаясь, сказаль Левинь, — но я поторонился начать умный разговорь, чтобы загладить свой полу-

тубокъ.

Сергъй Ивановичъ, продолжая разговоръ съ хозяйкой и однимъ ухомъ слушая брата, покосился да него. «Что это съ нимъ нынче? Такимъ побъдителемъ», подумалъ онъ. Онъ не зналъ, что Левинъ чувствовалъ, что у него выросли крылья. Левинъ зналъ, что она слышить его слова и что ей пріятно его слышать. И это одно только занимало его. Не въ одной этой комнатъ, но во всемъ міръ для него существовали только онъ, получившій для себя огромное значеніе и важность, и она. Онъ чувствовалъ себя на высотъ, отъ которой кружилась голова, и тамъ, гдъ-то внизу, далеко были всъ эти добрые, славные Каренины, Облонскіе и весь міръ.

Совершенно незамътно, не взглянувъ на нихъ, а такъ, какъ будто ужъ некуда было больше посадить, Степанъ Аркадьевичъ посадиль Левина и Кити рядомъ.

— Ну, ты хоть сюда сядь, — сказаль онъ Левину.

Объдъ былъ такъ же хорошъ, какъ и посуда, до которой былъ охотникъ Степанъ Аркадьевичъ. Супъ Мари-Луизъ удался прекрасно, пирожки крошечные, тающіе во рту были безукоризненны. Два лакея и Матвъй въ бълыхъ галстукахъ дълали свое дъло съ кушапьемъ и виномъ незамътно, тихо и споро. Объдъ съ матеріальной стороны удался; не мепъе онъ удался и со стороны не матеріальной. Разговоръ, то общій, то частный, не умолкалъ и къ концу объда такъ оживился, что мужчины встали изъ-за стола, не переставая говорить, и даже Алексъй Александровичъ оживился.

#### X.

Песцовъ любилъ разсуждать до конца и не удовлетворился словами Сергъл Ивановича, тъмъ болъе что онъ почувствоваль несправедливость своего мнънія.

— Я никогда не разумъть, — сказаль онъ за супомъ, обращаясь къ Алексъю Александровичу, — одпу густоту населенія,

но въ соединении съ основами, а не съ принципами.

— Мнѣ кажется,—неторопливо и вяло отвѣчаль Алексѣй Александровичь, — что это одно и то же. По моему мнѣнію, дъйствовать на другой народъ можетъ только тотъ, который

имъетъ высшее развитіе, который...

- Но въ томъ и волросъ, перебилъ своимъ басомъ Песцовъ, который всегда торопился говорить и, казалось, всегда всю душу полагалъ на то, о чемъ онъ говорилъ, — въ чемъ полагать высшее развитіе? Англичане, французы, нъмцы — кто стоитъ на высшей степени развитія? Кто будетъ націонализъровать одинъ другого? Мы видимъ, что Рейнъ офранцузился, а нъмцы не ниже стоятъ! — кричалъ онъ. — Тутъ есть другой законъ!
- Мит кажется, что вліяніе всегда на сторонт истиннаго образованія, сказалъ Алексти Александровичь, слегка поднимая брови.

— Но въ чемъ же мы должны полагать признаки истиннаго

образованія? — сказаль Песцовь.

— Я полагаю, что признаки эти извёстны,—сказаль Алексий Александровичь. Вполнъ ли они извъстны?—сь тонкою улыбкой вмъшался Сергъй Ивановичь. — Теперь признано, что настоящее образованіе можеть быть только чисто классическое; но мы видимъ ожесточенные споры той и другой стороны, и нельзя отрицать, чтобъ и противный лагерь не имълъ сильныхъ доводовъ въ свою пользу.

—Вы классикъ, Сергъй Ивановичъ. Прикажете краснаго? —

сказаль Степань Аркадьевичь.

— Я не высказываю своего мнёнія о томъ и другомъ обравованіи, — съ улыбкой снисхожденія, какъ къ ребенку, сказалъ Сергей Ивановичъ, подставляя свой стаканъ, — я только говорю, что об'в стороны им'єютъ сильные доводы, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Алекс'ю Александровичу. — Я классикъ по образованію, но въ спор'є этомъ я лично не могу найти своего м'єста. Я не вижу ясныхъ доводовъ, почему классическимъ наукамъ дано преимущество предъ реальными.

— Естественныя имъють столь же педагогически - развивательное вліяніе, — подхватиль Песцовь. — Возьмите одну астрономію, возьмите ботанику, зоологію сь ея системой общихь за-

коновъ!

— Я не могу вполнё съ этимъ согласиться, — отвёчаль Алексей Александровичъ. — Мнё кажется, что нельзя не признать того, что самый процессъ изученія формъ языковъ особенно благотворно действуетъ на духовное развитіе. Кромё того, нельзя отрицать и того, что вліяніе классическихъ писателей въ высшей степени нравственное, тогда какъ, къ несчастію, съ преподаваніемъ естественныхъ наукъ соединяются тё вредныя и ложныя учепія, которыя составляютъ язву нашего времени.

Сергви Ивановичь хотвль что - то сказать, но Песцовъ своимъ густымъ басомъ перебилъ его. Онъ горячо началъ докавывать несправедливость этого мивнія. Сергви Ивановичъ спокойно дожидался слова, очевидно съ готовымъ побъдительнымъ

возражениемъ.

— Но, — сказаль Сергъй Ивановичь, тонко улыбаясь и обращаясь къ Каренину, — нельзя не согласиться, что взвъсить вполнъ всъ выгоды и невыгоды тъхъ и другихъ наукъ трудно и что вопросъ о томъ, какія предпочесть, не былъ бы ръшенъ такъ скоро и окончательно, если бы на сторонъ классическаго образованія не было того преимущества, которое вы сейчасъ высказали: нравственнаго—disons le mot—антинигилистическаго вліянія.

<sup>-</sup> Безъ сомивнія.

— Если бы не было этого препмущества антинигилистическаго вліянія на сторонъ классическихь наукъ, мы бы больше подумали, взвъсили бы доводы объихъ сторонъ, — съ тонкою улыбкой говорилъ Сергъй Ивановичъ, — мы бы дали просторъ тому и другому направленію. Но теперь мы знаемъ, что въ этихъ пилюляхъ классическаго образованія лежитъ цълебная сила антинигилизма, и мы смѣло предлагаемъ ихъ нашимъ паціентамъ... А что какъ нътъ и цълебной силы? — заключилъ онъ, высышая аттическую соль.

При пилюляхъ Сергъ́я Ивановича всъ засмъ́ялись, и въ особенности громко и весело Туровцынъ, дождавшійся наконець того смъ́шного, чего онъ только и ждаль, слушая разговоръ.

Степанъ Аркадьевичъ не ошибся, пригласивъ Песцова. Съ Песцовымъ разговоръ умный не могь умолкнуть ни на минуту. Только что Сергъй Ивановичъ заключилъ разговоръ своей шут-

кой, Песцовъ тотчасъ поднялъ новый.

— .Нельзя согласиться даже съ твиъ, — сказалъ онъ, — чтобы правительство имѣло эту цъль. Правительство, очевидно, руководствуется общими соображеніями, оставаясь индиферентнымъ къ вліяніямъ, которыя могуть имѣть принимаемыя мѣры. Напримѣръ, вопросъ женскаго образованія долженъ бы былъ считаться зловреднымъ, но правительство открываеть женскіе курсы и университеты.

И разговоръ тотчасъ же перескочилъ на новую тему женскаго

образованія.

Алексъй Александровичь выразиль мысль о томъ, что образованіе женщинь обыкновенно смѣшивается сь вопросомь о свободъ женщинь и только поэтому можеть считаться вреднымь.

- Я, напротивъ, полагаю, что эти два вопроса неразрывно связаны, сказалъ Песцовъ, это ложный кругъ. Женщина лишена правъ по недостатку образованія, а недостатокъ образованія происходить оть отсутствія правъ. Надо не забывать того, что порабощеніе женщинъ такъ велико и старо, что мы часто не хотимъ понимать ту пучину, которая отдёляеть ихъ. отъ насъ, говорилъ онъ.
- Вы сказали права, сказалъ Сергъй Ивановичъ, дождавшись молчанія Песцова, — права заниманія должностей присяжныхъ, гласныхъ, предсъдателей управъ, правъ служащаго, члена

парламента...

- Безъ сомнѣнія.
- Но если женщины, какъ рѣдкое исключеніе, и могуть занимать эти мѣста, то, мнѣ кажется, вы неправильно употребили выраженіе «права». Вѣрнѣе было бы сказать: обязанно-

сти. Всякій согласится, что, исполняя какую-нибудь должность: присяжнаго, гласнаго, телеграфнаго чиновника, мы чувствуемь, что исполняемь обязанность. И потому върнъе выразиться, что женщины ищуть обязанностей и совершенно законно. И можно только сочувствовать этому ихъ желанію помочь общему мужскому труду.

— Совершенно справедливо, — подтвердиль Алексъй Александровичь. — Вопрось, и полагаю, состоить только въ томъ, спо-

собны ли онъ къ этимъ обязанностямъ.

— Въроятно, будутъ очень способны, — вставилъ Степанъ Аркадъевичъ, — когда образование будетъ распространено между ними. Мы это видимъ...

— А несловица? — сказалъ князь, давно уже прислушиваясь къ разговору и блестя своими маленькими, насмъщливыми глазами, — при дочеряхъ можно: волосъ дологъ...

— Точно такъ же думали о неграхъ до ихъ освобожденія! —

сердито сказалъ Песцовъ.

— Я нахожу только страннымь, что женщины ищуть новых обязанностей, — сказаль Сергьй Ивановичь, — тогда какь мы, кь несчастію, видимь, что мужчины обыкновенно избъгають ихъ.

- Обязанности сопряжены съ правами; власть, деньги, по-

чести — ихъ-то ишуть женшины, — сказалъ Песповъ.

— Все равно, что я бы искаль права быть кормилицей и обижался бы, что женщинамь платять, а мнв не хотять, — скаваль старый князь.

Туровцынъ разразился громкимъ смѣхомъ, и Сергъй Ивановичь пожалълъ, что не онъ сказалъ это. Даже Алексъй Але-

ксандровичь улыбнулся.

- Да, но мужчина не можеть кормить, сказаль Песцовь, а женщина...
- Нътъ, англичанинъ выкормилъ на кораблъ своего ребенка, сказалъ старый князъ, позволяя себъ эту вольность разтовора при своихъ дочеряхъ.

— Сколько такихъ англичанъ, столько же и женщинъ будеть

чиновниковъ, — сказалъ уже Сергъй Ивановичъ.

- Да, но что же дѣлать дѣвушкѣ, у которой нѣть семьи? вступился Степанъ Аркадьевичъ, вспоминая о Чибисовой, которую онъ все время имѣлъ въ виду, сочувствуя Песцову и поддерживая его.
- Если хорошенько разобрать исторію этой дівушки, то вы найдете, что эта дівушка бросила семью или свою, или сестрину, гді бы она могла иміть женское діло, неожиданно вступая въ разговоръ, сказала съ раздражительностью Дарья Але-

ксандровна, въроятно, догадываясь, какую девушку имель въ

виду Степанъ Аркадьевичъ.

— Но мы стоимъ за принципъ, за идеалъ!—звучнымъ басомъ возражалъ Песцовъ. — Женщина хочетъ имътъ право быть независимою, образованною. Она стъснена, подавлена сознаніемъ невозможности этого.

— А я стъсненъ и подавленъ тъмъ, что меня не примутъ въ кормилицы въ воспитательный домъ, — опять сказалъ старый князь къ великой радости Туровцына, со смъху уронившаго спаржу толстымъ концомъ въ соусъ.

#### XI.

Всв принимали участіе въ общемь разговорв, кромв Кити и Левина. Сначала, когда говорилось о вліяній, которое имбеть одинь народь на другой, Левину невольно приходило въ голову то, что онъ имълъ сказать по этому предмету; но мысли эти, прежде для него очень важныя, какъ бы во снъ мелькали въ его головъ и не имъли для него теперь ни малъйшаго интереса. Ему лаже странно казалось, зачемь они такъ стараются говорить о томъ, что никому не нужно. Для Кити точно такъ же, казалось, должно бы быть интересно то, что они говорили о правахъ и образованіи женщинъ. Сколько разъ она думала объ этомъ, вспоминая о своей заграничной пріятельниць Варенькъ, о ея тяжелой зависимости, сколько разъ думала про себя, что сь ней самсй будеть, если она не выйдеть замужь, и сколько разъ спорила объ этомъ съ сестрой! Но теперь это нисколько не интересовало ее. У нихъ шелъ свой разговоръ съ Левинымъ. и не разговоръ, а какое-то таинственное общение, которое съ каждою минутой все ближе связывало ихъ и производило въ обоихъ чувство радостнаго страха передъ тъмъ неизвъстнымъ. въ которое они вступали.

Сначала Левинъ на вопросъ Кити о томъ, какъ онъ могъ видъть ее прошлаго года въ каретъ, разсказалъ ей, какъ онъ

шель съ покоса по большой дорогъ и встрътиль ее.

— Это было рано-рано утромъ. Вы вёрно только проснулись. Матап ваша спала въ своемъ уголкъ. Чудное утро было. Я иду и думаю: кто это четверней въ каретъ? Славная четверка съ бубенчиками, и на мгновеніе вы мелькнули, и вижу я въ окно, вы сидите воть такъ и объими руками держите завязки чепчика и о чемъ-то ужасно задумались, — говорилъ онъ улыбаясь. — Какъ бы я жедалъ знать, о чемъ вы тогда думали. О важномъ? «Не была ли растрепана?» подумала она, но, увидавъ восторженную улыбку, которую вызывали въ его воспоминаніи эти подробности, она почувствовала, что, напротивъ, впечатл'вніе, произведе ое ею, было очень хорошее. Она покрасн'вла и радостно засм'вялась.

- Право, не помню.

— Какъ хорошо смъется Туровцынъ! — сказалъ Левинъ, любуясь на его влажные глаза и трясущееся тъло.

— Вы давно его знаете? — спросила Кити.

— Кто его не знаеть!

— И я вижу, что вы думаете, что онъ дурной человъкъ?

— Не дурной, а ничтожный.

— И неправда! И поскоръй не думайте больше такъ! — сказада Кити. — Я тоже была о немъ очень низкаго мнънія, но это, это премилый и удивительно добрый человъкъ. Сердце у него золотое.

— Какъ это вы могли узнать его сердце?

— Мы съ нимъ большіе друзья. Я очень хорошо знаю его. Прошлую зиму, вскорѣ послѣ того... какъ вы у насъ были, — сказала она съ виноватою и вмѣстѣ довѣрчивою улыбкой, — у Долли дѣти всѣ были въ скарлатинѣ, и онъ зашелъ къ ней какъ-то. И можете себѣ представить, — говорила она шопотомъ, — ему такъ жалко стало ее, что онъ остался и сталъ помогать ей ходить за дѣтьми. Да, и три недѣли прожилъ у нихъ въ домѣ и какъ нянька ходилъ за дѣтьми.

— Я разсказываю Константину Дмитріевичу про Туровцына

въ скарлатинъ, - сказала она, перегнувшись къ сестръ.

- Да, удивительно, прелесть! сказала Долли, взглядывая на Туровцына, чувствовавшаго, что говорили о немъ, и кротко улыбаясь ему. Левинъ еще разъ взглянулъ на Туровцына и удивился, какъ онъ прежде не понималъ всей прелести этого человъка.
- Виновать, виновать, и никогда не буду больше дурно думать о людяхь! весело сказаль онь, искренно высказывая то, что онь теперь чувствоваль.

# XII.

Въ затъянномъ разговоръ о правахъ женщины были щекотливые при дамахъ вопросы о неравенствъ правъ въ бракъ. Песцовъ во время объда нъсколько разъ налеталъ на эти вопросы, но Сергъй Ивановичъ и Степанъ Аркадьевичъ осторожно отклоняли его.

Когла же встали изъ-за стола и дамы вышли. Песновъ, не слёдун за ними, обратился къ Алексею Александровнчу и принялся высказывать главную причину неравенства. Неравенство супруговъ, по его мнънію, состояло въ томъ, что невърность жены и невърность мужа казнятся неравно и закономь, и общественнымъ мненіемъ.

Степанъ Аркальевичъ поспъшно подошелъ къ Алексъю Але-

ксандровичу, предлагая ему курить.

— Нъть, я не курю, — спокойно отвъчаль Алексъй Александровичь и, какъ бы умышленно желая показать, что онъ не бонтся этого разговора, обратился съ холодною улыбкой къ Песцову.

- Я полагаю, что основанія такого взгляда лежать въ самой сущности вещей, -сказаль онъ и хотёль пройти въ гостиную; но туть вдругь неожиданно заговориль Туровцынь, обра-

шаясь къ Алексъю Александровичу.

— А вы изволили слышать о Прячниковъ ? — сказалъ Туровпынь, оживленный выпитымь шампанскимь и давно ждавшій случая прервать тяготившее его молчаніе.—Вася Прячниковъ, сказаль онь со своею доброю улыбкой влажныхь и румяныхъ тубъ, обращаясь преимущественно къ главному гостю, Алексвю Александровнчу, — мнъ нынче разсказывали, дрался на дуэли въ Твери съ Квитскимъ и убилъ его.

Какъ всегда кажется, что зашибаешь, какъ нарочно, именно больное мъсто, такъ и теперь Степанъ Аркадьевичъ чувствовалъ, что на бъду нынче каждую минуту разговоръ нападалъ на больное мъсто Алексъя Александровича. Онъ хотъль опять отвести зятя, но самъ Алексви Александровичъ съ любопыт-

ствомъ спросилъ:

— За что дранся Прячниковъ?

— За жену. Молодцомъ поступилъ! Вызвалъ и убилъ!

— А! — равнодушно сказалъ Алексъй Александровичь и, под-

нявь брови, прошель въ гостиную.

— Какъ я рада, что вы пришли, — сказала ему Долли съ испуганною улыбкой, встречая его въ проходной гостиной: мит нужно поговорить съ вами. Сядемте здъсь.

Алексъй Александровичь, съ тъмъ же выражениемъ равнодушія, которое придавали ему приподнятыя брови, съль подлю

Дарьи Александровны и притворно улыбнулся.

— Тъмъ болъе, — сказалъ онъ, — что и я хотълъ просить вашего извиненія и тотчась откланяться. Мий завтра надо бхать.

Дарья Александровна была твердо увърена въ невинности Анны и чувствовала, что она бледнееть и губы ея дрожать отъ тевва на этого холоднаго, безчувственнаго человвка, такъ покойно

намъревающагося погубить ея невиннаго друга.

— Алексъй Александровичь, — сказала она, съ отчаянною ръшительностью глядя ему въ глаза, — я спращивала у васъ про Анну, вы мнъ не отвътили. Что она?

— Она, кажется, здорова, Дарья Александровна, — не глядя

на нее, отвъчалъ Алексъй Александровичъ.

— Алексви Александровичь, простите меня, я не имвю права... но я какъ сестру люблю и уважаю Анну; я прошу, умоляю васъ сказать мнв, что такое между вами? въ чемъ вы обвиняете ее?

Алексъй Александровичь поморщился и, почти закрывъ глаза,

опустиль голову.

— Я полагаю, что мужъ передаль вамъ тѣ причины, почему я считаю нужнымъ измѣнить прежнія свои отношенія къ Аннѣ Аркадьевнѣ, — сказаль онъ, не глядя ей въ глаза и недовольно

оглядывая проходившаго черезъ гостиную Щербацкаго.

— Я не върю, не върю, не могу върить этому! — сжимая предъ собой свои костлявыя руки, съ энергическимъ жестомъ проговорила Долли. Она быстро встала и положила свою руку на рукавъ Алексъя Александровича. — Намъ помъщають здъсь. Пойдемте сюда, пожалуйста.

Волненіе Долли д'в'йствовало на Алекс'єя Александровича. Онъ всталъ и покорно пошелъ за нею въ классную комнату. Они с'вли за столъ, обтянутый изр'єзанною перочинными ножами

клеенкой.

— Я не върю, не върю этому!—проговорила Долли, стараясь уловить его избъгающій ея взглядъ.

— Нельзя не върить фактамъ, Дарья Александровна, — ска-

валь онь, ударяя на слово фактамъ.

— Но что же она сдълала?—проговорила Дарья Алексанпровна. — Что именно она спълала?

— Она презръла свои обязанности и измънила своему мужу.

Воть что она сдёлала, — сказаль онъ.

 — Нътъ, нътъ, не можетъ быть! Нътъ, ради Бога, вы ошиблись, — говорила Долли, дотрогиваясь руками до висковъ и за-

крывая глаза.

Name and the second

Алексви Александровичь холодно улыбнулся одивми губами, желая показать ей и самому себв твердость своего убънденія; но эта горячая защита, хотя и не колебала его, растравляла его рану. Онъ заговориль съ большимъ оживленіемъ.

— Весьма трудно ошибиться, когда жена сама объявляеть о томъ мужу. Объявляеть, что восемь лътъ жизни и сынъ, что

все это ошибка и что она хочеть жить сначала, — сказаль онь сердито, соия носомь.

- Анна и порокъ - я не могу соединить, не могу върить

STOMY.

— Дарья Александровна! — сказаль онь, теперь прямо взглянувь вы доброе взволнованное лицо Долли и чувствуя, что языкь его невольно развязывается, — я бы дорого даль, чтобы сомнёніе еще было возможно. Когда я сомнёвался, мнё было тяжело, но легче, чёмь теперь. Когда я сомнёвался, то была надежда; но теперь нёть надежды, и я все - таки сомнёваюсь во всемь. Я такъ сомнёваюсь во всемь, что ненавижу сына и иногда не вёрю, что это мой сынь. Я очень несчастливь.

Ему не нужно было говорить этого. Дарья Александровна поняла это, какъ только онъ взглянулъ ей вълицо; и ей стало жалко его, и въра въ невинности ея друга поколебалась въ ней.

- Ахъ, это ужасно, ужасно! Но неужели это правда, что

вы ръшились на разводъ?

— Я решился на последнюю меру. Мне больше нечего делать.

— Нечего д'єлать, нечего д'єлать...—проговорила она со слезами на глазахъ. — Н'єтъ, не нечего д'єлать! — сказала она.

— То-то и ужасно въ этомъ родѣ горя, что нельзя, какъ во всякомъ другомъ—въ потерѣ, въ смерти, нести крестъ, а тутъ нужно дѣйствовать,—сказалъ онъ, какъ будто угадывая ея мысль. — Нужно выйти изъ того унизительнаго положенія, въ

которое вы поставлены; нельзя жить втроемъ.

— Я понимаю, я очень понимаю это,—сказала Долли и опустила голову. Она помолчала, думая о себъ, о своемъ семейномъ горъ, и вдругъ энергическимъ жестомъ подняла голову и умоляющимъ жестомъ сложила руки. — Но постойте! Вы христіанинъ. Подумайте о ней! Что съ ней будетъ, если вы бросите ее?

— Я думаль, Дарья Александровна, и много думаль, — говориль Александровичь. Лицо его покраснёло иятнами, и мутные глаза глядёли прямо на нее. Дарья Александровна теперь всею душой уже жалёла его. — Я это самое сдёлаль послё того, какь мнё объявлень быль ею же самой мой позорь; я оставиль все по-старому. Я даль возможность исправленія, я старался спасти ее. И что же? Она не исполнила самаго легкаго требованія — соблюденія приличій, — говориль онь разгорячась. — Спасать можно человёка, который не хочеть погибать, но если натура вся такь испорчена, развращена, что самая потибель кажется ей спасеніемь, то что же дёлать?

- Все, только не разводъ! отвъчала Дарья Александровна.
- Но что же все?
- Нътъ, это ужасно. Она будетъ ничьей женой, она погибнетъ!
- Что же я могу сдёлать?—поднявъ плечи и брови, сказалъ Алексвй Александровичъ. Воспоминаніе о послёднемъ проступкъ жены такъ раздражило его, что онъ опять сталъ холоденъ, какъ и при началѣ разговора.—Я очень благодарю за ваше участіе,

но мнъ пора, сказаль онъ вставая.

— Нътъ, постойте! Вы не должны погубить ее. Постойте, я вамъ скажу про себя. Я вышла замужъ, и мужъ обманывалъ меня; въ злобъ, ревности и хотъла все бросить и хотъла сама... Но я опомнилась, и кто же? Анна спасла меня. И вотъ я живу. Дъти растутъ, мужъ возвращается въ семью и чувствуетъ свою неправоту, дълается чище, лучше, и я живу... Я простила, и вы должны простить!

Алексъй Александровичь слушаль, но слова ея уже не дъйствовали на него. Въ душъ его опять поднялась вся злоба того дня, когда онъ ръшился на разводъ. Онъ отряхнулся и заго-

вориль произительнымь, громкимь голосомь:

— Простить я не могу и не хочу, й считаю несправедливымь. Я для этой женщины сдёлаль все, и она затоптала все въ грязь, которая ей свойственна. Я не злой человекъ, я никога никого не ненавидёль, но ее я ненавижу всёми силами души и не могу даже простить ее, потому что слишкомъ ненавижу за все то зло, которое она сдёлала мив! — проговориль онъ со слезами злобы въ голосё.

— Любите ненавидящихъ васъ... — стыдливо прошентала

Дарья Александровна.

Алексъй Александровичъ презрительно усмъхнулся. Это онъ давно зналъ, но это не могло быть приложимо къ его случаю.

— Любите ненавидящихъ васъ, а любить тѣхъ, кого ненавидишь, нельзя. Простите, что я васъ разстроилъ. У каждаго своего горя достаточно!— И, овладѣвъ собой, Алексѣй Александровичъ спокойно простился и уѣхалъ.

# XIII.

Когда встали изъ-за стола, Левину хотълось идти за Кити въ гостиную; но онъ боялся, не будеть ли ей это непріятно по слишкомъ большой очевидности его ухаживанья за ней. Онъ остался въ кружкъ мужчинъ, принимая участіе въ общемъ раз-

говоръ, и, не глядя на Китн, чувствовалъ ея движенія, ея взгля-

ды и то мъсто, на которомъ она была въ гостиной.

Онъ сейчасъ уже и безъ малъйшаго усилія исполняль то объщаніе, которое онъ даль ей: всегда думать хорошо про всёхъ людей и всегда всёхъ любить. Разговоръ зашелъ объ общинъ, въ которой Песцовъ видълъ какое-то особенное начало, называемое имъ хоровымъ началомъ. Левинъ былъ несогласенъ ни сь Песцовымъ, ни съ братомъ, который какъ-то по-своему и признавалъ и не признавалъ значение русской общины. Но онъ товорилъ съ ними, стараясь только помирить ихъ и смягчать ихъ возраженія. Онъ нисколько не интересовался тімь, что онъ самъ говорилъ, еще менъе тъмъ, что они говорили, но только желаль одного: чтобъ имъ и всёмь было хорошо и пріятно. Онъ зналъ теперь то, что одно важно. И это одно было сначала тамь, въ гостиной, а потомъ стало подвираться и остановилось у двери. Онъ, не оборачиваясь, почувствоваль устремленный на себя взглядь и улыбку и не могь не обернуться. Она стояла въ дверяхъ съ Щербацкимъ и смотрела на него.

— Я думаль, вы къ фортеніанамъ ндете,—сказаль онъ, поджодя къ ней.—Воть чего мнв недостаеть въ деревнв: музыки.

— Нѣтъ, мы шли только за тѣмъ, чтобы васъ вызвать, и благодарю, — сказала она, какъ подаркомъ, награждая его улыбкой, — что вы пришли. Что за охота спорить? Вѣдь никогда одинъ не убѣдить другого.

— Да, правда, — сказалъ Левинъ, — большею частью бываеть, что споришь горячо только оттого, что никакъ не можещь

понять, что именно хочеть доказать противникъ.

Левинъ часто замъчалъ при спорахъ между самыми умными людьми, что послъ огромныхъ усилій, огромнаго количества логическихъ тонкостей и словъ спорящіе приходили, наконець, къ сознанію того, что то, что они долго бились доказать другъ другу, давнымъ-давно, съ начала спора, было извъстно имъ, но что они любятъ разное и потому не хотятъ назвать того, что они любятъ, чтобы не быть оспоренными. Онъ часто испытывалъ, что иногда во время спора поймешь то, что любитъ противникъ, и вдругъ самъ полюбишь это самое и тотчасъ согласишься, и тогда всв доводы отпадаютъ, какъ непужное; а иногда испытывалъ наоборотъ: выскажешь, наконець, то, что любишь самъ и изъ-за чего придумываешь доводы, и если случится, что выскажешь это хорошо и искренно, то вдругъ противникъ соглашается и перестаетъ спорить. Это самое онъ хотълъ сказать.

Она сморщила лобъ, стараясь понять. Но только что онъ на-

чалъ объяснять, она уже поняда.

 — Я понимаю: надо узнать, за что онъ спорить, что онъ любить, тогда можно...

Она виоли угадала и выразила его дурно выраженную мысль. Левинъ радостно улыбнулся: такъ ему поразителенъ былъ этотъ переходъ отъ запутаннаго многословнаго спора съ Песцовымъ и братомъ къ этому лаконическому и ясному, безъ словъ почти, сообщению самыхъ сложныхъ мыслей.

Щербацкій отошель оть нихъ, и Кити, подойдя къ разставленному карточному столу, съла и, взявъ въ руки мёлокъ, стала чертить имъ по новому зеленому сукну расходящіеся

круги.

Они возобновили разговоръ, шедшій за объдомъ: о свободъ и занятіяхъ женщинъ. Левинъ былъ согласенъ съ мнъніемъ Дарьи Александровны, что дъвушка, не вышедшая замужъ, найдеть себъ дъло женское въ семьъ. Онъ подтверждаль это тъмъ, что ни одна семья не можетъ обойтись безъ помощницы, что въ каждой бъдной и богатой семьъ есть и должны быть няньки, наемныя или родныя.

— Нъть, — сказала Кити, покраснъвъ, но тъмъ смълъе глядя на него своими правдивыми глазами,—дъвушка можетъ быть такъ поставлена, что не можетъ безъ униженія войти въ семью,

а сама...

Онъ понялъ ее съ намека.

— О, да! — сказалъ онъ, — да, да, да, вы правы, вы правы! И онъ понялъ все, что за объдомъ доказывалъ Песцовъ о свободъ женщинъ, только тъмъ, что видълъ въ сердцъ Кити страхъ дъвства и униженія, и, любя ее, онъ почувствовалъ этотъ страхъ и униженіе и сразу отрекся отъ своихъ доводовъ.

Наступило молчаніе. Она все чертила мёломъ по столу. Глаза ея блестёли тихимъ блескомъ. Подчиняясь ея настроенію, онъ чувствовалъ во всемъ существё своемъ все усиливающееся

напряжение счастия.

— Ахъ, я весь столъ исчертила! — сказала она и, положивъ

мёлокь, сдёлала движеніе, какъ будто хотёла встать.

«Какъ же я останусь одинъ безъ нея?» съ ужасомъ подумаль онъ и взялъ мѣлокъ. — Постойте, — сказалъ онъ, садясь къ столу. — Я давно хотѣлъ спросить у васъ одну вещь.

Онъ глядъль ей прямо въ ласковые, хотя и испуганные глаза.

— Пожалуйста, спросите.

— Воть, — сказаль онь и написаль начальныя буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили: «когда вы мнъ отвътили: этого не можеть быть, значило ли это — никогда, или тогда?» Не было никакой въроятности, чтобы она могле

понять эту сложную фразу; по онъ посмотрёль на нее съ такимъ видомъ, что жизнь его зависить отъ того, пойметь ли она эти слова.

Она взглянула на него серьезно, потомъ оперла нахмуренный лобъ на руку и стала читать. Изръдка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядомъ: «то ли это, что я думаю?»

— Я поняла, — сказала она покраснъвъ.

— Какое это слово? — сказаль онь, указывая на н. которымь означалось слово: никогда.

— Это слово значить никогда, — сказала она, — но это не-

правда!

Онъ быстро стеръ написанное, подалъ ей мълъ и всталъ. Она написала: т, я, н, м, и, о.

Долли утёшилась совсёмъ отъ горя, причиненнаго ей разговоромъ съ Алексемъ Александровичемъ, когда она увидала эти двё фигуры: Кити съ мёлкомъ въ рукахъ и съ улыбкою робкою и счастливою, глядящую вверхъ на Левина, и его красивую фигуру, нагнувшуюся надъ столомъ, съ горящими глазами, устремленными то на столъ, то на нее. Онъ вдругъ просіялъ: онъ понялъ. Это значило: «тогда я не могла иначе отвётить».

Онъ взглянулъ на нее вопросительно, робко.

— Только тогда?

— Да, — отвъчала ея улыбка.

— А т... а теперь? — спросиль онъ.

— Ну, такъ воть прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала! — Она написала начальныя буквы: ч, в, м, з, и, и, ч, б. Это значило: «чтобы вы могли забыть и простить, что было».

Онъ схватилъ мѣлъ напряженными, дрожащими пальцами и, сломавъ его, нацисалъ начальныя буквы слѣдующаго: «мнѣ нечего забывать и прощать, я не переставалъ любить васъ».

Она взглянула на него съ остановившеюся улыбкой.

— Я поняла, — шопотомъ сказала она.

Онъ сълъ и написалъ длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его такъ ли, взяла мълъ и тотчасъ же отвътила.

Онъ долго не могь понять того, что она написала, и часто взглядываль въ ея глаза. На него нашло затменіе оть счастія. Онъ никакъ не могь подставить тъ слова, какія она разумъла; но въ прелестныхъ, сіяющихъ счастіемъ глазахъ ея онъ понялъ все, что ему нужно было знать. И онъ написалъ три буквы. Но онъ еще не кончилъ писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала отвътъ: Да.

— Въ secretaire играете? — сказалъ старый князь подходя. — Ну, побдемь однако, если ты хочешь поспъть въ театръ.

Левинъ всталъ и проводилъ Кити до дверей.

Въ разговоръ ихъ все было сказано; было сказано, что она любить его и что скажеть отцу и матери, что завтра онъ прітедеть утромъ.

## XIV.

Когда Кити увхала и Левинъ остался одинъ, онъ почувствоваль такое безпокойство безъ нея и такое нетеривливое желаніе поскорве, поскорве дожить до завтрашняго утра, когда онъ одять увидить ее и навсегда соединится съ ней, что онъ испугался, какъ смерти, этихъ четырнадцати часовъ, которые ему предстояло провести безъ нея. Ему необходимо было быть и говорить съ къмъ-нибудь, чтобы не оставаться одному, чтобъ обмануть время. Степанъ Аркадьевичъ былъ для него самый пріятный собесвдникъ, но онъ вхалъ, какъ онъ говорилъ, на вечеръ, въ дъйствительности же въ балетъ. Левинъ только успълъ сказать ему, что онъ счастливъ и что онъ любить его и никогда, никогда не забудетъ того, что онъ для него сдълалъ. Взглядъ и улыбка Степана Аркадьевича показали Левину, что онъ понималъ, какъ должно, это чувство.

— Что жъ, не пора умирать? — сказалъ Степанъ Аркадь-

евичь, съ умиленіемь пожимая руку Левина.

— Нинътъ! — сказалъ Левинъ.

Дарья Александровна, прощаясь съ нимъ, тоже какъ бы поздравила его, сказавъ: — Какъ я рада, что вы встрътились опять съ Кити, надо дорожить старыми дружбами. — Левину непріятны были эти слова Дарьи Александровны. Она не могла понять, какъ все это было высоко и недоступно ей, и она не должна была смъть упоминать объ этомъ. Левинъ простился съ ними, но, чтобы не остаться одному, прицъпился къ своему брату.

— Ты куда ѣдешь?

— Я въ засъданіе.

— Ну, и я съ тобой. Можно?

— Отчего же, побдемь, — улыбаясь сказаль Сергьй Ивано-

вичь. — Что съ тобой нынче?

— Со мной? Со мной счастіе!—сказалъ Левинъ, опуская окно кареты; въ которой они вхали.—Ничего тебъ? а то душно. Со мной счастіе! Отчего ты не женился никогда?

Сергъй Ивановичь улыбнулся.

— Я очень радь, она, кажется славная дѣв...—началь было Сергъй Ивановичь.

— Не говори, не говори, не говори!—закричалъ Левинъ, схвативъ его объими руками за воротникъ его шубы и запаживая его. «Она славная дъвушка» были такія простыя, низменныя слова, столь несоотвътственныя его чувству.

Сергъй Ивановичь засмъялся веселымь смъхомъ, что съ

нимь ръдко бывало.

- Ну, все-таки можно сказать, что я очень радъ этому.

— Это можно завтра, завтра, и больше ничего! Ничего, ничего, молчаніе,—сказаль Левинь и, запахнувь его еще разы шубой, прибавиль:—Я тебя очень люблю! Что же, можно мнв быть въ засъданіи?

— Разумъется, можно.

- О чемъ у васъ нынче ръчь?-спрашивалъ Левинъ, не пе-

реставая улыбаться.

Они прібхали въ засбланіе. Левинъ слушаль, какъ секретарь, запинаясь, читаль протоколь, котораго, очевидно, самъ не понималь; но Левинь видёль по лицу этого секретаря, какой онъ быль милый, добрый и славный человъкъ. Это видно было по тому, какъ онъ мъщался и конфузился, читая протоколъ. Потомъ начались ръчи. Они спорили объ отчислении какихъ-то суммъ и о проведении какихъ-то трубъ, и Сергъй Ивановичъ уязвиль двухь членовь и что-то побъдоносно долго говориль: и другой члень, написавь что-то на бумажкъ, заробъль сначала, но потомъ отвътилъ ему очень ядовито и мило. И потомъ Свіяжскій (онъ быль туть же) тоже что-то сказаль такъ красиво и благородно. Левинъ слушалъ ихъ и ясно виделъ, что ни этихъ отчисленныхъ суммъ, ни трубъ, ничего этого не было и что они вовсе не сердилась, а что они были всв такіе добрые, славные люди и такъ все это хорошо, мило шло между ними. Никому они не мъщали, и всъмъ было пріятно. Замъчательно было для Левина то, что они всв для него нынче были видны насквозь, и по маленькимъ, прежде незамътнымъ признанамъ онъ узнавалъ душу каждаго и ясно видълъ, что они всъ были добрые. Въ особенности его, Левина, они всъ чрезвычайно любили нынче. Это видно было по тому, какъ они говорили съ нимъ, какъ ласково, любовно смотрели на него даже всв незнакомые.

— Ну, что же, ты доволенъ?—спросиль у него Сергьй Ивановить.

— Очень. Я никакъ не думалъ, что это такъ интересно. Славно, прекрасно!

Свіяжскій подошель къ Левину и зваль его къ себ'є чай пить. Левинь никакь не могь понять и вспомнить, чёмь онь быль

недоволень въ Свіяжскомь, чего онь искаль отъ него. Онъ

быль умный и удивительно добрый человъкъ.

— Очень радь, —сказаль онь и спросиль про жену и про своячиницу. И по странной филіаціи мыслей, такъ какъ въ его воображеніи мысль о своячиниць Свіяжскаго связывалась съ бракомъ, ему представилось, что никому лучше нельзя разсказать своего счастія, какъ женъ и своячиниць Свіяжскаго, и онь

очень быль радъ жхать къ нимъ.

Свіяжскій разспрашиваль его про его діло въ деревні, какъ и всегда, не предполагая никакой возможности найти что-нибудь ненайденное въ Европъ, и теперь это нисколько не непріятно было Левину. Онъ, напротивъ, чувствовалъ, что Свіяжскій правъ, что все пъло это ничтожно, и видълъ удивительную мягкость и нежность, съ которою Свіяжскій избегаль высказыванія своей правоты. Дамы Свіяжскаго были особенно милы, Левину казалось, что онъ все уже знають и сочувствують ему, но не говорять только изъ деликатности. Онъ просидълъ у нихъ часъ, два, три, разговаривая о разныхъ предметахъ, но подразумъвалъ одно то, что наполняло его душу, и не замъчаль того, что онъ надобль имъ ужасно и что имъ давно пора было спать. Свіяжскій проводиль его до передней, зъвая и удивляясь тому странному состоянію, въ которомь быль его пріятель. Быль второй чась. Левинь вернулся въ гостиницу и испугался мысли о томъ, какъ онъ одинъ теперь со своимъ нетеривніемь проведеть остающіеся ему еще десять часовь. Не спавшій чередовой лакей зажегь ему свічи и хотіль уйти, но Левинъ остановилъ его. Лакей этотъ, Егоръ, котораго прежде не замъчаль Левинъ, оказался очень умнымъ и хорошимъ, а главное добрымь человъкомь.

- Что же, трудно, Егоръ, не спать?

Что делать? Наша должность такая. У господь покойнее;
 вато расчетовь забсь больше.

Оказалось, что у Егора была семья, три мальчика и дочь пвея, которую онь хотёль отдать замужь за приказчика въ

шорной лавкъ,

Левинъ по этому случаю сообщилъ Егору свою мысль о томъ, что въ бракъ главное дъло любовь и что съ любовью всегда будешь счастливъ, потому что счастіе бываеть только въ себъ самомъ.

Егоръ внимательно выслушаль и очевидно вполнъ понялъ мысль Левина, но въ подтверждение ея онъ привелъ неожиданное для Левина замъчание о томъ, что, когда онъ жилъ у хорошихъ господъ, онъ всегда былъ своими господами дово-

ленъ и теперь вполит доволенъ своимъ хозянномъ, хотя онъ французъ.

«Удивительно добрый человъкъ!» думалъ Левинъ.

— Ну, а ты, Егоръ, когда женился, ты любилъ свою жену?

- Какъ же не любить, - отвъчалъ Егоръ.

И Левинъ видътъ, что Егоръ находился тоже въ восторженномъ состояни и намъревался высказать всъ свои задушевныя чувства.

Моя жизнь тоже удивительная. Я сызмальства...—началь онъ, блестя глазами, очевидно, заразившись восторженностью

Левина, такъ же какъ люди заражаются зъвотою.

Но въ это время послышался звонокъ; Егоръ ушелъ, и Левинъ остался опинъ. Онъ почти ничего не влъ за обвломъ, отказался оть чая и ужина у Свіяжскихъ, но не могь подумать объ ужинъ. Онъ не спалъ прошлую ночь, но не могъ и думать о снъ. Въ комнатъ было свъжо, но его душила жара отвориль объ форточки и съль на столь противъ форточекъ. Изъ-за покрытой снъгомъ крыши видны были узорчатый съ цъиями кресть и выше его-поднимающійся треугольникь созв'яздія Возничаго съ желтовато-яркою Капеллой. Онъ смотръль то на кресть, то на звёзду, вдыхаль въ себя свёжій морозный воздухъ, равномърно вбъгающій въ комнату, и, какъ во снъ, следиль за возникающими въ воображении образами и воспоминаніями. Въ четвертомъ часу онъ услыхалъ шаги по коридору и выглянуль въ дверь. Это возвращался знакомый ему игрокъ Мяскинъ изъ клуба. Онъ шелъ мрачно, насупившись и откашливаясь. «Біздный, несчастный!» подумаль Левинь, и слезы вы- Ступили ему на глаза отъ любви и жалости къ этому человѣку. Онъ хотель поговорить съ нимь, утешить его; но, вспомнивъ, что онъ въ одной рубашкъ, раздумалъ и опять сълъ къ форточкв, чтобы купаться въ холодномъ воздухв и глядеть на этоть чудной формы молчаливый, но полный для него значенія кресть и на возносящуюся желто-яркую звъзду. Въ седьмомъ часу зашумъли полотеры, зазвонили къ какой-то службъ, и Левинъ почувствовалъ, что начинаетъ зябнуть. Онъ затворилъ форточку, умылся, одёлся и вышель на улицу.

## XV.

На улицахъ еще было пусто. Левинъ пошелъ къ дому Щербацкихъ. Парадныя двери были заперты, и все спало. Онъ пошелъ назадъ, вошелъ опять въ нумеръ и потребовалъ кофей. Денной лакей, уже не Fropъ, принесъ ему. Левинъ хотблъ вступить съ нимъ въ разговоръ, но лакею позвенили, и онъ ушелъ. Левинъ попробовалъ опять отпить кофе и положилъ калачь въ ротъ, но ротъ его рѣшительно не зналъ, что дѣлать съ калачомъ. Левинъ вышлюнулъ калачъ, надѣлъ пальто и пошелъ опять ходить. Былъ десятый часъ, когда онъ во второй разъ пришелъ къ крыльцу Щербацкихъ. Въ домѣ только что встали, и поваръ шелъ за провизіей. Надо было прожить еще, по крайней мѣрѣ, два часа.

Всю эту ночь и утро Левинъ жилъ совершенно безсознательно и чувствовалъ себя совершенно изъятымъ изъ условій матеріальной жизни. Онъ не влъ цвлый день, не спалъ двв ночи, провель несколько часовъ раздётый на морозе и чувствовалъ себя не только свежимъ и здоровымъ, какъ никогда, но онъ чувствовалъ себя совершенно независимымъ отъ тела: онъ двигался безъ усилія мышць и чувствовалъ, что все можеть сдвлать. Онъ былъ уверень, что полетель бы вверхъ или сдвинулъ бы уголь дома, если бъ это понадобилось. Онъ проходилъ остальное время по улицамъ, безпрестанно посматривая на часы и

оглядываясь по сторонамь.

И что онъ видълъ тогда, того послъ уже онъ никогда не видалъ. Въ особенности дъти, шедшія въ школу, голуби сизые, слетъвшіе съ крыши на тротуарь, и сайки, посыпанныя мукой, которыя выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и два мальчика были неземныя существа. Все это случилось въ одно время: мальчикъ подбъжалъ къ голубю и улыбаясь взглянуль на Левина; голубь затрещаль крыльями и отпорхнуль, блестя на солнцъ между дрожащими въ воздухъ пылинками снъта, а изъ окошка пахнуло духомъ печенато хлъба и выставились сайки. Все это вмёстё было такъ необычайно хорошо, что Левинъ засмѣялся и заплакаль оть ралости. Слълавъ большой кругь по Газетному переулку и Кисловкъ, онъ вернулся опять въ гостиницу и, положивъ предъ собой часы, свль, ожидая двенадцати. Вы соседнемы нумере говорили чтото о машинахъ и обманъ и кашляли утреннимъ кашлемъ. Они не понимали, что уже стрълка подходить къ двънадцати. Стрълка подошла. Левинъ вышелъ на крыльцо. Извозчики, очевидно, все знали. Они съ счастливыми лицами окружили Левина, споря между собой и предлагая свои услуги. Стараясь не обидъть друтихъ извозчиковъ и объщавъ съ тъми тоже поъздить. Левинъ взяль одного и велъль вхать къ Щербацкимъ. Извозчикъ быль прелестенъ въ бъломъ, высунутомъ изъ-подъ кафтана и натянутомъ на налитой, красной, крынкой шей вороти рубахи. Сани у этого извозчика были высокія, ловкія, такія, на какихъ Левинъ уже послѣ никотда не ъздилъ, и лошадь была хороша и старалась бъжать, но не двигалась съ мъста. Извозчикъ зналъ домъ Щербацкихъ и, особенно почтительно къ съдоку округливъ руки и сказавъ «тиру», осадилъ у подъъзда. Швейцаръ Щербацкихъ навърное все зналъ. Это видно было по улыбкъ его глазъ и потому, какъ онъ сказалъ:

— Ну, давно не были, Константинъ Дмитріевичъ!

Не только онъ все зналъ, но онъ, очевидно, ликовалъ и дълалъ усилія, чтобы скрыть свою радость. Взглянувъ въ его старческіе милые глаза, Левинъ понялъ даже что-то еще новое въ своемъ счастіи.

— Встали?

— Пожалуйте! А то оставьте здёсь,—сказаль онь улыбаясь, когда Левинь хотёль вернуться взять шапку. Это что-нибудь значито.

- Кому доложить прикажете?-спросиль лакей.

Лакей быль хотя и молодой и изъ новыхъ лакеевъ, франть, но очень добрый и хорошій человѣкъ и тоже все понималъ.

— Княгинъ... князю... княжнъ...-сказалъ Левинъ.

Первое лицо, которое онъ увидалъ, была mademoiselle Linon. Она шла черезъ залу, и букольки и лицо ен сіяли. Онъ только что заговорилъ съ нею, какъ вдругъ за дверью послышался шорохъ платья, и mademoiselle Linon исчезла изъ глазъ Левина, и радостный ужасъ близости своего счастія сообщился ему. Маdemoiselle Linon заторонилась и, оставивъ его, пошла къ другой двери. Только что она вышла, быстрые-быстрые, легкіе шаги зазвучали по паркету, и его счастіе, его жизнь, онъ самъ, лучшее его самого себя, то, чего онъ искалъ и желалъ такъ долго, быстро-быстро близилось къ нему. Она не шла, но какоюто невидимою силой неслась къ нему.

Онъ видёль только ея ясные, правдивые глаза, испуганные тою же радостью любви, которан наполняла и его сердце. Глаза эти свётплись ближе и ближе, ослёпляя его своимъ свётомъ любви. Она остановилась подлё самого его, касаясь его. Руки ея поднялись и опустились ему на плечи.

Она сдѣлала все, что могла: она подбѣжала къ нему и отдалась вся, робѣя и радуясь. Онъ обнялъ ее и прижалъ губы къ ея рту, искавшему его поцѣлуя.

Она тоже не спала всю ночь и все утро ждала его.

Мать и отець были безспорно согласны и счастливы ея счастіемъ. Она ждала его. Она первая хотъла объявить ему свое и его счастіє. Она готовилась одна встрътить его и радовалась этой мысли, и робъла, и стыдилась, и сама не знала, что она сдълаеть. Она слышала его шаги и голось и ждала за дверью, пока уйдеть mademoiselle Linon. Mademoiselle Linon ушла. Она, не думая, не спрашивая себя, какь и что, подошла къ нему и

сдвиала то, что она сдвиала.

— Пойдемте къ мама!—сказала она, взявъ его за руку. Онъ долго ничего не могъ сказать, не столько потому, чтобъ онъ боялся словомъ испортить высоту своего чувства, сколько потому, что каждый разъ, какъ онъ хотълъ сказать что-нибудь, вмъсто словъ, онъ чувствовалъ, что у него вырвутся слезы счастія. Онъ взялъ ея руку и поцъловалъ.

— Неужели это правда? — сказаль онь, наконець, глухимь го-

лосомъ. -Я не могу върить, что ты любишь меня!

Она улыбнулась этому «ты» и той робости, съ которою онъ взглянуль на нее.

— Да!-значительно, медленно проговорила она.-Я такъ

счастлива!

Она, не выпуская руки его, вошла въ гостиную. Княгиня, увидавъ ихъ, задышала часто и тотчасъ же заплакала, и тотчасъ же засмънлась, и такимъ энергическимъ шагомъ, какого не ждалъ Левинъ, подбъжала къ нимъ и, обнявъ голову Левина, попъловала его и обмочила его щеки слезами.

— Такъ все кончено! Я рада. Люби ее. Я рада... Кити!

- Скоро устроились!—сказалъ старый князь, стараясь быть равнодушнымъ; но Левинъ замътилъ, что глаза его были влажны, когда онъ обратился къ нему.—Я давно, всегда этого желалъ!—сказалъ князь, взявъ за руку Левина и притягивая его къ себъ.—Я еще тогда, когда эта вътренница вздумала...
  - Папа!-вскрикнула Кити и закрыла ему роть руками.
- Ну, не буду!—сказаль онь.—Я очень, очень... ра... Ахъ, какъ я глупъ...

Онъ обняль Кити, поцеловаль ея лицо, руку, опять лицо и

перекрестиль ее.

И Левина охватило новое чувство любви къ этому прежде чуждому ему человъку, старому князю, когда онъ смотрълъ, какъ Кити долго и нъжно цъловала ему мясистую руку.

# XVI.

Княгиня сидёла въ кресле молча и улыбаясь; князь сёль подле нея. Кити стояла у кресла отца, все не выпуская его руку. Всё молчали.

Княгиня первая назвала все словами и перевела всё мысли и чувства въ вопросы жизни. И всёмъ одинаково странно и больно даже это показалось въ первую минуту.

- Когда же? Надо благословить и объявить. А когда же

свадьба? Какъ ты думаешь, Александръ?

— Воть онъ, — сказаль старый князь, указывая на Левина, —

онъ туть главное лицо.

— Когда? — сказалъ Левинъ краснъя. — Завтра. Если вы меня спрашиваете, то по-моему нынче благословить и завтра свадьба.

— Ну, полно, mon cher, глупости.

— Ну, черезъ недълю.

- Онъ точно сумасшедшій.

— Нъть, отчего же?

— Да помилуй! — радостно улыбаясь этой поспешности, ска-

зала мать. - А приданое?

«Неужели будеть приданое и все это?—подумаль Левинь съ ужасомь.— А впрочемь, развѣ можеть приданое, и благословенье, и все это—развѣ это можеть испортить мое счастіе? Ничто не можеть испортить!—Онь взглянуль на Кити и замѣтиль, что ее нисколько, нисколько не оскорбила мысль о приданомъ.— Стало быть, это нужно», подумаль онь.

— Я въдь ничего не знаю, я только сказаль свое желаніе,—

проговориль онъ, извиняясь.

Такъ мы разсудимъ. Теперь можно благословить и объявить. Это такъ.

Княгиня подошла къ мужу, поцъловала его и хотъла идти, но онъ удержалъ ее, обнялъ и, нъжно, какъ молодой влюбленный, нъсколько разъ, улыбаясь, поцъловалъ ее. Старики, очевидно, спутались на минутку и не знали хорошенько, они ли опять влюблены или только дочь ихъ. Когда князъ съ княгиней вышли, Левинъ подошелъ къ своей невъстъ и взялъ ее за руку. Онъ теперь овладълъ собой и могъ говорить, и ему много нужно было сказать ей. Но онъ сказалъ совсъмъ не то, что нужно было.

— Какъ я зналъ, что это такъ будетъ! Я никогда не надъялся; но въ душъ я былъ увъренъ всегда,—сказалъ онъ.—Я

върю, что это было предназначено.

— А я?—сказала она.—Даже тогда...—она остановилась и опять продолжала, рёшительно глядя на него своими правдивыми глазами,—даже тогда, когда я оттолкнула отъ себя свое счастіе. Я любила всегда васъ одного, но я была увлечена. Я делжна сказать... Вы можете забыть это?

- Можеть быть, это къ дучшему. Вы мнв должны простить

многое. Я полженъ сказать вамъ...

Это было одно изъ того, что онъ рѣшилъ сказать ей. Онъ рѣшился сказать ей съ первыхъ же дней двѣ вещи: то, что онъ не такъ чисть, какъ она, и другое—что онъ невѣрующій. Это было мучительно, но онъ считалъ, что долженъ сказать и то и другое.

— Нъть, не теперь, послъ! — сказаль онъ.

— Хорошо, послъ, по непремънно скажите. Я не боюсь ничего. Мнъ нужно все знать. Теперь кончено.

Онъ досказалъ:

— Кончепо то, что вы возьмете меня, какой бы я ни быль... не откажетесь оть меня? Да?

— Да, да.

Разговоръ ихъ былъ прерванъ mademoiselle Linon, которая, хотя и притворно, но нъжно улыбаясь, пришла поздравить свою любимую воспитанницу. Еще она не вышла, какъ съ поздравленіемъ пришли слуги. Потомъ пріїхали родные, и начался тотъ блаженный сумбуръ, изъ котораго Левинъ не выходиль до другого дня своей свадьбы. Левину было постоянно неловко, скучно, но напряженіе счастія шло, все увеличиваясь. Онъ постоянно чувствоваль, что отъ него требуется многое, чего онъ не знаеть, и онъ дѣлалъ все, что ему говорили, и все это доставляло ему счастіє. Онъ думаль, что его сватовство не будеть имѣть ничего похожаго на другія, что обычныя условія сватовства испортять его особенное счастіє, но кончилось тѣмъ, что онь дѣлалъ то же, что другіе, и счастіє его отъ этого только увеличивалось и дѣлалось болѣе и болѣе особеннымъ, не имѣвшимъ и не имѣющимъ ничего подобнаго.

— Теперь мы поъдимъ конфеть, — говорила m-lle Linon, и

Левинъ вхалъ покупать конфеты.

— Ну, очень радъ,—сказалъ Свіяжскій.—Я вамъ сов'єтую букеты брать у Өомина.

— А надо?—И онъ тхалъ къ Оомину.

Брать говориль ему, что надо занять денегь, потому что будеть много расходовь, подарки...

— А надо подарки?—И онъ скакалъ къ Фульде.

И у кондитера, и у Сомина, и у Фульде онъ видълъ, что его ждали, что ему рады и торжествуютъ его счастію такъ же, какъ и всѣ, съ кѣмъ онъ имѣлъ дѣло въ эти дни. Необыкновенно было то, что его всѣ не только любили, но и всѣ прежде несимпатичные, холодные, равнодушные люди, восхищаясь имъ, докорялись ему во всемъ, нѣжно и деликатно обходились съ

его чувствомъ и раздъляли его убъждение, что онъ быль счастливъйшимъ въ міръ человъкомъ, потому что невъста его была верхъ совершенства. То же самое чувствовала и Кити. Когда графиня Нордстонъ позволила себъ намекнуть о томъ, что она желала чего-то лучшаго, то Кити такъ разгорячилась и такъ убъдительно доказала, что лучше Левина ничего не можетъ быть на свътъ, что графиня Нордстонъ должна была признать это и въ присутствіи Кити безъ улыбки восхищенія уже не встръчала Левина.

Объясненіе, объщанное имъ, было одно тяжелое событіе того времени. Онъ посовътовался со старымъ княземъ и, получивъ его разръшеніе, передалъ Кити свой дневникъ, въ которомъ было написано то, что мучило его. Онъ и писалъ этотъ дневникъ тогда въ виду будущей невъсты. Его мучили двъ вещи: его неневинность и невъріе. Признаніе въ невъріи прошло незамъченнымъ Она была религіозна, никогда не сомнъвалась въ истинахъ религіи, но его внъшнее невъріе даже нисколько не затронуло ея. Она знада любовью всю его душу, и въ душъ его она видъла то, чего она хотъла; а что такое состояніе души называется быть невърующимъ, это ей было все равно. Другое же признаніе заставило ее горько плакать.

Левинъ не безъ внутренней борьбы передалъ ей свой дневникъ. Онъ зналъ, что между нимъ и ею не можетъ и не должно быть тайнъ, и потому онъ ръшилъ, что такъ должно, но онъ не далъ себъ отчета о томъ, какъ это можетъ подъйствовать, онъ не перенесся въ нее. Только когда въ этотъ вечеръ онъ прітахалъ къ нимъ предъ театромъ, вошелъ въ ея комнату и увидълъ заплаканное, несчастное отъ непоправимаго, имъ произведеннаго горя жалкое и милое лицо, онъ понялъ ту пучину, которая отдъляла его позорное прошедшее отъ ея голубиной чистоты, и ужаснулся тому, что онъ сдълалъ.

— Возьмите, возьмите эти ужасныя книги!—сказала она, отталкивая лежавшія передъ ней на столь тетради.—Зачьмь вы дали ихъ мнь!.. Ньть, все-таки лучше,—прибавила она, сжалившись надъ его отчаяннымь лицомь.—Но это ужасно, ужасно!

Онъ опустиль голову и молчалъ. Онъ ничего не могъ сказать.

— Вы не простите меня, — прошепталь онъ.

— Нъть, я простила. Но это ужасно!

Однако счастіе его было такъ велико, что это признаніе не нарушило его, а придало ему только новый оттѣнокъ. Она простила его; но съ тѣхъ поръ онъ еще болѣе считалъ себя недостойнымъ ея, еще ниже нравственно склонялся предъ нею и еще выше цѣнилъ свое незаслуженное счастіе.

## XVII.

Невольно перебирая въ своемъ воспоминаніи впечатлівнія разговоровъ, веденныхъ во время и послів об'єда, Алексій Александровичь возвращался въ свой одинокій нумеръ. Слова Дарьи Александровны о прощеніи произвели въ немъ только досаду. Приложеніе или неприложеніе христіанскаго правила къ своему случаю былъ вопросъ слишкомъ трудный, о которомъ нельзя было говорить слегка, и вопросъ этотъ былъ уже давно рішенъ Алексівемъ Александровичемъ отрицательно. Изъ всего сказаннаго наиболіве запали въ его воображеніе слова глупаго, добраго Туровцына: молодецки поступиля, вызваля на дуэль и убиля. Всів, очевидно, сочувствовали этому, хотя изъ учтивости и не высказали этого.

«Впрочемь, это дѣло кончено, нечего думать объ этомь», сказаль себѣ Алексѣй Александровичь. И, думая только о предстоящемъ отъѣздѣ и дѣлѣ ревизін, онъ вошель въ свой нумеръ и спросилъ у провожавшаго швейцара, гдѣ его лакей; швейцаръ сказалъ, что лакей только что вышелъ. Алексѣй Александровичь велѣль себѣ подать чаю, сѣлъ къ столу и, взявъ Фрума, сталь соображать маршруть путешествія.

— Двѣ телеграммы, — сказаль вернувшійся лакей, входя въ комнату. — Извините, ваше превосходительство, я только что

вышель.

Алексви Александровичь взяль телеграммы и распечаталь. Первая телеграмма было извъстіе о назначеніи Стремова на то самое мъсто, котораго желаль Каренинь. Алексви Александровичь бросиль депешу и, покраснъвь, всталь и сталь ходить по комнать: Quos vult perdere dementat», сказаль онь, разумъя подь quos тъ лица, которыя содъйствовали этому назначенію. Ему не то было досадно, что не онь получиль это мъсто, что его очевидно обощли; но ему непонятно, удивительно было, какъ они не видали, что болтунь, фразеръ Стремовъ менъе всякаго другого способенъ къ этому. Какъ они не видали, что они губили себя, свой prestige этимъ назначеніемъ.

«Что-нибудь еще въ этомъ родѣ», сказалъ онъ себѣ желчно, открывая вторую депешу. Телеграмма была отъ жены. Подпись ея синимъ карандашомъ, «Анна», первая бросилась ему въ глаза. «Умираю, прошу, умоляю пріѣхать. Умру съ прощеніемъ спокойнѣе», прочелъ онъ. Онъ презрительно улыбнулся и бросилътелеграмму. Что это былъ обманъ и хитрость, въ этомъ, какъ

ему казалось въ первую минуту, не могло быть никакого со-

«Нѣть обмана, предъ которымъ бы она остановилась. Она должна родить. Можеть быть, болѣзнь родовъ. Но какая же ихъ цѣль? Узаконить ребенка, компрометировать меня и помѣшать разводу, — думалъ онъ. — Но что-то тамъ сказано: «умираю...»—Онъ перечелъ телеграмму, и вдругъ прямой смыслъ того, что было сказано въ ней, поразилъ его.—А если это правда?—сказалъ онъ себъ.—Если правда, что въ минуту страданій и близости смерти она искренно раскаивается, и я, принявъ это за обманъ, откажусь пріѣхать? Это будетъ не только жестоко и всѣ осудятъ меня, но это будеть глупо съ моей стороны».

— Петръ, останови карету. Я ъду въ Петербургъ, —сказалъ

онъ лакею.

Алексъй Александровичь ръшиль, что поъдеть въ Петербургъ и увидить жену. Если ея болъзнь есть обманъ, то онъ промолчить и уъдеть. Если она дъйствительно больна при смерти и желаеть его видъть предъ смертью, то онъ простить ее, если застанеть въ живыхъ, и отдасть послъдній долгь, если пріъдеть слишкомъ поздно.

Всю дорогу онъ не думаль больше о томъ, что ему делать. Сь чувствомъ усталести и нечистоты, производимымъ ночью въ вагонъ, въ раннемъ туманъ Петербурга Алексъй Александровичь жхаль по пустынному Невскому и глядёль предъ собою, не думая о томъ, что ожидало его. Онъ не могь думать объ этомъ, потому что, представляя себъ то, что будеть, онъ не могь отогнать предположенія о томь, что смерть ея развяжеть сразу всю трудность его положенія. Хлібники, лавки запертыя, ночные извозчики, дворники, метушіе тротуары, мелькали въ его глазахъ, и онъ наблюдалъ все это, стараясь заглушить въ себъ мысль о томъ, что ожидаеть его и чего онъ не смъеть желать и все-таки желаеть. Онъ подъбхаль къ крыльпу. Извозчикъ и карета со спящимъ кучеромъ стояли у подъъзда. Входя въ съни, Алексъй Александровичь какъ бы досталъ изъ дальняго угла своего мозга рёшеніе и справился съ нимъ. Тамъ значилось: «если обманъ, то презръніе спокойное и убхать: если правда, то соблюсти приличія».

Швейцаръ отворилъ дверь еще прежде, чёмъ Алексей Александровичъ позвонилъ. Швейцаръ Петровъ, иначе Кайитонычъ, имълъ странный видъ въ старомъ сюртукъ, безъ галстука и въ

туфляхъ.

— Что барыня?

— Вчера разрѣшились благополучно.

Алексъй Александровичь остановился и побледнель. Онь

— А здоровье?

Корней въ утреннемъ фартукъ сбъжалъ съ лъстницы.

— Очень плохо, — отвъчаль онъ. — Вчера быль докторскій

съёздъ и теперь докторъ здёсь.

— Возьми вещи, — сказаль Алексейй Александровичь и, иснытывая некоторое облегчение оть извёстия, что есть все-таки надежда смерти, онъ вошель въ переднюю.

На въшалкъ было военное пальто. Алексъй Александровичь

вамътиль это и спросиль:

- Кто здъсь?

-- Докторъ, акушерка и графъ Вронскій.

Алексъй Александровичь прошель во внутреннія комнаты. Въ гостиной никого не было; изъ ея кабинета на звукъ его шаговъ вышла акущерка въ чепцъ съ лиловыми лентами.

Она подошла къ Алексъю Александровичу и съ фамильярностью близости смерти, взявъ его за руку, повлекла въ спальню.

— Слава Богу, что вы прівхалн! Только о вась и о вась, сказала она.

— Дайте же льду скорве!-сказаль изь спальни повелитель-

ный голось доктора.

Алексъй Александровичь прощель въ ея кабинеть. У ея стола бокомъ къ спинкъ на пизкомъ стулъ сидълъ Вронскій и, закрывъ лицо руками, плакалъ. Онъ вскочилъ на голосъ доктора, отнялъ руки отъ лица и увидалъ Алексъя Александровича. Увидавъ мужа, онъ такъ смутился, что опять сълъ, втягивая голову въ плечи, какъ бы желая исчезнуть куда-нибудь; но онъ сдълалъ усиліе надъ собой, поднялся и сказалъ:

— Она умираеть. Доктора сказали, что нътъ надежды. Я весь въ вашей власти, но позвольте миъ быть тутъ... впрочемъ.

я въ вашей волѣ, я...

Алексъй Александровичъ, увидавъ слезы Вронскаго, почувствовалъ приливъ того душевнаго разстройства, которое пронзводилъ въ немъ видъ страданій другихъ людей, и, отворачьвая лицо, онъ, не дослушавъ его словъ, поспѣшно пошелъ къ двери. Изъ спальни слышался голосъ Анны, говорившій что-то. Голосъ ея былъ веселый, оживленный, съ чрезвычайно опредѣленными интонаціями. Алексъй Александровичъ вошелъ въ спальню и подошелъ къ кровати. Она лежала, повернувшись лицомъ къ нему. Щеки рдѣли румянцемъ, глаза блестѣли, маленькія бѣлыя руки, высовывалсь изъ манжетъ кофты, играли угломъ одѣяла, перевивая его. Казалось, она была не только

вдорова и свъжа, но въ наилучшемъ расположении дука. Она говорила скоро, звучно и съ необыкновенно правильными и про-

чувствованными интонаціями.

— Потому что Алексъй, я говорю про Алексъя Александровича (какая странная, ужасная судьба, что оба Алексъя, не правда ли?), Алексъй не отказалъ бы мнъ. Я бы забыла, онъ бы простилъ... Да что жъ онъ не ъдетъ? Опъ добръ, онъ самъ не знаетъ, какъ онъ добръ. Ахъ, Боже мой, какая тоска! Дайте мнъ поскоръй воды! Ахъ, это ей, дъвочкъ моей, будетъ вредно! Ну, хорошо, ну, дайте ей кормилицу. Ну, я согласна, это даже лучше. Онъ пріъдетъ, ему больно будетъ видъть ее. Отдайте ее.

 — Анна Аркадьевна, онъ прітхаль. Воть онъ,—говорила акушерка, стараясь обратить на Алекствя Александровича ся

вниманіе.

— Ахъ, какой вздоръ!—продолжала Анна, не видя мужа.— Да дайте мив ее, дъвочку, дайте! Онъ еще не прівхалъ. Вы оттого говорите, что не простить, что вы не знаете его. Никто не зналъ. Одна я, и то мив тяжело стало. Его глаза, надо знать, у Сережи точно такіе же, и я ихъ видъть не могу отъ этого. Дали ли Сережъ объдать? Въдь я знаю, всъ забудутъ. Онъ бы не забылъ. Надо Сережу перевести въ угольную и Mariette попросить съ нимъ лечь.

Вдругъ она сжалась, затихла и съ испугомъ, какъ будто ожидая удара, какъ будто защищаясь, подняла руки къ лицу. Она

увидала мужа.

— Нътъ, нътъ!—заговорила она,—я не боюсь его, я боюсь смерти. Алексъй, подойди сюда. Я тороилюсь оттого, что мнъ некогда, мнъ осталось жить пемного, сейчасъ начнется жаръ, и я ничего уже не пойму. Теперь я понимаю и все понимаю, я

все вижу.

Сморщенное лицо Алексвя Александровича приняло страдальческое выраженіе; онъ взяль ее за руку и хотвль что-то сказать, но никакъ не могъ выговорить; нижняя губа его дрожала, но онъ все еще боролся со своимъ волненіемъ и только изрѣдка взглядывалъ на нее. И каждый разъ, какъ онъ взглядывалъ, онъ видѣлъ глаза ея, которые смотрѣли на него съ такою умиленною и восторженною нѣжностью, какой онъ никогда не видалъ въ нихъ.

— Подожди, ты не знаешь... Постойте, постойте...—она остановилась, какъ бы собираясь съ мыслями.—Да,—начинала она.—Да, да, да. Вотъ что я хотъла сказать. Не удивляйся на меня. Я все та же... Но во мнъ есть другая, я ея боюсь, ош полюбила того, и я хотъла возненавидъть тебя и не могла в

быть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настояшая, я вся. Я теперь умираю, я знаю, что умру, спроси у него. Я и теперь чувствую, воть они, пуды на рукахъ, на ногахъ, на пальцахъ. Пальцы—воть какіе огромные! Но это все скоро кончится... Одно мнѣ нужно: ты прости меня, прости совсъмъ! Я ужасна, но мнѣ няня говорила: святая мученица—какъ ее звали?—она хуже была. И я поѣду въ Римъ, тамъ пустыни, и тогда я никому не буду мѣшать, только Сережу возьму и дѣвочку... Нѣтъ, ты не можешь простить! Я знаю, этого нельзя простить! Нѣтъ, нѣтъ, уйди, ты слишкомъ хорошъ!—Она держала одною горячею рукой его руку, другою отталкивала его.

Душевное разстройство Алексъ́я Александровича все усиливалось и дошло теперь до такой степени, что онъ уже пересталъ бороться съ нимъ; онъ вдругъ почувствовалъ, что то, что онъ считалъ душевнымъ разстройствомъ, было, напротивъ, блаженное состояніе души, давшее ему вдругъ новое, никогда неиспытанное имъ счастіе. Онъ не думалъ, что тотъ христіанскій законъ, которому онъ всю жизнь свою хотѣлъ слѣдовать, предписывалъ ему прощать и любить своихъ враговъ; но радостное чувство любви и прощенія къ врагамъ наполняло его душу Онъ стоялъ на колѣняхъ и, положивъ голову на сгибъ ея руки, которая жгла его огнемъ черезъ кофту, рыдалъ, какъ ребенокъ. Она обияла его плѣшивѣющую голову, подвинулась къ нему и съ вызывающею гордостью подняла кверху глаза.

— Вотъ онъ, я знала! Теперь прощайте всѣ, прощайте!.. Опять они пришли, отчего они не уходять?.. Да снимите же

съ меня эти шубы!

Докторъ отнялъ ея руки, осторожно положивъ ее на подушку, и накрылъ съ плечами. Она покорно легла навзничь и смо-

трёла передъ собой сіяющимъ взглядомъ.

— Помни одно, что мив нужно было одно прощеніе, и ничего больше я не хочу... Отчего жъ онъ не придетъ?—заговорила она, обращаясь въ дверь къ Вронскому.—Подойди, подойди! Подай ему руку.

Вронскій подошель къ краю кровати и, увидавъ Анну, опять

закрыль лицо руками.

— Открой лицо, смотри на него. Онъ святой, — сказала она. — Да открой. открой лицо! — сердито заговорила она. — Алексъй Александровичь, открой ему лицо! Я хочу его видъть.

Алексъй Александровичъ взялъ руки Вронскаго и отвелъ ихъ отъ лица, ужаснаго по выраженію страданія и стыда, ко-

торые были на немъ.

— Подай ему руку. Прости его.

Алексъй Александровичь подаль ему руку, не удерживая

слезъ, которыя лились изъ его глазъ.

— Слава Богу, слава Богу,—заговорила она,—теперь все готово. Только немножко вытянуть ноги. Вотъ такъ, вотъ прекрасно. Какъ эти цвъты сдъланы безъ вкуса, совсъмъ не похоже на фіалку,—говорила она, указывая на обои.—Боже мой, Боже мой! Когда это кончится? Дайте мнъ морфину. Докторъ! дайте же морфину. О Боже мой, Боже мой!

И она заметалась на постели.

Докторъ и доктора говорили, что это была родильная горячка, въ которой изъ ста было 99 шансовъ, что кончится смертью. Весь день были жаръ, вредъ и безнамятство. Къ полночи больная лежала безъ чувствъ и почти безъ пульса.

Ждали конца каждую минуту.

Вронскій уталь домой, но утромь онт пріталь узнать, и Алексти Алексти Алексти Алексти Алексти Алексти Алексти Алексти Васть, встретивь его въ передней, сказаль: «оставайтесь, можеть быть, она спросить васт», и самь провель его въ кабинеть жены. Къ утру опять началось волненіе, живость, быстрота мысли и ртчи и опять кончилось безпамятствомь. На третій день было то же, и доктора сказали, что есть надежда. Въ этоть день Алексти Алексти Алексти Вышель въ кабинеть, гдт сидть Вронскій, и, заперевь дверь, стль противъ него.

— Алексъй Александровичь, — сказалъ Вронскій, чувствуя, что приближается объясненіе, — я не могу говорить, не могу понимать. Пощадите меня! Какъ вамъ ни тяжело, повърьте, что мнъ еще ужаснъе.

Онъ хотъль встать. Но Алексъй Александровичь взяль его

ва руку и сказаль:

— Я прошу васъ выслушать меня, это необходимо. Я должень вамъ объяснить свои чувства, тв, которыя руководили мной и будутъ руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я рвшился на разводъ и даже началъ это двло. Не скрою отъ васъ, что, начиная двло, я былъ въ нервшительности, я мучился; признаюсь вамъ, что желаніе мстить вамъ и ей преследовало меня. Когда я получилъ телеграмму, я повхалъ сюда съ твми же чувствами, скажу больше: я желалъ ея смерти. Но... — онъ помолчалъ въ раздумьи, открыть или не открыть ему свое чувство. — Но я увидвлъ ее и простилъ. И счастіе прощенія открыло мить мою обязанность. Я простилъ совершенно. Я хочу подставить другую щеку, я хочу отдать рубаху, когда у меня берутъ кафтанъ.

Молю Бога только о томъ, чтобы Онъ не отнялъ у меня счастія прощенія!

Слезы стояли въ его глазахъ, и свътлый, спокойный взглядъ

ихъ поразилъ Вронскаго.

— Вотъ мое положение. Вы можете затоптать меня въ грязь, сдёлать посмёщищемъ свёта, я не покину ея и никогда слова упрека не скажу вамъ, продолжаль Алексей Александровичь. Моя обязанность ясно начертана для меня: я долженъ быть съ ней и буду. Если она пожелаетъ васъ видёть, я дамъ вамъ знать, но теперь я полагаю, вамъ лучше удалиться.

Онъ всталъ, и рыданія прервали его рѣчь. Вронскій тоже поднялся и въ нагнутомъ, невыпрямленномъ состояніи, исподлобья глядѣлъ на него. Онъ не понималъ чувствъ Алексѣя Александровича. Но онъ чувствовалъ, что это было что-то высшее и

даже недоступное ему въ міровоззрѣніи.

## XVIII.

Послѣ разговора своего съ Алексвемъ Александровичемъ Вронскій вышель на крыльцо дома Карениныхь и остановился, съ трудомъ вспоминая, гдф онъ и куда ему надо идти или вхать. Онъ чувствовалъ себя пристыженнымъ, униженнымъ, виноватымъ и лишеннымъ возможности смыть свое унижение. Онъ чувствоваль себя выбитымь изъ той колеи, по которой онь такъ гордо и легко шелъ до сихъ поръ. Всв, казавшіеся столь твердыми, привычки и уставы его жизни вдругъ оказались ложными и неприложимыми. Обманутый мужъ, представлявшійся до сихъ поръ жалкимъ существомъ, случайною и нъсколько комической помъхой его счастію, вдругь ею же самой быль вызвань, вознесенъ на внушающую подобострастіе высоту, и этоть мужь явился на этой высотъ не злымъ, не фальшивымъ, не смъщнымъ, но добрымъ, простымъ и величественнымъ. Этого не могъ не почувствовать Вронскій. Роли вдругь измінились. Вронскій чувствоваль его высоту и свое унижение, его правоту и свою неправду. Онъ почувствоваль, что мужь быль великодушень и въ своемъ горъ, а онъ низокъ, мелоченъ въ своемъ обманъ. Но это сознаніе своей визости передъ тъмъ человъкомъ, котораго онъ несправедливо презираль, составляло только малую часть его горя. Онъ чувствоваль себя невыразимо несчастнымъ теперь отъ того, что страсть его къ Аннъ, которая охлаждалась, ему казалось, въ последнее время, теперь, когда онъ зналъ, что навсегда потеряль ее, стала сильнее, чемь была когла-нибуль. Онъ увидаль ее всю во время ея бользни, узналь ей душу, и ему казалось, что онъ никогда до тъхъ поръ не любиль ей. И теперьто, когда онъ узналь ее, полюбиль, какъ должно было любить, онъ былъ униженъ передъ нею и потеряль ее навсегда, оставивъ въ ней о себъ одно постыдное воспоминание. Ужаснъе же всего было то смъщное, постыдное положение его, когда Алексъй Александровичь отдираль ему руки отъ его пристыженнаго лица. Онъ стоялъ на крыльцъ дома Карениныхъ, какъ потерянный, и не зналь, что дълать.

- Извозчика прикажете?-спросилъ швейцаръ.
- Да, извозчика.

Вернувшись домой послѣ трехъ безсонныхъ ночей, Вронскій, не раздѣваясь, легъ ничкомъ на диванъ, сложивъ руки и положивъ на нихъ голову. Голова его была тяжела. Представленія, восноминанія и мысли самыя странныя съ чрезвычайною быстротой и ясностью смѣнялись одна другою: то это было лѣкарство, которое онъ наливалъ больной и перелилъ черезъ ложку, то бѣлыя руки акушерки, то странное положеніе Алексѣя Александровича на полу передъ кроватью.

«Заснуть! забыть!» сказаль онь себе со спокойною уверенностью здороваго человека въ томь, что если онь усталь и хочеть спать, то сейчась же и заснеть. И деиствительно, въ то же мгновеніе въ голове стало путаться, и онь сталь проваливаться въ пропасть забвенія. Волны моря безсознательной жизни стали уже сходиться надь его головой, какь вдругь точно сильнейшій зарядь электричества быль разряжень въ него. Онъ вздрогнуль такь, что всёмь тёломь подпрыгнуль на пружинахь дивана, и, упершись руками, съ испугомь вскочиль на колёни. Глаза его были широко открыты, какъ будто онъ никогда не спаль. Тяжесть головы и вялость членовь, которыя онъ испытываль за минуту, вдругь исчезли.

«Вы можете затоптать въ грязь», слышаль онъ слова Алексъя Александровича и видъль его передь собой, и видъль съ горячечнымъ румянцемъ и блестящими глазами лицо Анны, съ нъжностью и любовью смотрящее не на него, а на Алексъя Александровича; онъ видъль свою, какъ ему казалось, глупую и смъшную фигуру, когда Алексъй Александровичь отняль ему отъ лица руки. Онъ опять вытянуль ноги и бросился на дивань въ прежней позъ и закрыль глаза.

«Заснуть! заснуть!» повториль онь себв. Но съ закрытыми глазами онь еще яснве видвль лицо Анны такимь, какое оно было въ памятный ему вечерь скачекъ.

— Этого нъть и не будеть, и она желаеть стереть это изъ своего воспоминанія. А я не могу жить безъ этого. Какъ же намъ помириться?—скаваль онъ вслухъ и безсознательно сталъ повторять эти слова. Это повтореніе словъ удерживало возникновеніе новыхъ образовъ и воспоминаній, которые, онъ чувствоваль, толпились въ его головъ. Но повтореніе словъ удержало воображеніе не надолго. Опять одна за другой стали представляться съ чрезвычайною быстротой лучшія минуты и вмъстъ съ ними недавнее униженіе. «Отними руки», говорить голось Анны. Онъ отнимаеть руки и чувствуеть пристыженное и глупое выраженіе своего лица.

Онъ все лежаль, стараясь заснуть, хотя чувствоваль, что не было ни малъйшей надежды, и все повторяль шопотомь случайныя слова изъ какой-нибудь мысли, желая этимъ удержать возникновение новыхъ образовъ. Онъ прислушался — и услыхалъ страннымъ, сумасшедшимъ шопотомъ повторяемыя слова: «не умълъ цънить, не умълъ цънить, не

ум вль пользоваться».

«Что это? или я съ ума схожу?—сказалъ онъ себѣ.—Можетъ быть. Отчего же и сходятъ съ ума, отчего же и стрѣляются?» отвѣтилъ онъ самъ себѣ, и, открывъ глаза, съ удивленіемъ увидѣлъ подлѣ своей головы шитую подушку работы Вари, жены брата. Онъ потрогалъ кисть подушки и попытался вспомнить о Варѣ, о томъ, когда онъ видѣлъ ее послѣдній разъ. Но думать о чемъ-нибудь постороннемъ было мучительно. «Нѣтъ, надо заснуть!» Онъ подвинулъ подушку и прижался къ ней головой, по надо было дѣлать усиліе, чтобы держать глаза закрытыми. Онь вскочилъ и сѣлъ. «Это кончено для меня,—сказалъ онъ себѣ. — Надо обдумать, что дѣлать. Что осталось?» Мысль его быстро обѣжала жизнь внѣ его любви къ Аннѣ.

«Честолюбіе? Серпуховской? свътъ? дворъ?» ни на чемъ онъ ме могъ остановиться. Все это имъло смыслъ прежде, но теперь ничего этого уже не было. Онъ всталъ съ дивана, снялъ сюртукъ, выпустилъ ремень и, открывъ мохнатую грудь, чтобы дышать свободиъе, прошелся по комнатъ. «Такъ сходятъ съ ума, — повторилъ онъ, — и такъ стръляются... чтобы не было

стыдно», добавиль онъ медленно.

Онъ подошелъ къ двери и затворилъ ее; потомъ съ остановившимся взглядомъ и со стиснутыми кръпко зубами подошелъ къ столу, взялъ револьверъ, оглянулъ его, перевернулъ на заряженный стволъ и задумался. Минуты двъ, опустивъ голову съ выраженіемъ напряженнаго усилія мысли, стоялъ онъ съ револьверомъ въ рукахъ неподвижно и думалъ. «Разумъется»,

сказаль онь себь, какь будто логическій, продолжительный и исный ходь мысли привель его къ несомньному заключенію. Въ дъйствительности же это убъдительное для него «разумьется» было только послъдствіемь повторенія точно такого же круга восноминаній и представленій, черезъ который онъ прошель уже десятки разъ въ этоть часъ времени. Тъ же были восноминанія счастія, навсегда потеряннаго, то же представленіе безсмысленности всего предстоящаго въ жизни, то же сознаніе своего униженія. Та же была и послъдовательность этихъ представленій и чувствъ.

«Разумѣется», повториль онь, когда въ третій разъ мысль его направилась опять по тому же самому заколдованному кругу воспоминаній и мыслей, и, приложивъ револьверъ къ лѣвой сторонѣ груди и сильно дернувшись всею рукой, какъ бы вдругъ сжимая ее въ кулакъ, онъ потянулъ за гашетку. Онъ не слыхаль звука выстрѣла, но сильный ударъ въ грудь сбилъ его съ ногъ. Онъ хотѣлъ удержаться за край стола, уронилъ револьверъ, пошатнулся и сѣлъ на землю, удивленно оглядывансь вокругъ себя. Онъ не узнавалъ своей комнаты, глядя снизу на выгнутыя ножки стола, на корзинку для бумагъ и тигровую шкуру. Выстрые скрипящіе шаги слуги, шедшаго по гостиной, заставили его опомниться. Онъ сдѣлалъ усиліе мысли и понялъ, что онъ на полу, и, увидавъ кровь на тигровой шкурѣ и у себя на рукѣ, понялъ, что онъ стрѣлялся..

«Глупо! Не попалъ», проговорилъ онъ. шаря рукой за револьверомъ. Револьверъ былъ подлъ него,—онъ искалъ дальше. Продолжая искать, онъ потянулся въ другую сторону и, не въ

силахъ удержать равновъсіе, упаль, истекая кровью.

Элегантный слуга съ бакенбардами, неоднократно жаловавшійся своимъ знакомымъ на слабость своихъ нервовъ, такъ испугался, увидавъ лежавшаго на полу господина, что оставилъ его
истекать кровью и убъжалъ за помощью. Черезъ часъ Варя,
жена брата, прітхала и съ помощью трехъ явившихся докторовъ, за которыми она послала во вст стороны и которые прітхали въ одно время, уложила раненаго на постель и осталась
у него ходить за нимъ.

### XIX.

Ошибка, сдъланная Алексъемъ Александровичемъ въ томъ, что опъ, готовясь на свиданіе съ женой, не обдумаль той случайности, что раскаяніе ея будетъ искренно и онъ проститъ, а она не умретъ, — эта ошибка черезъ два мъсяца послъ его воз-

вращения изъ Москвы представилась ему во всей своей силв. Но ошибка, сделанная имъ, произошла не отъ того только, что онъ не обдумаль этой случайности а отъ того тоже, что онъ до этого дня свиданія съ умирающей женой не зналь своего сердца. Онъ у постели больной жены въ первый разъ въ жизни отдался тому чувству умиленнаго состраданія, которое въ немъ вызывали страданія другихъ людей и котораго онъ прежде стыдился, какъ вредной слабости: и жалость къ ней, и раскаяніе въ томъ, что онъ желаль ея смерти, и, главное, самая радость прощенія сділали то, что онъ вдругь почувствоваль не только утоленіе своихь страданій, но и душевное спокойствіе, которыхъ она никогда прежде не испытывалъ. Онъ вдругь почувствоваль, что то самое, что было источникомь его страданій, стало источникомъ его духовной радости; то, что казалось неразръшимымъ, когда онъ осуждалъ, упрекалъ и ненавидълъ, стало просто и ясно, когда онъ прощалъ и любилъ.

Онъ простиль жену и жалёль ее за ея страданія и раскаяніе. Онь простиль Вронскому и жалівль его, особенно послів того, какъ до него дошли слухи о его отчаянномъ поступкъ. Онъ жалълъ и сына больше, чъмъ прежде. И упрекалъ себя теперь за то, что слишкомъ мало занимался имъ. Но къ новорожденной маленькой девочке онь испытываль какое-то особенное чувство не только жалости, но и нъжности. Сначала онъ изъ одного чувства состраданія занялся тою новорожденною слабенькою дівочкой, которая не была его дочь и которая была заброшена во время болъзни матери и, навърно, умерла бы, если бъ онъ о ней не позаботился, -и самъ не замътилъ, какъ онъ полюбилъ ее. Онъ по нескольку разъ въ день ходилъ въ дътскую и подолгу сиживалъ тамъ, такъ что кормилица и няня, сперва робъвшія предъ нимъ, привыкли къ нему. Онъ иногда по получасу молча глядълъ на спящее шафранно-красное, пушистое и сморшенное личико ребенка и наблюдаль за движеніями хмурящагося лба и за пухлыми ручонками съ подвернутыми пальцами, которыя задомъ ладоней терли глазенки и переносицу. Въ такія минуты въ особенности Алексви Александровичь чувствоваль себя совершенно спокойнымь и согласнымь съ собой и не виделъ въ своемъ положении ничего необыкновеннаго, ничего такого, что бы нужно было измънить.

Но чёмь болёе проходило времени, тёмь яснёе онь видёль, что, какь ни сстественно теперь для него это положение, его не допустять оставаться въ немь. Онь чувствоваль, что кромё благой духовной силы, руководившей его душой, была другая, грубая, столь же или еще болёе властная сила, которая руко-

водила его жизнью, и что эта сила не дасть ему того смиреннаго спокойствія, котораго онъ желаль. Онъ чувствоваль, что
всё смотрёли на него съ вопросительнымь удивленіемъ, что не понимали его и ожидали отъ него чего-то. Въ особенности онъ
чувствоваль непрочность и неестественность своихъ отношеній
съ женой.

Когда прошло то размятченіе, произведенное въ ней близостью смерти, Алексій Александровичь сталь замічать, что Анна боялась его, тяготилась имъ и не могла смотріть ему прямо въ глаза. Она какъ будто что-то хотіла и не рішалась сказать ему и тоже, какъ бы предчувствуя, что ихъ отношенія

не могутъ продолжаться, чего-то ожидала отъ него.

Въ концъ февраля случилось, что новорожденная дочь Анны, названная тоже Анной, забольла. Алексъй Александровичь быль утромъ въ дътской и, распорядившись послать за докторомъ, поъхаль въ министерство. Окончивъ свои дъла, онъ вернулся домой въ четвертомъ часу. Войдя въ переднюю, онъ увидалъ красавца-лакея въ галунахъ и въ медвъжьей пелеринкъ, державшаго бълую ротонду изъ американской собаки.

- Кто здёсь? - спросиль Алексей Александровичь.

— Княгиня Елизавета Өедоровна Тверская,—съ улыбкой, какъ показалось Алексъю Александровичу, отвъчалъ лакей.

Во все это тяжелое время Алексей Александровичь замёчаль, что свётскіе знакомые его, особенно женщины, принимали особенное участіе въ немь и его женё. Онъ замёчаль во всёхъ этихъ знакомыхъ съ трудомъ скрываемую радость чего-то,—ту самую радость, которую онъ видёлъ въ глазахъ адвоката и теперь въ глазахъ лакея. Всё какъ будто были въ восторге, какъ будто выдавали кого-то замужъ. Когда его встрёчали, то съ едва скрываемою радостью спрашивали о ея здоровьё.

Присутствіє княгини Тверской и по воспоминаніямъ, связаннымъ съ нею, и по тому, что онъ вообще не любилъ ея, было непріятно Алексаю Александровичу, и онъ пошелъ прямо въ дётскую. Въ первой дётской Сережа, лежа грудью на столё и положивъ ноги на стулъ, рисовалъ что-то, весело приговаривая. Англичанка, замѣнившая во время болѣзни Анны француженку, съ вязаньемъ миньярдизъ сидѣвшая подлѣ мальчика, поспѣпно

встала, присъла и дернула Сережу.

Алексъй Александровичь погладиль рукой по волосамъ сыва, отвътиль на вопросъ гувернантки о здоровь жены и спросиль о томъ, что сказалъ докторъ о baby.

Докторъ сказалъ, что ничего опаснаго нътъ, и прописалъ

ванны, сударь.

— Но она все страдаеть, — сказаль Алексъй Александровичь, прислушиваясь къ крику ребенка въ сосъдней комнать.

- Я думаю, что кормилица не годится, сударь, решитель-

но сказала англичанка.

— Отчего вы думаете? — останавливаясь спросиль онъ.

— Такъ было у графини Поль, сударь. Ребенка лѣчили, а оказалось, что просто ребенокъ голоденъ: кормилица была безъ

молока, сударь.

Алексъй Александровичь задумался и, постоявъ нъсколько секундъ, вошелъ въ другую дверь. Дъвочка лежала, откидывая головку, корчась на рукахъ кормилицы, и не хотъла ни брать предлагаемую ей пухлую грудь, ни замолчать, несмотря на двойное шиканье кормилицы и няни, нагнувшейся надъ нею.

— Все не лучше? — сказалъ Алексви Александровичъ.

— Очень безпокойны, -- топотомъ отвъчала няня.

— Миссъ Эдвардъ говоритъ, что, можетъ быть, у кормилицы молока нетъ,—сказалъ онъ.

— Я и сама думаю, Алексъй Александровичъ.

— Такъ что же вы не скажете?

— Кому же сказать? Анна Аркадьевна нездорова все — недовольно сказала няпя.

Няня была старая слуга дома. И въ этихъ простыхъ словахъ ен Алексвю Александровичу показался намекъ на его положеніе.

Ребенокъ кричалъ еще громче, закатываясь и хрипя. Няня, махнувъ рукой, подошла къ нему, взяла его съ рукъ кормилицы и принялась укачивать на ходу.

— Надо доктора попросить осмотръть кормилицу, сказалъ

Алексъй Александровичъ.

Здоровая на видъ, нарядная кормилица, испугавшись, что ей откажутъ, проговорила себъ что-то подъ носъ и, запрятывая большую грудь, презрительно улыбнулась надъ сомнъніемъ въ своей молочности. Въ этой улыбкъ Алексъй Александровичъ тоже нашель насмъшку надъ своимъ положеніемъ.

— Несчастный ребенокъ! — сказала няня, шикая на ребенка;

и продолжала ходить.

Алексъй Александровичъ сътъ на стулъ и съ страдающимъ унылымъ лицомъ смотрълъ на ходившую взадъ и впередъ няню.

Когда затихшаго, наконецъ, ребенка опустили въ глубокую кроватку и няня, поправивъ подушечку, отошла отъ него, Алексъй Александровичъ всталъ и, съ трудомъ ступая на цыпочки, подошелъ къ ребенку. Съ минуту онъ молчалъ и съ тъмъ же унылымъ лицомъ смотрълъ на ребенка; но вдругъ улыбка, дви-

нувъ его волосы и кожу на лбу, выступила ему на лицо, и онъ такъ же тихо вышелъ изъ комнаты.

Въ столовой онъ позвонилъ и велъть вошедшему слугъ послать опять за докторомъ. Ему досадно было на жену за то, что она не заботплась объ этомъ прелестномъ ребенкъ, и въ этомъ расположении досады на нее не хотълось идти къ ней, не хотълось тоже и видъть княгиню Бетси; но жена могла удивиться, отчего онъ по обыкновению не защелъ къ ней, и потому онъ, сдълавъ усилие надъ собой, пошелъ въ спальню. Подходя по мягкому ковру къ дверямъ, онъ невольно услыхалъ разговоръ, котораго не хотълъ слышать.

- Если бъ онъ не увзжалъ, я бы поняла вашъ отказъ и его тоже. Но вашъ мужъ долженъ быть выше этого,—говорила Бетси
- Я не для мужа, а для себя не хочу. Не говорите этого! отвъчаль взволнованный голось Анны.
- Да, но вы не можете не желать проститься съ человъкомъ, который стрёлялся изъ-за васъ...

- Отъ этого-то я и не хочу.

Алексъй Александровичъ съ испуганнымъ и виноватымъ выраженіемъ остановился и хотълъ незамътно уйти назадъ. Но раздумавъ, что это было бы недостойно, онъ опять повернулся и, кашлянувъ, пошелъ къ спальнъ Голоса замолкли, и опъ вошелъ.

Анна въ съромъ халатъ, съ коротко остриженными, густой щеткой вылъзающими черными волосами на круглой головъ сидъла на кушеткъ. Какъ и всегда при видъ мужа, оживленіе лица ея вдругъ исчезло,—она опустила голову и безпокойно оглянулась на Бетси. Бетси, одътая по крайней послъдней модъ, въ шлянкъ, гдъ-то парившей надъ ея головой, какъ колначокъ надъ ламной, и въ сизомъ платъъ съ косыми ръзкими полосами на лифъ съ одной стороны и на юбкъ съ другой стороны, сидъла рядомъ съ Анной, прямо держа свой плоскій высокій станъ, и, склонивъ голову, насмѣшливою улыбкой встрътила Алексъя Александровича.

— А!—сказала она, какъ бы удивленная.—Я очень рада, что вы дома. Вы никуда не показываетесь, и я не видала васъ со времени болъзни Анны. Я все слышала—ваши заботы. Да, вы удивительный мужь!—сказала она съ значительнымъ и ласковымъ видомъ, какъ бы жалуя его орденомъ великодушія за его поступокъ съ женой.

Алексъй Александровичь холодио поклонился и поцъловавъ

Мнѣ, кажется, лучше,—сказала она, избътая его взгляда.
 Но у васъ какъ будто лихорадочный цвътъ лица,—ска-

зать онь, налегая на слово «лихорадочный».

— Мы разговорились съ нею слишкомъ,—сказала Бетси,—я чувствую, что это эгоизмъ съ моей стороны, и я утважаю.

Она встала, но Анна, вдругъ покрасневъ, быстро схватила

ея руку.

- Нъть, побульте, пожалуйста. Мнъ нужно сказать вамъ... нъть, вамь, - обратилась она къ Алексъю Александровичу, и румянеть покрыль ей шею и лобь. - Я не хочу и не могу имъть отъ васъ ничего скрытаго, сказала она.

Алексъй Александровичъ потрещалъ пальцами и опустилъ

толову.

- Бетси говорила, что графъ Вронскій желаль быть у насъ. чтобы проститься предъ своимъ отъвадомъ въ Ташкенть. Она не смотръла на мужа и очевидно, торонилась высказать все, какъ это ни трудно было ей. -Я сказала, что я не могу принять его.
- Вы сказали, мой другь, что это будеть завистть отъ Алексъя Александровича, - поправила ее Бетси.

— Да нътъ, я не могу его принять, и это ни къ чему не...-Она вдругь остановилась и взглянула вопросительно на мужа (онъ не смотрълъ на нее). — Однимъ словомъ, я не хочу...

Алексъй Александровичъ подвинулся и хотълъ взять ея

руку.

Первымъ движеніемъ она отдернула свою руку отъ его влажной, съ большими надутыми жилами руки, которая искала ея;

но, видимо, сдёлавъ надъ собой усиліе, пожала его руку.

- Я очень благодарю васъ за ваше довъріе, но...-сказаль онъ, съ смущеніемъ и досадой чувствуя, что то, что онъ легко и ясно могь рёшить самъ съ собой, онъ не можеть обсуждать при княгинъ Тверской, представлявшейся ему олицетвореніемъ той грубой силы, которая должна была руководить его жизнью въ глазахъ свёта и мёшала ему отдаваться своему чувству любви и прощенія. Онъ остановился, глядя на княгиню Тверскую.
- Ну, прощайте, моя прелесть, сказала Бетси вставая. Она поцъловала Анну и вышла. Алексъй Александровичъ провожаль ее.
- Алексъй Александровичь, я знаю васъ за истинно-великодушнаго человъка, - сказала Ветси, остановившись въ маленькой гостиной и особенно кръпко пожимая ему еще разъ руку. -- Я посторонній челов'якь, но я такь люблю ее и уважаю

васъ, что я позволяю себъ совътъ. Примите его. Алексъй Вронскій есть олицетворенная честь, и онъ уъзжаеть въ Ташкентъ.

— Влагодарю васъ, княгиня, за ваше участіе и сов'яты. Но вопросъ о томъ, можетъ или не можетъ жена принять кого-

нибудь, она ръшить сама.

Онъ сказалъ это, по привычкѣ съ достоинствомъ приподнявъ брови, и тотчасъ же подумалъ, что, какія бы ни были слова, достоинства не могло быть въ его положеніи. И это онъ увидалъ по сдержанной, злой и насмѣшливой улыбкѣ, съ которою Бетси взглянула на него послѣ его фразы.

#### XX.

Алексъй Александровичь поклонился Бетси въ залъ и пошелъ къ женъ. Она лежала, но, услыхавъ его шаги, поспъшно съла въ прежнее положение и испуганно глядъла на него. Опъ ви-

дёль, что она плакала.

— Я очень благодарень за твое довъріе ко мнѣ, — кротко повториль онъ по-русски сказанную при Бетси по-французски фразу и съль подлъ нея. Когда онъ говориль по-русски и говориль ей «ты», это «ты» неудержимо раздражало Аппу. — И очень благодарень за твое ръшеніе. Я тоже полагаю, что такъ какъ онъ ъдеть, то и нъть никакой надобности графу Вронскому

прівзжать сюда. Впрочемъ...

— Да ужъ я сказала, такъ что же повторять? — вдругъ перебила его Анна съ раздраженіемъ, которое она не усивла удержать. «Никакой надобности, — подумала опа, — прівзжать человъку проститься съ тою женщиной, которую опъ любитъ, для которой хотълъ погибнуть и погубилъ себя и которая не можетъ жить безъ него. Нътъ никакой надобности!» Она сжала губы и опустила блестящіе глаза на его руки съ напухшими жилами, которыя медленно потирали одна другую.—Не будемъ никогда говорить про это,—прибавила она спокойнъе.

— Я предоставиль тебъ ръшить этотъ вопросъ, и я очень

радъ видъть...-началъ было Алексъй Александровичъ.

— Что мое желаніе сходится съ вашимъ, — быстро закончила она, раздраженная тъмъ, что онъ такъ медленно говоритъ, между тъмъ какъ она знаетъ впередъ все, что онъ скажетъ.

— Да,—подтвердиль опъ,—и княгиня Тверская совершенно неумъстно вмъшивается въ самыя трудныя семейныя дъла. Въ особенности она...

— Я ничему не върю, что о ней говорять, —быстро сказала Аниа, —я знаю, что она меня искренно любить Алексъй Александровичь вздохпулъ и помолчалъ. Опа тревожно играла кистями халата, взглядывая на него съ тъмъ мучительнымъ чувствомъ физическаго отвращенія къ нему, за которое она упрекала себя, но котораго не могла преодолъть. Она теперь желала только одного—быть избавленною отъ его постылаго присутствія.

— А я сейчась послаль за докторомъ, сказаль Алексъй

Александровичъ.

— Я здорова; зачёмъ мий доктора?

 Нътъ, маленькая кричитъ, и говорятъ у кормилицы молока мало.

— Для чего же ты не позволиль мив кормить, когда я умоляла объ этомъ? Все равно (Алексъй Александровичь поняль, что значило это «все равно»), она ребенокъ и ее уморять. — Она позвонила и велъла принести ребенка.—Я просила кормить, мив не позволили, а теперь меня же упрекають.

— Я не упрекаю...

— Нътъ, вы упрекаете! Воже мой! зачъмъ я не умерла! — И она зарыдала.—Прости меня, я раздражена, я несправедлива, — сказала она опоминаясь — Но уйди...

«Нъть, это не можеть такъ оставаться», ръшительно ска-

залъ себъ Алексъй Александровичь, выйдя отъ жены.

Никогда еще невозможность въ глазахъ свъта его положенія и ненависть къ нему его жены и вообще могущество той грубой таниственной силы, которая въ разръзъ съ его душевнымъ настроеніемъ руководила его жизнью и требовала исполненія своей воли и измъненія его отношеній къ женъ, не представлялись ему съ такою очевидностью, какъ нынче. Онъ ясно видълъ, что весь свътъ и жена требовали отъ него чего-то, но чего именно, онъ не могъ понять. Онъ чувствоваль, что за это въ душт его поднималось чувство злобы, разрушившее его спокойствіе и всю заслугу подвига. Онъ считаль, что для Анпы было бы лучше прервать сношенія съ Вронскимь, но, если они всь находять, что это невозможно, онь готовь быль даже вновь допустить эти сношенія, только бы не срамить дітей, не лишаться ихъ и не измънять своего положенія. Какъ ни было это дурно, это было все-таки лучше, чемъ разрывъ, при которомъ она становилась въ безвыходное, позорное положеніе, а онъ самъ лишался всего, что любилъ. Но онъ чувствовалъ себя безсильнымъ; опъ зналъ впередъ, что всв противъ него и что его не допустять сдёлать то, что казалось ему теперь такъ естественно и хорошо, а заставять сдёлать то, что дурно, но имъ кажется должнымъ.

#### XXI.

Еще Бетси не успъла выйти изъ залы, какъ Степлиъ Аркадьевичъ, только что прівхавшій отъ Елисьева, гдъ были получены свъжія устрицы, встрътиль ее въ дверяхъ.

— А! княгиня! вотъ пріятная встрівча!—заговориль онь.—

А я быль у вась.

- Встрвча на минуту, потому что я увзжаю, сказала

Бетси, улыбаясь и надъвая перчатку.

— Постойте, княгиня, надъвать перчатку, дайте поцъловать вашу ручку. Ни за что я такъ не благодаренъ возвращению старинныхъ модъ, какъ за цълованье рукъ.—Онъ поцъловалъ руку Бетси.—Когда же увидимся?

— Вы не стоите, —отвъчала Бетси улыбаясь.

— Нѣтъ, я очень стою, потому что я сталъ самый серьезный человѣкъ. Я не только устраиваю свои, но и чужія семейныя дѣла,—сказалъ онъ съ значительнымъ выраженіемъ лица.

— Ахъ, я очень рада! — отвъчала Бетси, тотчасъ же понявъ, что онъ говорить про Анну. И, верпувшись въ залу, они стали въ углу. — Онъ уморить ее, — сказала Бетси значительнымъ шопотомъ. — Это невозможно, невозможно...

— Я очень радъ, что вы такъ думаете, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, покачивая головой съ серьезнымъ и страдальчески-сочувственнымъ выраженіемъ лица; — я для этого пріфхалъ въ

Петербургъ.

— Весь городъ объ этомъ говоритъ, — сказала она. — Это невозможное положение. Она таетъ и таетъ. Онъ не понимаетъ, что она одна изъ тъхъ женщинъ, которыя не могутъ шутитъ своими чувствами. Одно изъ двухъ: или увези онъ ее, энергически поступи, или дай разводъ. А это душитъ ее.

— Да, да... именно... — вздыхая говориль Облонскій. — Я за тъмъ и прівхаль. То-есть не собственно за тъмъ... Меня сдълали камергеромъ, ну, надо благодарить. Но главное надо

устроить это.

— Ну, помогай вамъ Богъ! — сказала Бетси.

Проводивъ княгино Бетси до съней, еще разъ поцъловавъ ем руку выше перчатки, тамъ, гдъ бъется пульсъ, и навравъ ей еще такого неприличнаго вздора, что она уже не знала, сердиться ли ей или смъяться, Степанъ Аркадьевичъ пошелъ къ сестръ. Онъ засталъ ее въ слезахъ.

Несмотря на то брызжущее весельемъ расположение духа, въ которомъ онъ находился, Степанъ Аркадьевнчъ тотчасъ естественно перешелъ въ тотъ солувствующій, поэтически-возбужденный тонъ, который подходиль къ ея настроенію. Онъ спросиль ее о здоровь и какъ она провела утро.

- Очень, очень дурно. И день, и утро, и всв прошедшіе и

будущіе дни, - сказала она.

— Мнъ кажется, ты поддаешься мрачности. Надо встряхнуться, надо прямо взглянуть на жизнь. Я знаю, что тяжело, но...

— Я слыхала, что женщины любять людей даже за ихъ пороки, — вдругь начала Анна, — но я ненавижу его за его добродётель. Я не могу жить съ нимъ. Ты пойми, его видъ физически дъйствуеть на меня, я выхожу изъ себя. Я не могу, не могу жить съ нимъ. Что же мнъ дълать? Я была несчастлива и думала, что нельзя быть несчастнъе, но того ужаснаго состоянія, которое теперь испытываю, я не могла себъ представить. Ты повъришь ли, что я, зная, что онъ добрый, превосходный человъкъ, что я ногтя его не стою, я все-таки ненавижу его. Я ненавижу его за его великодушіе. И мнъ ничего не остается, кромъ...

Она хотъла сказать смерти, но Степанъ Аркадьевичь не далъ

ей договорить.

— Ты больна и раздражена, — сказалъ онъ; — повърь, что ты преувеличиваещь ужасно. Туть нъть ничего такого страшнаго.

И Степанъ Аркадьевичъ улыбнулся. Никто бы на мѣстѣ Степана Аркадьевича, имѣя дѣло съ такимъ отчаяніемъ, не позволилъ себѣ улыбнуться (улыбка показалась бы грубою), но въ его улыбкѣ было такъ много доброты и почти женской нѣжности, что улыбка его не оскорбляла, а смягчала и успокоивала. Его тихія и успокоительныя рѣчи и улыбки дѣйствовали смягчающе успокоительно, какъ миндальное масло. И Анна скоро почувствовала это.

— Нъть, Стива,—сказала она.—Я погибла, погибла! Хуже, тъмъ погибла. Я еще не погибла, я не могу сказать, что все кончено; напротивъ, я чувствую, что не кончено. Я—какъ натянутая струна, которая должна лопнуть. Но еще не кончено...

и кончится страшно.

— Ничего, можно потихоньку спустить струну. Нъть положенія, изъ котораго не было бы выхода.

— Я думала и думала. Только одинъ...

Опять онъ понялъ по ея испуганному взгляду, что этотъ одинъ выходъ, по ея мнѣнію, есть смерть, и онъ не даль ей договорить.

— Нисколько,—сказаль онъ, — позволь. Ты не можешь. видъть свое положение, какъ я. Позволь миъ сказать откровение. свое мийніе.—Опять онъ осторожно улыбнулся своею миндальною улыбкой.—Я начну спачала: ты вышла замужъ за человъка, который на двадцать лъть старше тебя. Ты вышла замужъ безъ любви, или не зная любви. Это была ошибка, положимъ.

- Ужасная ошибка!-сказала Анно.

- Но я повторяю: это совершившійся факть. Потомь ты нмѣла, скажемь, несчастіе полюбить не своего мужа. Это несчастіе; но это тоже совершившійся факть. И мужь твой призналь и простиль это. Онь останавливался послѣ каждой фравы, ожидая ея возраженія, но она ничего не отвѣчала. Это такь. Теперь вопрось въ томь: можешь ли ты продолжать жеть со своимъ мужемь? желаешь ли ты этого? желаеть ли онь этого?
  - Я ничего, ничего не знаю.
  - Но ты сама сказала, что ты не можешь переносить его.
- Нѣтъ, я не сказала. Я отрекаюсь. Я ничего не знаю и пичего не понимаю.

— Да, но позволь...

— Ты не можешь понять. Я чувствую, что лечу головой внизь въ какую-то пропасть, но я не должна спасаться. И не могу.

— Ничего, мы подстелемъ и подхватимъ тебя. Я понимаю тебя, понимаю, что ты не можешь взять на себя, чтобы выска-

вать свое желапіе, свое чувство.

- Я ничего, ничего не желаю... только чтобы кончилось все.
- Но онъ видитъ это и знаетъ. И развъ ты думаешь, что онъ не менъе тебя тяготится этимъ? Ты мучишься, онъ мучится, и что же можетъ выйти изъ этого? Тогда какъ разводъ развязываетъ все—не безъ усилія высказалъ Степанъ Арка-дьевичъ главную мысль и значительно посмотрълъ на нее.

Она ничего не отвъчала и отрицательно покачала своею остриженною головой. Но по выражению вдругь просіявшаго прежнею красотой лица онъ видълъ, что она не желала этого только потому, что это казалось ей невозможнымъ счастіемъ.

— Мит васъ ужасно жалко! И какъ бы я счастливъ былъ, если бъ устроилъ это!—сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, уже смтълье улыбаясь. — Не говори, не говори ничего! Если бы Богъ далъ мит только сказать такъ, какъ я чувствую. Я пойду кънему.

Анна задумчивыми блестящими глазами посмотръла на него и ничего не сказала.

#### XXII.

Степанъ Аркадьевичь съ тъмъ нъсколько торжественнымъ лицомъ, съ которымъ онъ садился въ предсъдательское кресло въ своемъ присутстви, вошелъ въ кабинетъ Алексъя Александровича. Алексъй Алексапдровичъ, заложивъ руки за спину, ходилъ по комнатъ и думалъ о томъ же, о чемъ Степанъ Аркадьевичъ говорилъ съ его женой.

— Я не мѣшаю тебѣ? — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, при видѣ зятя вдругъ испытывая непривычное ему чувство смущенія. Чтобы скрыть это смущеніе, онъ досталъ только что купленную съ новымъ способомъ открыванія папиросницу и, понюхавъ кожу,

досталь папироску.

- Нетъ. Тебе нужно что-пибудь?- неохотно отвечалъ Але-

ксви Александровичь.

— Да, мнъ хотълось... мнъ нужно по... да, нужно поговорить,—сказалъ Степанъ Аркадьевичь, съ удивленіемъ чувствуя

непривычную робость.

Чувство это было такъ неожиданно и странно, что Степанъ Аркадьевичъ не повърилъ, что это былъ голосъ совъсти, говорившій ему, что дурно то, что онъ былъ намъренъ дълать. Степанъ Аркадьевичъ сдълалъ надъ собой усиліе и поборолъ нашедшую на него робость.

— Надъюсь, что ты вършив въ мою любовь къ сестръ и въ искреннюю привязанность и уважение къ тебъ,—сказалъ онъ

краснѣя.

Алексъй Александровичь остановился и инчего не отвъчалъ, но лицо его поразило Степана Аркадьевича бывшимъ на немъ выраженіемъ покорной жертвы.

— Я намъренъ быль, и хотъль поговорить о сестръ и о вашемъ положени взаимномъ,—сказалъ Степанъ Аркадьевичъ,

все еще борясь съ непривычною застънчивостью.

Алексъй Александровичъ грустно усмъхнулся, посмотрълъ на шурина и, не отвъчая, подошелъ къ столу, взялъ съ него начатое письмо и подалъ шурину.

— Я не переставая думаю о томъ же. И вотъ что я началъ писать, полагая, что я лучше скажу письменно и что мое при-

сутствіе раздражаеть ее, сказаль онь, подавая письмо.

Степанъ Аркадьевить взяль письмо, съ недоумъвающимъ удивленіемъ посмотръль на тусклые глаза, неподвижно остановившіеся на немъ, и сталъ читать.

«Я вижу, что мое присутствие тяготить вась. Какь ни тяжело мив было убъдиться въ этомъ, я вижу, что это такъ и не можеть быть иначе. Я не виню васъ, и Богь мив свидътель, что я, увидъвъ васъ во время вашей болъзни, отъ всей души рънился забыть все, что было между нами, и начать новую жизнь. Я не раскаиваюсь и никогда не раскаюсь въ томь, что я сдълаль; но я желаль одного—вашего блага, блага вашей души, и теперь я вижу, что не достигь этого. Скажите мив сами, что дастъ вамъ истинное счастие и спокойствие вашей душъ. Я предаюсь весь вашей волъ и вашему чувству справедливости».

Степанъ Аркадьевичъ передалъ назадъ письмо и съ тёмъ же недоумёніемъ продолжаль смотрёть на зятя, пе зная, что сказать. Молчаніе это было имъ обоимъ такъ неловко, что въ губахъ Степана Аркадьевича произошло болёзненное содроганіевъ то время, какъ онъ молчалъ, пе спуская глазъ съ лица Каренина.

— Вотъ что я хотълъ сказать ей, — сказалъ Алексъй Але-

ксандровичь отвернувшись.

— Да, да...—сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, не въ сплахъотвъчать, такъ какъ слезы подступали ему къ горлу.—Да, да. Я понимаю васъ,—наконецъ выговорилъ онъ.

- Я желаю знать, чего она хочеть, -сказаль Алексый Але-

ксандровичь.

— Я боюсь, что она сама не понимаетъ своего положенія. Она не судья, — оправляясь говориль Степанъ Аркадьевичь. — Она подавлена, именно подавлена твоимъ великодушіемъ. Если она прочтеть это письмо, она не въ силахъ будетъ ничего сказать, она только ниже опуститъ голову.

— Да, но что же въ такомъ случав?.. какъ объяснить... какъ

узнать ея желанія?

— Если ты позволяешь мит сказать свое митие, то я думаю, что отъ тебя зависить указать прямо тт мтры, которыя

ты находить нужными, чтобы прекратить это положение.

— Слёдовательно, ты находишь, что его нужно прекратить?—перебиль его Алексъй Александровичь.—Но какъ?—прибавиль онъ, сдёлавь непривычный жестъ руками предъ глазами:—не вижу никакого возможнаго выхода.

— Во всякомъ положени есть выходъ, —сказалъ, вставая и оживляясь, Степанъ Аркадьевичъ. —Было время, когда ты хотиль разорвать... Если ты убъдишься теперь, что вы не можете спъдать взаимнаго счастия...

- Счастіе можно различно понимать. Но положимъ, что я на все согласенъ, я ничего не хочу. Какой же выходъ изъ нашего положенія?
- Если ты хочеть знать мое митніе, —сказалъ Степанъ Аркадьевичъ съ тою же смягчающею, миндально-иткною улыбкой, съ которой онъ говорилъ съ Анной. Добрая улыбка была такъ убъдительна, что невольно Алекста Александровичъ, чувствуя свою слабость и подчиняясь ей, готовъ былъ върить тому, что скажетъ Степанъ Аркадьевичъ. —Она никогда не выскажетъ этого. Но одно возможно, одного она можетъ желать, —продолжалъ Степанъ Аркадьевичъ, —это прекращенія отношеній и вста связанныхъ съ ними воспоминаній. По-моему, въ вашемъ положеніи необходимо уясненіе новыхъ взаимныхъ отношеній. И эти отношенія могутъ установиться только свободой объихъ сторонъ.

- Разводъ, -съ отвращениемъ перебилъ Алексъй Алексан-

дровичъ.

— Да, я полагаю, что разводъ, да, разводъ, —краснѣя повторилъ Степанъ Аркадьевичь. —Это во всѣхъ отношеніяхъ самый разумный выходъ для супруговъ, находящихся въ такихъ отношеніяхъ, какъ вы. Что же дѣлать, если супруги нашли, что жизнь для пихъ невозможна вмѣстѣ? Это всегда можетъ случиться.

Алексъй Александровичъ тяжело вздохнулъ и закрылъ глаза. — Тутъ только одно соображение: желаетъ ли одинъ изъ супруговъ вступить въ другой бракъ? Если нътъ, такъ это очень просто, — сказалъ Степанъ Аркадьевичъ, все болъе и болъе освобождаясь отъ стъснения.

Алексъй Александровичь, сморщившись отъ волненія, проговориль что-то самь съ собой и ничего не отвъчаль. Все, что для Степана Аркадьевича оказалось такъ очень просто, тысячу тысячь разъ обдумывалъ Алексъй Александровичь. И все это ему казалось не только не очень просто, но казалось вполнъ невозможно. Разводъ, подробности котораго онъ уже зналъ, теперь казался ему невозможнымъ потому, что чувство собственнаго достоинства и уваженіе къ религіи не позволяли ему принять на себя обвиненіе въ фиктивномъ прелюбодъяніи и еще менъе допустить, чтобы жена, прощеная и любимая имъ, была уличена и опозорена. Разводъ представлялся невозможнымъ и по другимъ, еще болъе важнымъ причинамъ.

Что будеть съ сыномъ въ случать развода? Оставить его съ матерью было невозможно. Разведенная мать будеть имъть свою незаконную семью, въ которой положение насынка и воспитание

его будуть, по всей въроятности, дурны. Оставить его съ собой? Онъ зналь, что это было бы мщеніемь съ его стороны, а онъ не хотель этого. Но кроме этого, всего невозможие кавался разводъ для Алексъя Александровича потому, что, согласившись на разводъ, онъ этимъ самымъ губилъ Апну. Ему запало въ душу слово, сказанное Дарьей Александровной въ Москвв, о томъ, что, ръшаясь на разводъ, онъ думаетъ о себъ, а не думаетъ, что этимъ онъ губитъ ее безвозвратно. И онъ, связавъ это слово со своимъ прощеніемъ, со своею привязанностью къ дътямъ, теперь по-своему понималь его. Согласиться на разводъ, дать ей свободу значило въ его понятіи отнять у себя послёднюю привязу къ жизни — дётей, которыхъ онъ любилъ, а у нея — послъднюю опору на пути добра и ввергнуть ее въ погибель. Если она будетъ разведенною женой, онъ зналъ, что она соединится съ Вропскимъ, и связь эта будеть незакопная и преступпая, потому что жент, по смыслу вакона церкви, не можетъ быть брака, пока мужъ живъ. «Она соединится съ нимъ, и черезъ годъ-два или онъ броситъ ее, или она вступить въ новую связь, — думаль Алексъй Александровичь. — И я, согласившись на незаконный разводь, буду виновникомъ ея погибели». Онъ все это обдумываль сотни разь и быль убъждень, что дъло развода не только не очень просто, какъ говорилъ его шуринъ, но совершенно невозможно. Онъ не върплъ ни одному слову Степана Аркадьевича, на каждое слово его имълъ тысячи опроверженій, но онъ слушаль его. чувствуя, что его словами выражается та могущественная грубая сила, которая руководить его жизнью и которой онь должень будеть покориться.

— Вопросъ только въ томъ, какъ, на какихъ условіяхъ ты согласишься сдёлать разводъ. Она ничего не хочетъ, не смъстъ просить тебя, она все предоставляетъ твоему великодущію.

«Боже мой! Боже мой! за что?» подумаль Алексви Александровичь, вспомнивь подробности развода, при которомь мужь браль вину на себя, и тъмъ же жестомъ, какимъ закрывался Вронскій, закрыль отъ стыда лицо руками.

Ты взволнованъ, я это понимаю. Но если ты обдумаешь...
 «И ударившему въ правую щеку подставь лѣвую, и снявшему кафтанъ отдай рубашку», подумалъ Алексъй Александровичъ.

— Да, да!—векрикнуль онь визгливымь голосомь, — я беру на себя позорь, отдаю даже сына, но... но не лучше ли оставить это? Впрочемь, дёлай, что хочешь...

И онъ, отвернувшись отъ шурина, такъ чтобы тотъ не могъ видъть его, сълъ на стулъ у окна. Ему было горько, ему было

стыдно, но вмъстъ съ этимъ горемъ и стыдомъ онъ испытывалъ радость и умиление предъ высотой своего смирения.

Степанъ Аркадьевичь быль тронуть. Онъ помолчалъ.

— Алексъй Александровичь, повърь миъ, что она оцънить твое великодушіе,— сказаль онъ. — Но, видно, это была воля Божія, — прибавиль онъ и, сказавъ это, почувствоваль, что это было глупо, и съ трудомъ удержаль улыбку надъ своею глупостью.

Алексъй Александровичь хотъль что-то отвътить, но слезы

остановили его.

 Это песчастіе роковое и надо признать его. Я признаю это несчастіе совершившимся фактомъ и стараюсь помочь и ей

и тебъ, - сказалъ Степанъ Аркадьевичъ.

Когда Степанъ Аркадьевить вышель изъ комнаты зятя, онъ быль тронуть, по это не мѣшало ему быть довольнымь тѣмъ, что онь усиѣшно совершиль это дѣло, такъ какъ онъ быль увѣренъ, что Алексѣй Александровичъ не отречется отъ своихъ словъ. Къ этому удовольствію примѣшивалось еще и то, что ему пришла мысль, что, когда это дѣло сдѣлается, онъ женѣ и близкимъ знакомымъ будетъ задавать вопросъ: «какая разница между мной и фельдмаршаломъ? — Фельдмаршалъ дѣлаетъ разводъ — и никому отъ того не лучше, а я сдѣлалъ разводъ — и троимъ стало лучше... Или: какое сходство между мной и фельдмаршаломъ? Когда... Впрочемъ, придумаю лучше», сказалъ онъ себѣ съ улыбкой.

#### XXIII.

Рана Вронскаго была опасна, хотя она и миновала сердце. И нѣсколько дней онъ находился между жизнью и смертью. Когда въ первый разъ онъ быль въ состояніи говорить, одна Варя, жена брата, была въ его комнатѣ.

— Варя,—сказаль онь, строго глядя на нее,—я выстрылиль въ себя нечаянно. И, пожалуйста, никогда не говори про это и

такъ скажи всемъ. А то это слишкомъ глупо.

Не отвъчая на его слова, Варя нагнулась надъ нимъ и съ радостною улыбкой посмотръла ему въ лицо. Глаза были свътлые, не лихорадочные, но выражение ихъ было строгое.

— Ну, слава Богу!—сказала она.—Не больно тебъ?

— Немного здъсь. Онъ указалъ на грудь.

— Такъ дай я перевяжу тебъ.

Онъ, молча сжавъ свои широкія скулы, смотрѣлъ на нее, пока она перевязывала его. Когда она кончила, онъ сказалъ:

— Я не въ бреду, пожалуйста, сдълай, чтобы не было раз-

говоровъ о томъ, что я выстрелилъ въ себя нарочно.

— Никто и не говорить. Только надъюсь, что ты больше не будещь нечаянно стрълять, — сказала она съ вопросительною улыбкой.

— Должно быть, не буду, а лучше бы было...

И онъ мрачно улыбнулся.

Несмотря на эти слова и улыбку, которыя такъ испугали Варю, когда прошло воспаление и онъ сталъ оправляться, онъ почувствоваль, что совершенно освободился оть одной части своего горя. Онъ этимъ поступкомъ какъ будто смылъ съ себя стыдъ и униженіе, которые онъ прежде испытываль. Онъ могь спокойно думать теперь объ Алексъв Александровичв. Онъ признаваль все великодушіе его и уже не чувствоваль себя униженнымъ. Онъ, кромъ того, опять попалъ въ прежнюю колею жизни. Онъ вилёль возможность безъ стыда смотрёть въ глаза людямь и могь жить, руководствуясь своими привычками. Одно, чего онъ не могъ вырвать изъ своего сердца, несмотря на то, что онъ не переставая боролся съ этимъ чувствомъ, -- это было доходящее до отчания сожальние о томь, что онъ навсегда потеряль ее. То, что онъ теперь, искупивъ передъ мужемъ свою вину должень быль отказаться оть нея и никогда не становиться внередъ между нею съ ея раскаяніемъ и ея мужемъ, было твердо решено въ его сердие; но онъ не могь вырвать изъ своего сердца сожальнія о потерь ся любви, не могь стереть въ воспоминании тъ минуты счастья, которыя онъ зналъ съ ней, которыя такъ мало пънимы имъ были тогда и которыя во всей своей прелести преследовали его теперь.

Сернуховской придумаль ему назначение въ Ташкенть, и Вронскій безъ малівнато колебанія согласился на это предложеніе. Но чімь ближе подходило время отъйзда, тімь тяжеліве становилась ему та жертва, которую онь приносиль тому, что онь

считалъ должнымъ.

Рана его зажила, и онъ уже выбажаль, дёлая приготовленія

къ отъезду въ Ташкентъ.

«Одинъ разъ увидать ее и потомъ зарыться, умереть», думаль онъ и, дёлая прощальные визиты, высказаль эту мысль Бетси. Съ этимъ его посольствомъ Бетси вздила къ Аннъ и привезла ему отрицательный отвътъ.

«Темъ лучше,—подумалъ Вронскій, получивъ это извъстіе.— Это была слабость, которая погубила бы мои послъднія силы».

На другой день сама Бетси утромъ прівхала къ нему и объявила, что она получила черезъ Облонскаго положительное из-

въстіе, что Алексъй Александровичь даеть разводъ и что по-

тому Вронскій можеть видѣть Анну.

Не позаботясь даже о томъ, чтобы проводить отъ себя Бетси, забывъ всё свои рёшенія, не спращивая, когда можно, гдё мужъ, Вронскій тотчась же побхаль къ Каренинымъ. Онъ вбёжаль на лёстницу, никого и ничего не видя, и быстрымъ шагомъ, едва удерживаясь отъ бёга, вошель вь ея комнату. И не думая и не замёчая того, есть кто въ комнатё или нёть, онъ обнялъ ее и сталъ покрывать поцёлуями ея лицо, руки и шею.

Анна готовилась кт этому свиданію, думала о томъ, что она скажеть ему, но она ничего изъ этого не успъла сказать: его страсть охватила ее. Она хотъла утишить его, утишить себя, но уже было поздно. Его чувство сообщилось ей. Губы ея дрожали такъ, что долго она не могла ничего говорить.

— Да, ты овладель мною, и я твоя, выговорила она на-

конець, прижимая къ своей груди его руки.

— Такъ должно было быть — сказаль онъ. — Пока мы живы,

это должно быть. Я это знаю теперь.

— Это правда,—говорила она, блъднъя все болъе и обнимая его голову.—Все-таки что-то ужасное есть въ этомъ послъ всего, что было.

— Все пройдеть, все пройдеть, мы будемь такъ счастливы! Любовь наша, если бы могла усилиться, усилилась бы тёмь, что въ ней есть что-то ужасное,—сказаль онь, поднимая голову и открывая улыбкой свои крыкіе зубы.

И она не могла не откътить улыбкой—не словамъ, а влюбленнымъ глазамъ его. Она взяла его за руку и гладила ею себя по похолодъвшимъ щекамъ и обстриженнымъ волосамъ.

— Я не узнаю тебя съ этими короткими волосами. Ты такъ похорошъла. Мальчикъ. Но какъ ты блъдиа!

— Да, я очень слаба,—сказала она улыбаясь. И губы ея опять задрожали.

- Мы побдемь въ Италію, ты поправишься, -сказаль онъ.

- Неужели это возможно, чтобы мы были какъ мужъ съ женой, одни, своею семьей съ тобой?—сказала она, близко вглядываясь въ его глаза.
- Меня только удивляло, какъ это могло быть когда-нибудь иначе.
- Стива говорить, что онъ на все согласень, но я не могу принять его великодушія,—сказала она, задумчиво глядя мимо лица Вронскаго.—Я не хочу развода, мив теперь все равно. Я не знаю только, что онъ решить о Сереже.

Онъ не могъ никакъ понять, какъ могла она въ эту минуту свиданія думать и помнить о сынѣ, о разводѣ. Развѣ не все равно было?

 Не говори про это, не думай, — сказалъ онъ, поворачивая ея руку въ своей и стараясь привлечь къ себъ ея вниманіе; но

она все не смотръла на него.

 Ахъ, зачъмъ я не умерла, лучше бы было,—сказала она, и безъ рыданій слезы потекли по объимъ щекамъ ея; но она ста-

ралась улыбаться, чтобы не огорчить его.

Отказаться отъ лестнаго и опаснаго назначенія въ Ташкентъ по прежнимъ понятіямъ Вронскаго было бы позорно и невозможно. Но теперь, не задумываясь ни на минуту, онъ отказался отъ него и, замътивъ въ высшихъ неодобреніе своего поступка, тотчасъ же вышелъ въ отставку.

Черезъ мѣсяцъ Алексѣй Александровичъ остался одинъ съ сыномъ на своей квартирѣ, а Анна съ Вронскимъ уѣхала за границу, не получивъ развода и рѣшительно отказавшись отъ

него.



## Примъчанія къ ІХ тому полнаго собранія сочиненій Л. Н. Толстого.

(1-й томъ «Анны Карениной»).

Въ Публичной библіотекть, въ Петербургь, хранится интересный эквемпляръ «Анны Карениной», изъ котораго намъ удалось извлечь нъсколько интересныхъ страницъ, мало извъстныхъ или забытыхъ русской публикой.

Этотъ экземпляръ пожертвованъ въ библіотеку покойнымъ Николаемъ Николаевичемъ Страховымъ, другомъ Льва Николаевича.
Къ этому экземпляру онъ приложилъ предисловіе, въ которомъ
излагаетъ его исторію. Мы приводимъ это объясненіе целикомъ;

«Это тоть экземплярь Анны Карениной, съ котораго печаталось отдъльное изданіе 1878 года. Онъ состоить изъ листовъ вырванныхъ изъ Русскаго Въстника и содержить въ себъ поправки и перемвны, сдвланныя рукою самого автора. Но такъ какъ тутъ встрвчается и моя рука, то считаю нужнымъ разсказать, какъ это случилось. Лівтомъ 1877 года я гостиль у гр. Л. Н. Толстого въ Ясной Полян'в (іюнь, іюль) и подаль ему мысль просмотр'вть «Анну Каренину», чтобы приготовить ее для отдельнаго изданія. Я взялся прочитывать напередъ, исправлять пунктуацію и явныя ошибки й указывать Льву Николаевичу на мъста, которыя почему-либо казались мив требующими поправокъ, - преимущественно, даже почти исключительно, неправильности языка и неясности. Такимъ обравомъ сперва я читалъ и наносилъ свои поправки, а потомъ Л. Н. Такъ пело шло по половины романа, но потомъ Л. Н., все больше и больше увлекаясь работой, перегналь меня, и я исправляль после него, да и прежде всегда просматривалъ его поправки, чтобы убъдиться, понялъ ли я ихъ и такъ ли разбираю - потому что мнв предстояло держать корректуру. Утромъ, вдоволь наговорившись за кофеемъ (его подавали въ полдень на террасъ), мы раскодились, и каждый принимался за работу. Я работаль въ кабинеть, внизу. Было условлено, что за часъ или за полчаса до объда

(5 часовъ) мы должны отправляться гулять, чтобы освъжиться и нагулять аппетить. Какъ ни пріятна была мнв работа, но я, по свойственной мнв внимательности, обыкновенно не пропускаль срока и, изготовившись на прогулку, принимался звать Л. Н., онъ же почти всегда медлилъ и иногда его было трудно оторвать отъ работы. Въ такихъ случаяхъ слъды напряженія сказывались очень ясно: быль замътень легкій приливь крови къ головь, Л. Н. быль разсвянъ и влъ за объдомъ очень мало. Такъ мы работали каждый день больше мъсяца. Этотъ упорный трудъ приносилъ свои плоды. Какъ я ни любилъ романъ въ его первоначальномъ видъ, я довольно скоро убт ося, что поправии Л. Н. всегда дълались съ удивительнымъ мастерствомъ, что онв проясняли и углубляли черты, казавшіяся и безъ того ясными, и всегда были строго въ духв и тонъ цълаго. По поводу моихъ поправокъ, касавшихся почти только языка, я заметилъ еще особенность, которая хотя и была для меня неожиданностью, но выступала очень ярко. Л. Н. твердо отстаивалъ малъйшее свое выражение и не соглашался на самыя, повидимому, невинныя перемьны. Изъ его объясненій я убъдился, что онъ необыкновенно дорожить своимъ языкомъ и что, несмотря на всю кажущуюся небрежность и неровность его слога, онъ обдумываеть каждое свое слово, каждый обороть речи не хуже самаго щепетильнаго стихотворца. А вообще какъ много онъ думаеть, какъ много работаеть головою, - этому я всегла удивлялся, это поражало меня какъ новость при каждой встрече, и только этимъ обиліемъ души и ума объясняется сила его произведеній».

1880 г. 18-го апр. Спб. Н. Страховъ.

Въ этомъ экземпляръ, какъ всегда, оказались цълыя страницы, зачеркнутыя авторомъ, и или выпущены вовсе, или замънены другими варіантами. Наиболье значительныя изъ этихъ выпущенныхъ мъсть мы приводимъ вдъсь въ Приложеніи.

# Приложенія къ IX тому полнаго собранія сочиненій Л. Н. Толстого.

(1-й томъ «Анны Карениной»).

## № 1. Часть І, гл. 2.

Но было одно несомивное качество, за которое нельзя было не любить Степана Аркадьевича. Онъ, безъ малъйшаго усилія, всю жизнь исполняль то, что многіе люди, желающіе быть хорошими, стараются и не могутъ исполнить. Онъ никогда ни о комъ не говориль дурно. Онъ, любившій такъ шутку, даже шуткой никогда не бываль увлечень въ насмъшку. Всякая шутка казалась ему уже не весела, если она могла оскорбить или огорчить кого-нибудь.

### № 2. Часть І. гл. 24.

Прямо отъ Щербацкихъ, послъ мучительнаго вечера, Левинъ завхаль на телеграфъ и даль знать къ себв въ деревню, чтобы за нимъ вытхали лошади. Вернувшись домой, онъ зашелъ къ брату, чтобы объявить ему о своемъ отъезде. Сергей Ивановичь сидель съ двумя свъчами у заваленнаго раскрытыми книгами письменнаго стола и быстро писалъ. Онъ откинулся на спинку кресла и остановиль свои всегда проницательные глаза на разстроенномъ лицв меньшаго брата. Проницательные глаза на этотъ разъ ничего не видали. Лицо старшаго брата было совствит другов, чтить оно было утромъ: оно осунулось и какъ бы похудьло, но глаза блестьли, ничего не видя и не наблюдая. «Что, вдещь?—сказаль онъ.— Что же ты такъ...-Онъ очевидно забылъ, когда прівхаль братъ, зачемъ, на долго ли, и съ трудомъ старался вспомнить. — Что же, кончиль ты свои дела? ... Левинъ поняль, что брату будеть стоить перерыва мысли разговоръ съ нимъ, и потому поспъщно отвъчалъ: «Да, кончилъ. Такъ тебъ нужна тысяча рублей къ-Святой. Я пришлю». Сергьй Ивановичь вдругь нагнулся и приписаль два слова на полъ бумаги. «Да, да, благодарствуй, -- сказалъ онъ.-- Ну. прощай, Костя, извини меня». Левинъ всталъ и направился къ двери, «Ахъ, да!—сказалъ онъ останавливаясь.—Гдв найти Николеньку?» Сергвй Ивановичъ нахмурился. «Не знаю, право. У Прокофъя есть адресъ. Ты не былъ у него?»—Нетъ, но я сейчасъ повду.—«Ну, какъ знаешь. Прощай, прощай!» Левинъ ушелъ въ свою комнату и сталъ укладываться.

## № 3. Часть 1, гл. 25.

Дъло это такое же важное, какъ дъло первыхъ христіанъ. Точно такъ же эти люди гонимы и точно такъ же они люди будущаго. Крицкій, слушая, улыбался, какъ показалось Константину Левину, презрительно, и онъ не могь удержаться, чтобы не сказать, обращаясь къ Крицкому: «Но разница въ томъ, что христіане признавали одно орудіе: любовь и убъжденіе».—Я, съ своей стороны, не утверждаль, чтобы мы были подобны первымъ христіанамъ; я признаюсь вамъ и не знаю, что они проповъдывали, да и не хочу зрать,—сказаль Крицкій съ улыбкой злою и враждебною, напоминавшею выраженіе собаки, показавшей зубы.—Мы предоставляемъ проповъдывать любовь тъмъ, кто доволень существующимъ порядкомъ вещей. А мы признаемъ его прямо уродливымъ и знаемъ, что насиліе побъждается только насиліемъ.—«Такъ что же значить производительная артель?» обратился Константинъ Левинъ къ брату, не отвъчая Крицкому.

### № 4. Часть I, гл. 25.

И, странное дело, хотя Левинъ еще только сегодня говорилъ, что не признаетъ человъческими существами падшихъ женщинъ, онъ испытывалъ братское чувство къ этой женщинъ, понявъ изъ этихъ немногихъ ея словъ и, главное, изъ простого, добраго выраженія ея, что она истинно и, можегъ-быть, одна во всемъ свътъ любила его брата. Между тъмъ Николай вернулся. Лицо его было весело, какъ у школьника послъ урока; но, увидавъ, что братъ разговариваетъ съ Марьей Николаевной, онъ покраснълъ и опятъ нахмурился.

## № 5. Часть II, гл. 4.

Прошло два мъсяца съ тъхъ поръ, какъ Анна Аркадьевна вернулась въ Петербургъ, и жизнь ея пошла по - старому, но послъ ея поёздки въ Москву взглядъ ея на эту жизнь измънился. Прежде свътская жизнь съ свътскими разговорами о бракахъ, столкновеніяхъ, повышеніяхъ, перемъщеніяхъ, съ заботами о при-

ческъ и платъъ для бала, жизнь съ мелкими радостями, досадами тшеславія и, главное, съ привычными и спокойными отношеніями къ мужу и сыну, наполняли ея время. Эта свътская жизнь, казавшаяся Аннъ, прежде чьмъ она вступила въ нее, такимъ страшнымъ, опаснымъ, раздражающимъ водоворотомъ, оказалась въ сущности самою тихою и смирною, не затрогивающею душевныхъ интересовъжизни. Затрогивались только самые мелкіе интересы, и Анна въ свои послъдніе два года петербургской жизни часто испытывала, среди визитовъ, вечеровъ и баловъ, чувство усталости и скуки однообразнаго верченія въ колесь. Но теперь, со времени ея прівада изъ Москвы, все это вдругь перемвнилось. Світь уже не быль для нея смирнымъ провождениемъ времени; свътъ или озлобляль ее своею скукой, притворствомъ и глупостью, или она чувствовала себя въ свъть взволнованно - счастливою и раздраженною, какою она чувствовала себя, бывало, девочкой на первыхъ балахъ.

### № 6. Часть II, гл. 8.

Алексъй Александровичь быль человъкъ върующій, во-первыхъ, потому, что религіозные вопросы никогда живо не затрогивали его и потому на него не находили сомнънія; во-вторыхъ, и, главное, потому, что религія объясняла и опредъляла воъ сложныя житейскія обстоятельства, о которыхъ размышленіе было непріятно уму Алексъя Александровича. Религія, устраняя всъ эти вопросы, давала досугь и просторъ дъятельности въ практическихъ сферахъ.

### № 7. Часть III, гл. 26.

Одно, что могъ себѣ говорить и говорилъ Левинъ о немъ: это было то, что онъ всю жизнь не зналь ни страстей, ни утратъ, ни униженій, ни нужды. «Одна забота и горе, которыя онъ могъ знать, —думалъ Левинъ, —это была забота и горе о томъ, что ему дълать и какь бы повеселѣе прожить», хотя этой заботы не бывало замѣтно, —такъ естественно и просто шли у него дѣла, обязанности, забавы, одно за другимъ. Онъ былъ то, что мужики называютъ: человѣкъ неламанный. Но Левинъ все-таки не могъ понять, какъ онъ могъ устроить свою жизнь такъ, чтобы не знать страстей, нужды, утратъ, униженій, разочарованій, и почему для него въ жизни была только пустая форма времени, которую надо было только наполнять какъ можно лучше.

## № 8. Часть III, гл. 29.

«Пообъдаю, докончу потомъ о рентъ. Завтра прівдеть дворникъ, а въ середу увду. Какъ все просто, мило теперь, когда я понялъ свое дъло и ничего не жду». Человъкъ, вышедшій принять лошадь, объявилъ что Пареенъ Денисычъ умираетъ и присылалъ за нимъ. Пареенъ Денисычъ былъ дядька Сергъя Иваныча, жившій со многими старухами и стариками на пенсіи у Левина. Левинъ поморшился. Онъ встрѣчалъ иногда этихъ стариковъ и старухъ; но никогда не думалъ о нихъ. Онъ зналъ только, что такъ надо имъ житъ у него и получать мѣсячину. И зналъ, что они стары и должны скоро умереть, но еще меньше думалъ объ этомъ. Теперь его звали зачѣмъ - то къ умирающему, и ему это непріятно и досадно было, тѣмъ болѣе, что хотѣлось ѣстъ; но нельзя было отказаться. Онъ отряхнулся, какъ мокрая собака, и, не раздѣваясь, пошелъ на дворню. Ласка, встрѣтившая его, выбѣжала за нимъ и, радуясь тому, что онъ идетъ пѣшкомъ, а не ѣдетъ, махая хвостомъ, осторожно перескочивъ грязь, взвизгивая, ожидала его. Видъ Ласки напоминалъ ему то, что наканунѣ взбѣсилась гончая собака Помчишка. Онъ вернулся.

- Кузьма! Что, убили Помчишку?
- Некому пойти,—отвъчалъ Кузьма.— Охотникъ запилъ второй день.
- Ну, такъ возьми Ласку, какъ бы не укусила. Пошла домой! Да объдать подавай, я сейчасъ приду.

И не думая о томъ, куда и зачъмъ онъ идетъ, сгибая голову отъ косыхъ капель, бившихъ его въ лицо, и глядя только подъ ноги на слякоть дороги, усыпанную круглыми, желтыми листьями березы, кое - гдъ заъзжанными колесами, онъ дошелъ до дворни и вошелъ въ съни дома, гдъ жилъ старикъ. Въ съняхъ никого не было. Но за дверью старика слышались голоса. Левинъ отворилъ дверь. Тяжелый больничный запахъ вырвался изъ нея. Левинъ остановился на порогъ. Въ первой комнатъ никого не было, но за перегородкой былъ свътъ, и слышны были торопливые голоса и звуки воды, которая лилась на полъ.

— Да ты говори,—сказалъ одинъ женскій голосъ:—закоченьеть тогда не одінешь.

Левинъ понялъ, что старикъ умеръ. Онъ перекрестился и вышелъ назадъ въ сѣни. но не пошелъ домой. Ему почему - то совѣстно было уйти, хотя онъ и зналъ, что здѣсь ему дѣлать нечего. Онъ испытывалъ чувство недоумѣнья о томъ, что надо сдѣлать ему при этомъ случаѣ. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ, что что-то надо сдѣлать. Онъ перекрестился, когда узналъ, что старикъ умеръ, но теперь ему было совѣстно за то, что онъ перекрестился, какъ и всегда совѣстно бывало, когда онъ дѣлалъ то, во что не вѣрилъ, и, кромѣ того, совѣстно было за то, что онъ не зналъ, что надо сдѣлать въ этомъ случаѣ. Онъ въ недоумѣніи остановился въ сѣняхъ. Мат горницы вышла старуха, ходившая за старикомъ. Увидавъ Левина, она сказала ему, что старикъ кончился и что онъ только убрали его. Она разсказывала ему подробности его смерти, но Левинъ не слушалъ ея. «Жалко что меня не было, можетъ-бытъ, онъ что - нибудъ хотълъ сказатъ мнѣ», сказалъ онъ и хотълъ выйти. Но опятъ чувство упрека за что - то остановило его. Въ съни вошла другая женщина и, поклонившись барину, прошла въ дверь. «Можетъ-бытъ, требуетъ приличіе, чтобъ я вошелъ», по-думалъ Левинъ и вслъдъ за старухой вошелъ къ покойнику. Старичокъ лежалъ на доскъ, одътый въ синій фракъ, бълые панталоны и новые башмаки, еще не покрыгый простыней. Левинъ постоялъ, посмотрълъ, перекрестился еще разъ и вышелъ, унося съ собой то же чувство недоумънья и упрека.

Онъ шелъ опустивъ голову. Вдругъ что - то бѣлое показалось ему направо. Онъ взглянулъ—это была Помчишка. Она лежала на почернъвшей отъ мокроты кучъ соломы у конюшни, положивъ свою съ бѣлою проточиной голову на лапы, и смотрѣла на Левина, какъ ему показалось. Онъ, не останавливаясь, вглядѣлся въ нее. Въ полутьмѣ онъ не могъ разобрать выраженія ея лица.

— Помчишка, ффю, на!-свистнулъ онъ.

Собака поднялась, шатаясь, и двинулась къ нему. «Пожалуй, и точно бъшеная», подумаль онъ и прибавилъ шагу. Въ сорока шагахъ впереди былъ домъ приказчика, въ двадцати шагахъ сзади была собака. Онъ опять оглянулся. Собака подвигалась къ нему медленною рысью. На ходу онъ разглядѣлъ ее всю. Ротъ былъ открытъ, хвостъ поджатъ, и она бѣжала, шатаясь изъ стороны въ сторону, не разбирая дороги и шлепая лапами по лужамъ. Вся эта прежде ласковая, веселая собака имѣла странный, не собачій видъ. Это была не собака, а какое - то неизвѣстное существо. Чѣмъ болѣе она приближалась, тѣмъ менѣе она была похожа на себя......

Ужасъ, какого никогда не испытывалъ Левинъ, охватилъ его; онъ бросился бъжать своими сильными, быстрыми ногами, что было духа. Ужасъ, который онъ испытывалъ, казалось, не могъ быть сильнъе; но въ ту минуту, какъ онъ побъжалъ, ужасъ еще усилился. Какъ сумасшедшій онъ влетълъ въ двери съней управляющаго и, не въ силахъ отвътить на вопросы жены приказчика, выбъжавшей къ нему въ съни, долго не могъ отдышаться. Опомившись, онъ посмъялся надъ своимъ страхомъ и, взявъ кочергу, отворилъ дверь. У угла, шатаясь, стоялъ пьяный охотникъ.

<sup>—</sup> Ну, легки вы, сударь, бъгать,—сказаль онъ посмънваясь.— Чего ее бояться - то.

<sup>—</sup> Гдв же она? — спросиль Левинъ.

#### — Да воть сюда влёзла

Охотникъ указалъ на подвальное окно подъ домомъ приказчика и, чтобы показать свою храбрость, кинулъ арапникъ, опустился на кольни, и никто не успълъ остановить его, какъ уже пользъ головой впередъ въ подвальное окно, которое только могло пропустить его тъло.

- Вино то что дълаетъ, сказалъ приказчикъ.
- Куда ты?-крикнулъ Левинъ.

Но охотникъ уже влёзъ до половины тёла и барахтался слабыми, пьяными, въ широкихъ, дырявыхъ порткахъ, ногами, стараясъ пролёзть дальше или вылёзть назадъ, но не въ силахъ сдёлать ни того ни другого.

Левинъ подбъжалъ, обхватилъ охотника ниже пояса, вытащилъ его назадъ и поставилъ на ноги.

- Эка, собаки испугались; небось, тоже охотники, проговориль Семенъ, размазывая рукою грязь подъ глазомъ.
- Приберите его, а окно забейте,—сказалъ Левинъ и пошелъкъ себъ.

Переодъвшись и пообъдавъ, Левинъ вернулся опять понемногу къ своему обычному расположенію духа. Все это послъ-объда и весь вечеръ въ воображеніи Левина безпрестанно возникали внечатлѣнія, то шатающейся по лужамъ съ опущеннымъ хвостомъ собаки и ужаса предъ нею, то вымазанное грязью лицо, безжизненные пьяные глаза, раскрытый ротъ охотника и его худыя, бѣлыя ноги въ прорванныхъ порткахъ, то вывернутыя ступни мертваго старичка въ новыхъ башмакахъ. Впечатлѣнія эти представлялись го въ одномъ, то въ другомъ порядкъ, но всегда вмѣстѣ. Онъ не останавливался на этихъ впечатлѣніяхъ, зная, что тутъ не о чемъ думать. и продолжалъ свои обычныя занятія.







